

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

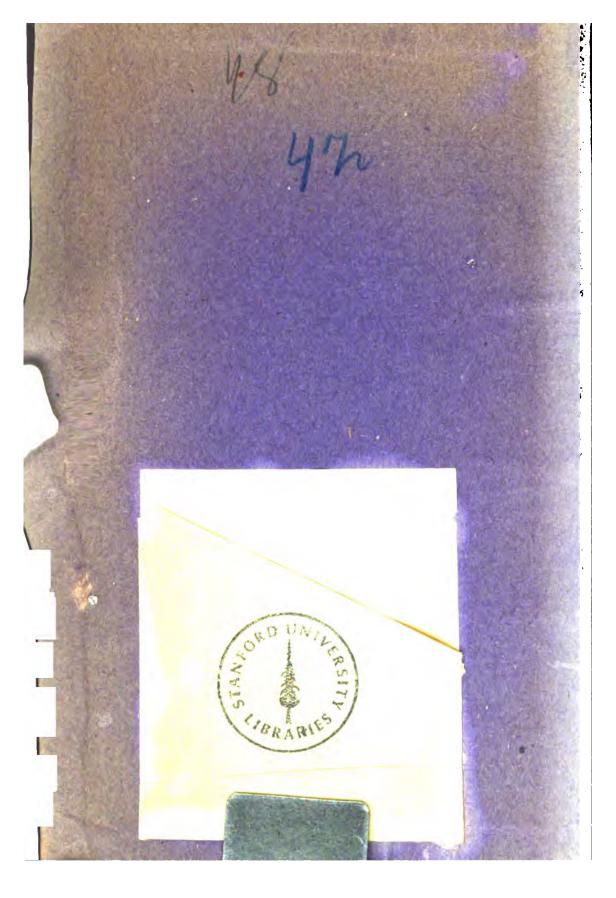

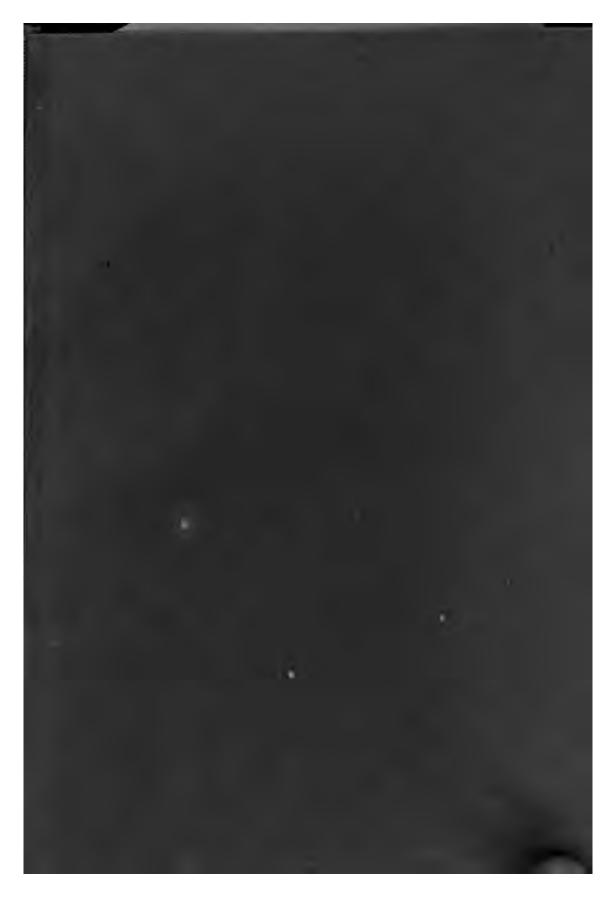

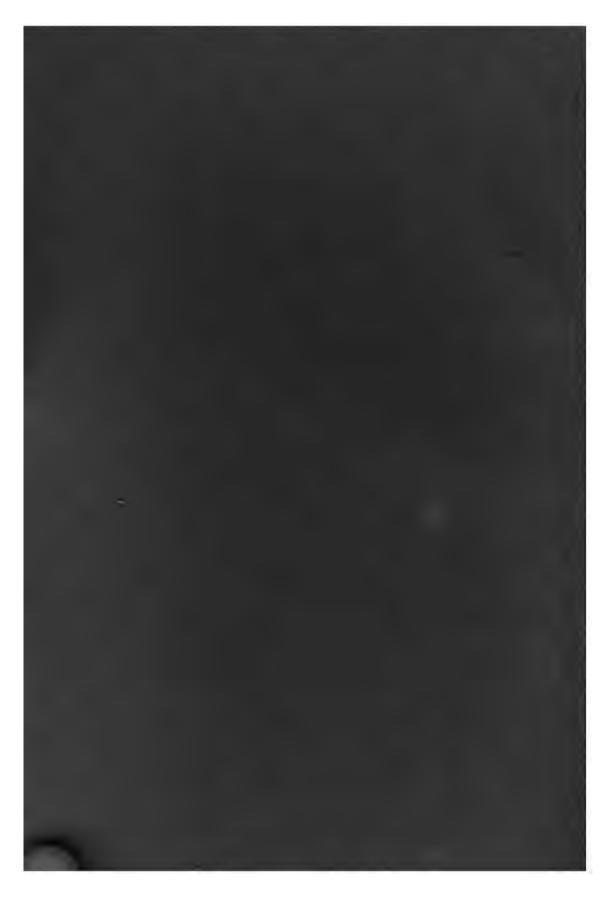

1425S

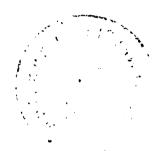



СЕРГЪЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ГЛИНКА р. 1775 † 1847.

• 

•

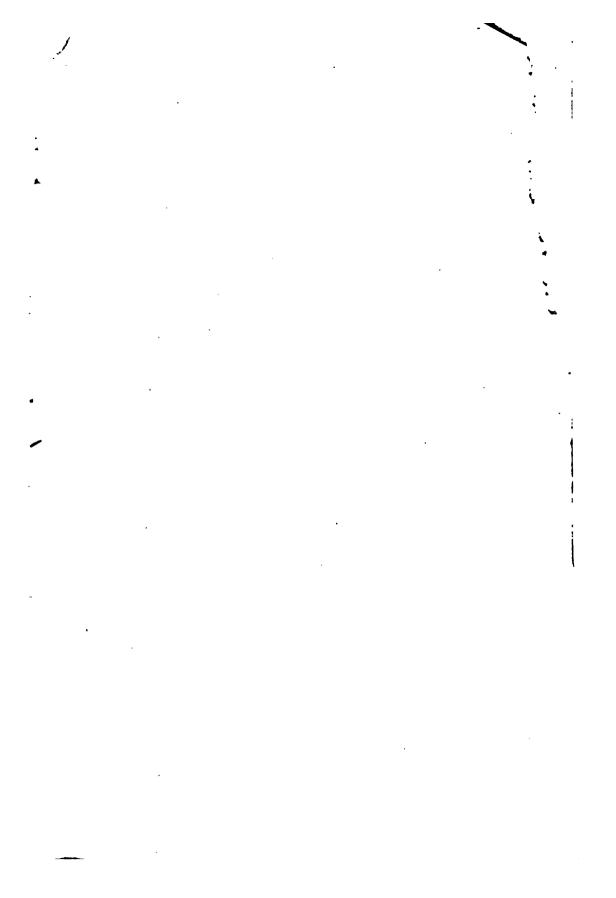

## ЗАПИСКИ

СЕРГЪЯ НИКОЛАЕВИЧА ГЛИНКИ

, | 

891

r-67

СЕРГЪЯ НИКОЛАЕВИЧА

# ГЛИНКИ

Къ "Русскому" ноему "Въстинку" и "Русско-му Чтенів" присовокупляю мон "Историческія и частныя записки".

"Можетъ быть всв произведения моего пера со иною исченнуть. Желаю одного, чтобы осталось удостовърене, что любовь ноя къ родному краю всегда безпредъдъна была съ любовью къ человъ-честву; а если и это затеряется, то явно будоть тамъ, гдв положенъ предвав всемъ противоречіямь и гдв остается одна любовь".

Сергый Глинка.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Изданіе редакціи журнала "Русская Старина" 1895

PG3331. G7.253

бергъй Николаевичъ Глинка, авторъ печатаемыхъ За-Флисокъ, извъстенъ, какъ одинъ изъ выдающихся об-📱 щественныхъдъятелей въдостопамятную эпоху нашей борьбы съ Наполеономъ и какъ писатель, много потрудившійся на поприщѣ отечественной словесности. Родившись въ лучшее время царствованія Екатерины II (1776 г.) въ патріархальной пом'єщичьей семь'є, Глинка получилъ образованіе и воспитаніе въ сухопутномъ шляхетномъ (нынѣ і-й кадетскій) корпусѣ въ цвѣтущую эпоху этого заведенія при изв'єстномъ граф'є Ангальт'є. Рано отнятый отъ семьи и проведшій въ корпусѣ тринадцать льтъ, въ течение которыхъ онъ успълъ совершенно забыть родныхъ, Глинка можетъ быть въ полномъ смыслѣ слова названъ питомцемъ графа Ангальта. Къ мальчику были примѣнены всецѣло тогдашніе педагогическіе пріемы, которые, какъ извъстно, клонились болъе къ образованію нравственной стороны человъка, нежели къ обогащенію его ума познаніями. Глинка вышелъ изъ корпуса со скуднымъ запасомъ научныхъ свѣдѣній, но съ идеальными стремленіями, которыя желалъ осуществить, еще совершенно не зная дъйствительной жизни. Во всю свою долгую жизнь онъ остался въренъ благороднымъ началамъ, вложеннымъ въ его юную, воспріимчивую душу идеалистомъ Ангальтомъ. Дъйствительность подчасъ жестоко давала себя чувствовать С. Н. Глинкъ, и въ Запискахъ его, писанныхъ подъ старость, иногда проглядываетъ безотрадное, глубокое разочарованіе; но несмотря

на дъйствіе охлаждающаго опыта, онъ до конца дней своихъ способенъ былъ до полнаго самозабвенія увлекаться однимъ чувствомъ, одной идеей. Все зависѣло отъ того, чемъ онъ увлечется. Его любовь обратилась на отечество, на русскій народъ. Глинка былъ патріотъ въ лучшемъ, благороднъйшемъ смыслъ слова. 1812 годъ быль эпохою наибольшаго развитія д'ятельности Глинки, лучшимъ временемъ его жизни: всего себя онъ отдалъ великому дѣлу служенія родинѣ. Съ 1808 года онъ издаетъ «Русскій Вѣстникъ», журналъ, сдѣлавшійся въ его рукахъ могущественнымъ орудіемъ для пробужденія народнаго духа въ русскомъ обществъ, а когда настала Отечественная война, онъ первый записывается въ ополченіе, руководить народомъ въ Москвъ, отдаеть все свое имущество на общее дъло и сберегаетъ неприкосновенными триста тысячъ рублей, данныя, ему государемъ въ полное распоряжение. Можно смъло сказать, что болъе честнаго, отважнаго и благороднаго общественнаго дѣятеля не выставила та достопамятная эпоха. Этой стороною своей жизни С. Н. Глинка всегда сохранитъ за собою право на вниманіе и память потомства.

Изъ всего написаннаго Глинкою, а писалъ онъ очень много (см. справочный словарь Г. Н. Геннади), самое интересное—его Записки. Несмотря на крайнюю субъективность, восторженный тонъ, частыя отступленія и наклонность автора къ резонерству, Записки эти яркими красками рисуютъ эпоху и не потеряли своего интереса для современнаго читателя.

Иногда въ разсказъ Глинки встръчаются противоръчія, что объясняется, конечно, тъмъ, что Записки писались въ разное время, преимущественно подъ конецъжизни Сергъя Николаевича, когда онъ ослъпъ и диктовалъ ихъ.

Многое изъ Записокъ С. Н. Глинки было уже напечатано и отдъльно, и въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Такъ еще при жизни автора появились: «Екатерина II на родинѣ моихъ отцовъ» («Русскій Вѣстникъ», 1841 года).

«Записки о двѣнадцатомъ годѣ». Спб., 1836 г.

«Яковъ Борисовичъ Княжнинъ» («Репертуаръ русскаго театра», на 1841 г., кн. 11).

«Воспоминанія. Графы Орловы, Ломоносовъ, Херасковъ и Державинъ». Спб., 1846 г.

Много личныхъ воспоминаній заключается въ книгахъ: «Очерки жизни и избранныя сочиненія А. П. Сумарокова». Спб., 1841 г., и «Русское Чтеніе». Спб., 1845 г.

Послѣ смерти С. Н. Глинки († 1847 г.), отрывки изъ его Записокъ появились: въ «Русскомъ Словѣ», 1861 г., № 4; въ «Русскомъ Вѣстникѣ», 1863 г., № 4, 1865 г., № 7, 1866 г., №№ 1, 3, 5, 7, 1867 г., № 12; въ «Современникѣ», 1865 г., № 9 («Мое цензорство») и въ «Вѣстникѣ Европы», 1872 г., № 9.

Издаваемыя теперь Записки печатаются по рукописямъ, доставленнымъ намъ сыномъ покойнаго С. Н. Глинки, Өедоромъ Сергъевичемъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ рукопись прерывается. Въ подобныхъ случаяхъ, гдъ было возможно, недостающее пополнено печатнымъ матеріаломъ. Такимъ образомъ, Записки С. Н. Глинки впервые являются въ настоящемъ изданіи собранными въ одно цълое и провъренными по подлинной рукописи.

Нелегкій трудъ сличенія рукописей и приготовленія Записокъ къ печати исполненъ Алексѣемъ Осиповичемъ Круглымъ съ тою добросовѣстностью, которою отличаются всѣ его библіографическія изслѣдованія.

Мы прилагаемъ къ Запискамъ копію съ портрета С. Н. Глинки, сохранившагося у его сына. Портретъ этотъ рисованъ акварелью и воспроизведенъ въ гравюрѣ К. Адтомъ.

ECEOSTIC DE

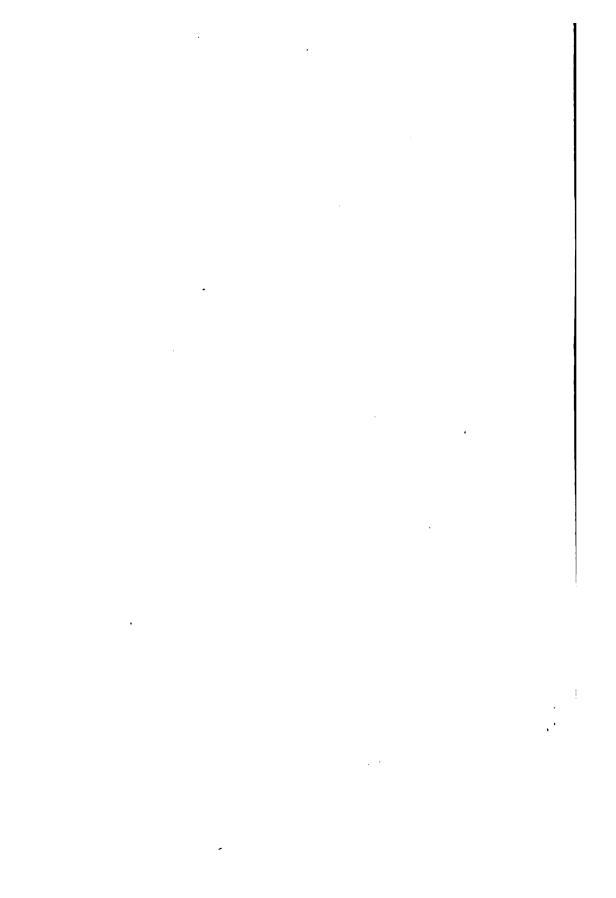



### ЗАПИСКИ

### СЕРГЪЯ НИКОЛАЕВИЧА ГЛИНКИ.

I.

L'homme par un penchant secret Chérit les lieux de sa naissance (Crésset).

Родина. — Село Сутоки. — Воспоминаніе о предвать. — Семейное предвиіе о моемъ рожденіи. — Родъ Глинокъ. — Дворянскій быть стараго времени. — Отецъ. — Мать. — Хльбосольство. — Князь Г. А. Потемкинъ. — Мѣсто его рожденія. — Дѣтскія проказы Потемкина. — Необичайная память его. — Главныя черты его карактера. — Отемь о немъ принца делиновкина. — Мать. — Случай при погребеніи тѣла принца Виргембергскаго. — Бользнь и послѣдніе дин Потемкина. — Милостивцы временъ Екатернык. — М. О. Кашталинскій. — Судьба его. — Образъ жневы Кашталинскаго. — Н. А. Оленинъ. — Разсужденія о карточной шгръ. — Подолженіе родотвенныть воспоминаній. — Дядя мой А. И. Глинка. — Разкимпленія о ходъ нашей словесности. — Духъ того времени. — С. Ю. Храновнцкій. — Увлеченія юности. — Первоначальная судьба М. И. Кутузова. — Филиповокій. — Благотворительность С. Ю. Храновицкаго. — Жизнь въ Кощунъ. — Н. И. Новиковъ. — Сношенія съ нимъ С. Ю. Храновицкаго. — Письмо Н. И. Новикова. — Бабка моя Лебедева. — Моя жизнь въ сель Третьяковъ. — Мой первый наставникъ Н. П. Лебедевъ. — Полковыя масонскія ложи. — Размышленія объ обществахъ. — Кольбель моего первоначальнаго ученія. — Случай, захотившій меня въ ученію. — Добрый дядька Іоганнъ и его метода воспитанія.

родился 1776 года, іюля 5-го дня, Смоленской губерніи въ Духовскомъ или Духовщинскомъ увздв, въ селв Сутокахъ, въ 8 верстахъ отъ Чижева, родины бъднаго шляхтича Потемкина, который потомъ, подъ блистательнымъ именемъ князя Таврическаго, гремвлъ замыслами ума парящаго и, говоря словами Державина: «былъ могущъ, хотя и не въ порфирв».

Послѣ 1812 года въ первый разъ въ половинѣ 1834 года посѣтилъ я свою родину. Измѣняется жребій обширныхъ областей, измѣняется жребій и малыхъ поземельныхъ участковъ. Родина моя теперь въ постороннемъ владѣніи; но я видѣлъ слѣды праотцевъ моихъ; я видѣлъ липы, вязы и дубы, насажденные рукою моего прадѣда по матери Өедора Александровича Каховскаго. Я сидѣлъ подъ сѣнью сихъ деревъ, осѣнявшихъ нѣкогда юными и роскошными вѣтвями своими веселые кружки пировавшихъ друзей и родныхъ, а теперь грустно, уныло отживающихъ въ одиночествъ безмолвномъ. Я сидъль подъ ними, вслушивался въ минувшее и вспоминалъ, что прадъдъ мой быль радушнымъ патріархомъ родныхъ, другомъ бъдныхъ, примирителемъ сосъдей по спорамъ поземельнымъ, посаженымъ отцомъ, воспріемникомъ. На это нъть почетныхъ грамоть въ архивахъ земныхъ; эти мирныя дъла любовь сердечная передаетъ выше земли. Видълъ я сельскій деревянный храмъ, гдъ въ теченіе девяноста лътъ курится жертва Богу любви и милосердія. Прошумълъ около него вихрь вражескаго нашествія; но въ стънахъ его не коснулся ни святыни, ни утварей церковныхъ; все осталось, какъ прежде было, нътъ только тъхъ, кто тамъ бываль; но тамъ ихъ прахъ.

И миръ ихъ праху! Они живуть въ душѣ моей. Любовь не умираетъ. Надъ колыбелью новаго пришельца въ міръ, въ очахъ матери, въ очахъ отца, надежда, подруга жизни съ радужныхъ крылъ своихъ сыплеть мечты, алѣющими розами и ожиданіями радующія сердца. Виталь этотъ призракъ и надъ моею колыбелью; мнѣ сказывали, что въ ясный іюльскій день моего рожденія, надъ нею взвился рой пчель, прилетѣвшій съ ароматныхъ садовыхъ травъ и цвѣтовъ. Изъ этого выводили, что какая-нибудь необычайность промелькнеть въ моей жизни. А я примѣняю рой пчелъ къ тѣмъ суетливымъ заботамъ, которыя давнымъ давно роятся надъ головою моею.

Говорять, что дворянство есть тынь великихъ людей. Не стану дорываться, на какой степени, послё перваго нашего праотца, улеглась тынь дворянства предковы моихы, или вы какой туманной дали теряется она. По ходу нашего времени, взяль я, на лицо свое, новую грамоту въ силу рескрипта, даннаго мнв въ 1812 году Александромъ І. Знаю только, что предки мои-потомки техъ Глинокъ, которые, — по словамъ короля Владислава, — оказали многія услуги Ръчи Посполитой. Достовърно и то, что Сигизмундъ и сынь его Владиславъ за какія-то особенныя заслуги жаловали Глинокъ и почетными грамотами, и помъстьями въ Смоленской области. Слышалъ я также, что въ Польше есть поколение Глинокъ-графовъ, намъ родственное. Такъ ли это, или нътъ, не знаю, упомяну только, что изъ записокъ Михаила Огинскаго явствуеть, что имя Глинокъ и теперь еще существуеть въ прежней ихъ отчизнъ, и что въ 1815 году кастеланъ Николай Глинка быль въ числе членовъ новаго правленія. Впрочемъ, если детямь моимь понадобится вековая грамота, они и теперь ее выхлопочуть, а мив она не нужна: я иду на всемірную перекличку.

Отецъ мой служилъ въ молодости въ гвардіи и, по выходѣ въ отставку, поселясь въ деревнѣ, сдѣлался примѣрнымъ хозяиномъ. Онъ жилъ безъ спѣси и безъ чванства, въ мирѣ съ самимъ собою и со всѣми. Алчная роскошь не отдѣляла еще тогда рѣзкими чертами по-

мъщиковъ отъ почтенныхъ питателей рода человъческаго <sup>1</sup>), то-есть отъ крестьянъ. Кромъ губерискаго мундира, одежда будничная и праздничная почти вся была домашняго издълія. Таратайка или одноколка замъняла щегольскую и великолъпную карету. Домоводство цвъло изобиліемъ, подъ животворнымъ надзоромъ хозяйскимъ. Упитанные сельскіе тельцы не уступали яствамъ героевъ Омировскихъ. Выта подабльнаго Клико въ круговыхъ чашахъ Оссіановскихъ кипъть родной медъ и липецъ, а витето пунша ароматнаго подносили варенуху. Жизнь домовитая лелъяла сердце, а любовь къ человъчеству не была окована прихотями тщеславія. Ръшительно можно сказать, что роскошь стъснила въ Россіи состояніе крестьянъ пахотныхъ и оброчныхъ. Не удружили дворянству и банки заемные, и ломбарды.

Екатерина II хотела ими исторгнуть недостаточныхъ дворянъ изь челюстей безбожнаго лихоимства и поставить имъ легкое средство оправляться въ случат неурожаевъ, пожаровъ, скотскаго падежа и другихъ непредвидимыхъ бъдъ. Но пышность, засъвшая въ новоучрежденныхъ городахъ, вринула большую часть заемщиковъ въ бездну роскоши и мотовства. Екатерина жила и отжила съ своимъ временемъ. Все ея скрылось съ нею. Никогда и нигде не занимая денегъ, отець мой, въ кругу ограниченныхъ желаній и при жить в незатвиливомъ, быль добрымъ помъщикомъ. Радушно дълился онъ хлъбомъсолью со всёми, и готовая къ помощи рука его сзывала бедныхъ соседей къ участію въ избыткахъ его. Оть прилива и отлива частыхъ гостей Сутокскій нашъ домь быль названь несьёзжимь дворомь. Заторопленный натодомь гостей, отець мой, завидя спускавшеся съ горы возки и колымаги, гибвно вскрикиваль иногда на мать мою: «Воть, матушка! родные твои отбою не дають!» Но когда, надъвъ сюртукъ понаряднъе, выбъгалъ на крыльцо; когда встръчалъ и привътствоваль гостей, и когда нашъ сельскій запъвало Кулешъ, прицълясь ладонью къ щекъ, звонко затягиваль: «Вспомни, вспомни, мой любезный!» — тогда подлинная или мнимая досада быстрою зарницею сбъгала съ лица его. Отецъ мой страстно любилъ музыку и нграль на флейть. Въ весение вечера онъ выходиль на крыльцо, и звукамь его флейты вториль голось соловьевь, разливавшійся въ прибрежныхъ пріозерныхъ кустахъ.

Глубокая чувствительность удвоивала земное бытіе матери моей, а душевная ея набожность переносила мысль ея въ міръ духовный. Суевъріе не волновало ея ума. Высказывались иногда порывы пыл-

<sup>1)</sup> Выраженіе Я. Б. Княжнина.

каго ея нрава, но это была только тынь на свытлой ея жизни. Вдовы и сироты называли ее матерью. Съ страдальцами дылилась слезами, а съ быднымъ тымъ, что Богь посылаль въ избыткахъ домашнихъ. Была она и примырною хозяйкою. Все Сутокское славилось въ Смоленскы и отправлялось въ Петербургъ. Въ одной риеменной географии сказано: «Въ Смоленскы варятся прекрасныя закуски».

Домашнія наши варенья, коврижки, сыры и живность появлялись при дворѣ Екатерины и на столахъ нашихъ петербургскихъ милостивцевъ и знакомыхъ. Однажды, родители мои получили слѣдующее письмо отъ Л. А. Нарышкина: «Всѣ присланныя вами коврижки разошлись на домашнемъ потчиваньи, а потому, чтобы быть позапасливѣе, прошу васъ заготовить мнѣ тысячу коврижекъ съ моимъ гербомъ, котораго и прилагаю рисунокъ. Изъ этой тысячи удѣлю только двадцать Г. Р. Державину за его хорошіе стихи. Онъ большой лакомка, а васъ отблагодаритъ своею поэзіею». Этотъ гостинецъбылъ тотчасъ отправленъ. Въ нашей кладовой кадки съ липцемъ и медомъ были безвыходно. Раздолье было тогда это житье сельское! Казалось, что и сама природа спѣшила отдарить за то, что съ нею жили и ближе, и дружнѣе.

Державинъ не остался въ долгу: изъ стиховъ его помню четыре последніе:

«Ділежь у насъ святое діло, Ділимся всімь, что Богь послаль; Мяй жь истати лакомство поспіло: Тогда Фелицу я писаль».

И князь Таврическій, нашъ сосёдь, посылаль къ намъ за липцемъ и расплачивался турецкимъ оружіемъ, то въ серебряной, то въ золотой оправё. Всёмъ извёстно, что у князя Потемкина были свои гонцы ловкіе, расторопные, умные, но никогда не знавшіе того, что передавали они за его печатью. Бауръ леталь по Европё не съ письмами къ тогдашнимъ министрамъ, но съ довёренностью къ банкирамъ, которые отсыпали деньги тому, кто былъ ближе къ тайнымъ министерскимъ столикамъ. Въ числё этихъ гонцовъ былъ двоюродный братъ моего отца Г. Б. Глинка 1). Въ разъёздахъ своихъ отъ князя, заёзжаль онъ и къ намъ за липцемъ.

Однажды, привезъ онъ его къ Потемкину въ то время, когда онъ забавлялъ принца де-Линя прогулками на лиманъ и давалъ ему пиры. Быстро взглянувъ на моего родственника, князъ спросилъ: «Все ли здорово въ Ковно?» — Родственникъ мой отвъчалъ, какъ слъдовало. — «Ну, —сказалъ князъ принцу, — мы сегодня будемъ пить

<sup>1)</sup> Онъ быль при князъ до самой его кончины.

ковенскій липецъ»; и за столомъ самъ употчиваль его тремя бокалами. Послі об'єда, принцъ не могъ встать со стула. Князь улыбнулся и примолвиль: «Это не ковенскій, это русскій липецъ моего сос'єда. Въ вашей суматошной Европі изъ куска золота тормошать и землю, и море, а у насъ въ Россіи любять угостить и усадить. Выпейте стаканъ холодной воды, все пройдеть».

Кромѣ того, всякаго рода варенья и закуски отправлялись и къ Матвѣю Өедоровичу Кашталинскому, слывшему тогда смоленскимъ милостивцемъ. Матвѣй Өедоровичъ отдаривалъ или золотыми часами, или брильянтовыми перстнями, или чѣмъ другимъ.

Изображеніе нравовъ, обычаевъ, частныхъ мѣръ правительства и разсказъ о лицахъ, дѣйствовавшихъ въ свое время на театрѣ свѣта или случайности: воть объемъ и жизнь записокъ.

И у насъ, и въ Европъ, говорили, что Екатерина и царствовала, и привлекала сердца. Мы согласны, что она отыскивала все то, что можно было употребить на пользу современниковъ, безъ мысли о будущемъ. Умъ ея постигъ, что сильная, богатая и чиновная аристократія домогается по духу своему угнетать то, что малочиновнъе и маломощнъе ея. А потому она и замътила въ Наказъ своемъ, что богатымъ должно полагать преграду къ удрученію бъдныхъ, и что чины суть принадлежность мъсть, а не лицъ 1).

Князь Григорій Александровичь Потемкинъ, изъ участи бѣднаго смоленскаго шляхтича перешедшій на чреду князя Таврическаго,— Потемкинъ быль при Екатеринѣ главнымъ оплотомъ отъ притязаній сильной аристократіи, или, лучше сказать, противъ вельможеской гордыни. Вѣковыя грамоты вельможъ смирились передъ юною его грамотою. Но онъ не пренебрегалъ вельможъ дѣльныхъ, нужныхъ для дѣла.

Однажды со мною спорили, будто бы князь Николай Васильевичь Рѣпнинь быль его заклятымъ врагомъ. Я возразиль на это собственноручнымъ князя Рѣпнина письмомъ къ Потемкину, въ которомъ онъ его называетъ любезнымъ и задушевнымъ другомъ. Оно теперь въ рукахъ у князя Дмитрія Ивановича Лобанова-Ростовскаго. У Потемкина было все свое. «Забывайте искусство, — говориль онъ: — сами пролагайте себѣ пути, и слава великихъ дѣлъ подарить васъ вѣнкомъ».

Въ жребій сего чуднаго баловня счастія судьба включила всѣ необычайныя свои игры. Въ колыбель вступиль онъ не въ стѣнахъ

<sup>1)</sup> См. Наказъ § 35-й.

дома, а въ банѣ, которую я недавно видѣль, но ту ли?—не знаю. Банный уроженецъ быль и большимъ проказникомъ въ молодости своей. Однажды, вмѣстѣ съ отцомъ его, пустился полевать родной его дядя, рослый и дюжій. Смерклось, выплываль мѣсяцъ. Потемкинъ нарядился въ медвѣжью шкуру, висѣвшую между утварью домашнею; притаился въ кустарникѣ; охотники возвращались, и когда дядя поравнялся съ кустами, медвѣдъ-племянникъ вдругъ выскочилъ, сталъ на дыбы и заревѣлъ. Лошадъ сбросила сѣдока и опрометью убѣжала. Дядя, растянувшись на травѣ, охалъ отъ крѣпкаго ушиба, а племянникъ, сбросивъ шкуру, сказался человѣческимъ хохотомъ. Стали журить. Проказникъ отвѣчалъ:

— Волка бояться, такъ и въ лъсъ не ходить.

Мать князя Таврическаго была образцомъ въ цѣломъ околодкѣ. По ея уставамъ и одѣвались, и наряжались, и сватались, и пиры снаряжали. Это повелительство перешло и къ сыну ея.

Съ медвъжьими затъями Потемкинъ вступиль въ Московскій университеть и выслань оттуда педоученнымь студентомь, по съ дивнымь умомъ. Переводчикъ «Иліады» Костровъ разсказываль, что однажды Потемкинъ взялъ у него нъсколько частей естественной исторіи Бюффона и возвратиль ему ихъ черезъ недълю. Костровъ не върплъ, чтобы можно было такъ скоро перечитать всв взятыя части, а Потемкинъ, смъясь, пересказаль ему всю сущность прочитаннаго. Память его равнялась его желудку и сладострастію. Память, желудокъ и сладострастіе его все поглощали. Онъ м'єтиль изъ гвардіи въ монастырь и попаль въ чертоги Екатерины. Въ глубокомъ раздумьи трызь онь ногти, а для разсеянія чистиль брильянты. Женщинь окуталь въ турецкія шали, мужчинь нарядиль въ ботинки. Поглощаль и ананасы, и рѣпу, и огурцы. «Инымъ казалось, -- говорить графъ Растопчинъ, — что Потемкинъ, объевшись, не проснется, а онъ встанеть, какъ ни въ чемъ не бывало, и еще свъжье. Желулокъ его можно уподобить Россіи, она переварила Наполеона, и все переварить». Посылаль въ Парижъ за модными башмаками и подъ этимъ предлогомъ подкупалъ любовницъ тогдашнихъ дипломатовъ. Лакомя хана роскошью, выманиль у него Крымь. Выдумываль вмысты съ Пикомъ польскіе и контрадансы; далъ Екатеринъ и двору ея такое празднество, какого не придумаль бы и обладатель Аладиновой лампады. Миръ, заключенный княземъ Репнинымъ после победы Мачинской, называль ребяческою сделкою и даль князю безсрочный отпускъ. Грозился вырвать въ Петербургъ зубъ, т. е. сбить князя Зубова. И умеръ князь Таврическій въ глухой степи, подъ туманнымъ октябрьскимъ небосклономъ. Присмотревшись къ мнимой безпечности Потемкина, принцъ де-Линь сказалъ:

«Потемкинъ притворяется, будто онъ ничего не дълаеть, а онъ всегда занять».

Воть некоторыя подробности о последнихъ дняхъ его жизни, сообщенныя мне очевидцемъ, служившимъ при немъ, родственникомъ моимъ Гр. Б. Глинкою.

Въ Галацъ послъ погребенія принца Виртембергскаго, въ какомъ-то необычайномъ раздумьи, князь Таврическій сѣлъ на опустылыя дроги. Ему замытили это. Онъ молчаль, но угрюмая дума, проявлявшаяся на отуманенномъ его чель, какъ-будто говорила: и меня скоро повезуть. Заболёвъ съ того же дня, перевхаль онъ за Дивстръ въ монастырь Гужъ. Перемены въ образъ жизни не было. Музыка гремела, въ комнатахъ все ликовало, одна рука его отталкивала лекарства, а другая хваталась за все лекарства роскошной природы и всв овощи природныя; прихотливый его вкусъ самъ не зналь, чего хотель въ періодъ своего оценененія. Изъ-за Прута князь пустился въ Яссы. Прощаясь съ Поповымъ, такъ крепко стиснуль ему голову, что любимецъ невольно вскрикнулъ. Князь улыбнулся, а Поповъ съ восторгомъ разсказывалъ, «что еще есть надежда, что у князя не пропала сила». Въ числе провожатыхъ была племянница его, графиня Браницкая. Провхавъ версть шестнадцать, остановились на ночлегь. Въ хатъ Григорію Александровичу стало душно. Нетеривливою рукою сталь онь вырывать оконные пузыри, замвняющіе въ тамошнихъ містахъ стекла. Племянница уговаривала, унимала, дядя продолжалъ свое дъло, ворча сквозь зубы:

### — Не сердите меня!

На другой день пустились въ Яссы, пробхали версть шесть. Потемкину сдёлалось дурно, остановились, снова поднялись и снова поворотили на прежнее мёсто. Смерть была уже въ груди князя Таврическаго. Онъ приказаль высадить себя изъ кареты. Графиня удерживала. Онъ проговорилъ по-прежнему: «Не сердите меня!» Разложили пуховикъ и уложили князя. Онъ прижалъ къ персямъ своимъ образъ, осънился крестомъ, сказалъ: «Господи, въ руцъ твои предаю духъ мой!» и вздохнулъ въ послъдній разъ.

Оть великана обращаюсь къ скромному быту моему!

Кром'в великана сего своего времени, Екатерина, желая, такъ сказать, учредить между собою и дворянствомъ радушную іерархію, выбирала людей умныхъ, прив'єтливыхъ въ милостивцы, или въ посредники между собою и дворянствомъ. Повторимъ и зд'єсь, что Екатерина сочинила царствованіе свое. Къ милостивцамъ, учрежденнымъ не по указу, а по указанію, дворянинъ, прі вжавшій по д'єламъ въ Петербургъ, немедленно относился, и каждый дворянинъ въ

милостивцѣ губерніи своей встрѣчаль и ревностнаго ходатая, и радушнаго гостепріимца.

Нашими милостивцами на берегахъ Невы были: Л. А. Нарышкинъ и М. О. Кашталинскій. О первомъ разскажу послѣ, о второмъ теперь. По особенному ли порученію Екатерины, которая сама признавалась, что, невзирая на устройство ея судовь, все еще нужно вздить въ Петербургь для покровительства (собственныя слова Екатерины II; см. Собесъдникълюбит. росс. слова, 1783 года) или по внушеню князя Потемкина, уроженца смоленскаго, Кашталинскій быль ходатаемь за всёхъ просителей, прівзжавшихъ изъ Смоленска по діламь въ Петербургь. Отобравь записки, онъ спъшилъ въ сенатъ и къ генералъ-прокурору. Словомъ, внъ дома быль за нихъ ревностнымъ стряпчимъ, а у себя-радушнымъ гостепріимцемъ. Матвей Оедоровичь Кашталинскій быль, какъ говорится, творцомъ судьбы своей. И онъ, какъ Потемкинъ, родился простымь мелкопомъстнымь шляхтичемь. Дворь, война и обширный замыслами умъ усилили Потемкина; дворъ, карты и расторопность возвели Кашталинскаго на степень временной извъстности. Онъ человъкъ записокъ, а не исторіи. Отъ одного ловкаго выигрыша въ макао при дворъ Елисаветы и отъ ловкой утайки т у з а, мъщавшаго выигрышу, прослыла поговорка: «онъ туза проглотилъ». Однажды Потемкинъ, не домогаясь выигрыша, проигралъ побъдителю въ макао сто тысячь; это просто подарокь, и это намекь на свое время. Потемкинъ любилъ Кашталинскаго. Матвъй Оедоровичъ хорошо зналъ математику, языки и, какъ сказывають, въ Семилетнюю войну служиль при штабъ герцога Ришелье. Роста онъ быль небольшаго, казался подсленоватымъ, но очень зорко виделъ. Лицо его цвело здоровьемь, и онь умъль и имъль средства поддерживать здоровье. Рано прибытнуль онь къ парику, чтобы каждое утро тереть голову льдомь, въ то же время освъжался онь прогулками и ваннами ароматными. Къ игръ на бильярдъ и къ объду являлся онъ въ коротенькомъ бархатномъ сюртукъ и въбархатныхъ башмакахъ, завязанныхъ ленточками. Казалось, что сама богиня щегольства наряжала его. Много вышло теперь сочиненій въ прозв и стихахъ о гастрономіи, но едва-ли гдѣ баловали вкусъ такія блюда, какія подносили у Кашталинскаго. Въ объдъ были три перемъны: двъ состояли изъ кушаньевь, а третья изъ закусокъ. У Кашталинскаго все было на серебръ и золотъ, но скука не перечила желудку. Онъ дарилъ вкуснымъ объдомъ, и его дарили затъйливою веселостью. Сенаторъ Щербачевъ не спускаль ни блюдамъ, ни анекдотамъ, ни прибауткамъ. Видаль я у него и молодаго человъка въ щегольскомъ, красномъ артиллерійскомъ мундиръ, ловкаго, умнаго, и который, обладая разнообразными знаніями, золотиль разговоры чистымь русскимь языкомь безь прим'єси французскаго. То быль Алекс'яй Николаевичь Оленинь. Послів лукулловскаго об'єда въ дом'є Кашталинскаго опускались на окнахъ занав'єски, зажигались свічи, и начиналась різня въ карты. Это не укоризна: бездійствіе есть преждевременная могила.

Дивлюсь, что карты, выдуманныя для забавы полоумнаго французскаго короля, заполонили общество европейское. Ни одинъ психологъ не объясниль еще этого; сказалъ, однако, Сумароковъ, что у насъ карты уравняли старостъ съ юностью; но отъ этого равенства карточнаго разгромились имущества вѣковыя и участились у да ры а по плексическіе. Переходъ изъ-за роскошнаго объда за ломберный столъ есть перекоръ природъ. Игра угнъздилась въ такъ называемыхъ нашихъ хорошихъ обществахъ. Кто нуженъ для партіи, тому вездъ отворялись двери. Игра дълается какъ-будто новою жизнію. Руки привыкаютъ къ перетасовкъ картъ, а душа привыкаетъ къ быстрымъ переходамъ отъ надежды къ отчаянію.

Оставя дворь, Кашталинскій перенесь въ смоленскую свою деревню жизнь столичную. Но онъ привезъ съ собою и два волшебныхъ талисмана богатыхъ: привътъ и ласку. Онъ посъщалъ сосъдей, отыскиваль нуждающихся, а гостей-бёдняковь провожаль до дверей и до крыльца, какъ-будто совъстясь, что богаче ихъ. Это сущая правда: я самъ это испыталъ. Лътомъ и зимой быль неутомимъ въ пъщеходной прогулкъ. Утончая нравила долгожитія, Матвъй Оедоровичь охотникамъ до прогулокъ говориль: «Сперва ходите противъ вътра, потомъ подъ вътромъ, потому что если лицо и вспо-тъетъ, то не остынетъ». Но кто устережется всъхъ вътровъ, которые мчать бренную ладью нашу по океану жизни? Повернулось и колесо судьбы нашего счастливца Лукулла; попаль и онъ въ просакъ карточный. Сотни тысячь уплыли, но онъ досадоваль не на утрату денегь, а на то, что опростоволосился. Съ этою досадою пе-ревхаль Кашталинскій въ Петербургь, гдв прежняя блестящая его звъзда туманно закатилась въ могилу. Отецъ мой отправлялся всегда въ Петербургъ съ запасомъ прошеній бідныхъ дворянь и другихъ сословій. У насъ не было своихъ тяжбъ. Хлопоты для бідныхъ была такая для моего отца отрада, что онъ никогда не отказывался просить и помогаль нуждающимся. Наступаль срокь масляницы, и нъсколько возовь, нагруженные четвертями ржи и рыбою изъ Сутокскаго озера, съ прибавленіемъ масла и сыра, отправлялись къ неимущимъ сосъдямъ на заговънье. Сутоки наши процвътали: крестьяне знали, что ихъ не закладывали и не стъсняли. У русскихъ крестьянъ и смыслъ, и взглядъ зоркій. И у нихъ есть живое внутреннее чувство, одушевляющее ихъ и въ жизни, и въ трудахъ, если только и то и другое роднится съ семейнымъ ихъ благомъ. Они знали, что родители мои не вздили мотать и роскошничать въ столицы. Знали также и убъждены были наши крестьяне, что ни безъ очереди, ни въ очередь рекрутскую, никого изъ нихъ не продадуть на сторону ни за горы золотыя. А водились и близъ насъ торговцы, которые промышляли:

«Искусно въ рекруты торгуючи людьми».

Зналь я одного изъ этихъ промышленниковъ. Скупая людей, онъ развозиль ихъ по дальнимъ губерніямъ и тамъ распродаваль ихъ. Зналь я его и видёль, какъ гнёвная рука Провидёнія съ корня сорвала родное его попелище. Зналь я и другаго нашего сосёда, который съ какимъ-то жезломъ волшебнымъ, то-есть: то откупами, то рытьемъ канавъ по дорогамъ, то съ помощію другихъ сдёлокъ подрядныхъ, — отъ тридцати пяти душъ дошелъ до шести тысячъ. Но это не пошло въ путь, а самъ несчастный владёлецъ деревень и селъ спился съ кругу. Мнё уже за шестьдесять лётъ 1), но я никогда не видалъ, чтобы зло до конца ликовало. То же скажуть и наблюдатели различныхъ переходовъ міра нравственнаго.

Продолжая рѣчь о семейномъ нашемъ быть, прибавлю, что у насъ было искусственное подспорье. Въ то время дворянамъ дозволялось выкуривать по девяносто ведеръ вина, но перекуривали и гораздо за сто; случалось и тутъ съ грѣхомъ пополамъ: у иныхъ проглядывало корчемство; откупщики жили и наживались. Перегонное вино шло на домашнія наливки, а остальное на потчиванье крестьянъ въ положоные дни; бардою же кормили скотъ, что и способствовало унавоживать пашни.

Было у насъ и другое большое подспорье. Въ семидесятыхъ и въ началѣ осьмидесятыхъ годовъ черезъ деревню нашу Холмъ пролегала столбовая дорога на Торопецъ и до Петербурга. Наши холмяне содержали почту. Они были удалые, ловкіе и расторопные ямщики. По этой дорогѣ проѣзжалъ великолѣпный князъ Потемкинъто изъ Бѣлоруссіи, то изъ Смоленска. Бывало, зимою въ темнозеленой бархатной бекешѣ съ волотыми застежками и въ огромной шубѣ,
легкой, какъ пухъ, мчится снѣдаемый жаждой власти Потемкинъ.
У князя Таврическаго не было никакой осѣдлости. Не строилъ онъ
замковъ, не разводилъ садовъ и звѣринцевъ: дворецъ Таврическій
былъ даромъ Екатерины II, а у него своего домовитаго пріюта не
было нигдѣ. Селеніемъ его было поморье Понта Евксинскаго; заботы
его были о древнемъ царствѣ Митридатовомъ, и онъ это царство

<sup>1)</sup> Писано въ тридцатыхъ годахъ.

принесь Россіи въ даръ безкровный. Чего не успъли сдълать въка оть покоренія Казани и Астрахани, чего не успъль сдълать Петрь I, то одинъ совершилъ этотъ великанъ своего времени. Онъ смирилъ и усмириль последнее гнездо владычества монгольского. Изъпространнаго объявленія графа Остермана, по случаю первой войны съ Портой Оттоманскою при императрицѣ Аннѣ, видно, какіе грозные и опустощительные набъги производили крымцы и до Курска, и до Нижняго, въ то самое время, когда Петръ I покорялъ крѣпости и города прибалтійскіе. И этоть исполинь, повторяю еще, быль странникомъ: онъ жиль безпріютно и умерь въ пустынь, на плащь, подъ сводомъ сумрачнаго неба октябрьскаго. Въ Германіи была издана книга, подъ заглавіемъ: Князь тьмы. Потемкинъ не быль ни княземъ тьмы, ни ангеломъ свъта духовнаго міра; онъ былъ сыномъ Россіи и трудился, и работаль не для своего тщеславія, какъ будто отчужденный отъ самого себя. Сочинитель упомянутой книги укоряеть Потемкина въ расхищении достоянія нашего отечества; это ложь. Потемкинъ не грабилъ достояніе народа, подобно Меншикову, Бирону и другимъ временщикамъ. Онъ сыпалъ за границу червонцы тогда, когда надобно было золотомъ выкупить непріязненные и тайные замыслы противъ Россіи: «Деньги — соръ, говориль онъ: а люди — все». Сочинитель книги укоряеть его и честолюбіемь. Требовать, чтобы человекь, упоенный властью, не быль бы честолюбцемъ, не летълъ, какъ корабль, гонимый вътромъ по волнамъ, - невозможно. Носилась молва, будто бы въ последние годы жизни Потемкинъ замышлялъ созданіе какого-то новаго государства изъ соединенія съ Польшей Молдавіи и Валахіи. Какихъ грезь и мечтаній не представить страсть человека властвовать надъ людьми!

Дядя мой Андрей Ильичъ Глинка быль отецъ Григорія Андреевича Глинки, который первый изъ круга родовыхъ русскихъ дворянъ отважною ногою вступилъ на профессорскую каеедру и запечатлёлъ имя свое въ лётописяхъ Дерптскаго университета званіемъ профессора русской словесности. Тогда еще не было помину о политической экономіи, ни о книжкахъ о сельскомъ хозяйствѣ, а въ селеніи дяди моего Закупѣ все было въ привольѣ, пышно золотѣли нивы, роскошно цвѣли его луга. Какъ теперь помню дядю моего, когда въ первый разъ встрѣтился я съ нимъ на лугу обширномъ и усѣянномъ, и уставленномъ душистыми копнами. Величавый ростомъ, онъ въ домодѣльномъ халатѣ, мѣрными шагами обходилъ поле и какъ будто глазами взвѣшивалъ каждую кошну. За нимъ слѣдовалъ дюжій приказчикъ и зарубалъ на биркѣ число копенъ.

Андрей Ильичъ быль крестнымъ моимъ отцомъ; ни у него, ни у отца моего не было нигдъ въ закладъ ни одной души. Тогда бо-

гатые помъщики уравнивались съ бъдными въ одномъ правъ вино-куренія.

По модъ своего времени дядя одъвался и чопорно, и красиво. На отцё моемъ одежда, такъ сказать, горела. Новое его платье было новымъ на одинъ только часъ, а на дядъ моемъ оно какъ будто не изнашивалось. Мнв, крестнику его, не оставиль онъ своей бережливости, а передаль впоследствии свой сердечный романтизмъ. Лишась первой супруги своей, онъ уныло бродиль по рощамъ и дубравамъ и выръзывалъ на деревьяхъ имя ел. Онъ плакалъ, читая романы Оеодора Эмина, и заливался слезами, читая и перечитывая Маркиза Г..., переведеннаго Елагинымъ. Теперь этихъ книгъ нътъ и въ поминъ; теперь не только не плачуть, но и не читають трагедій Сумарокова; а было время, что при двор'в императрицы Елисаветы были для нихъ и рукоплесканія, и слезы, и вадохи. На все время, и все на время. Молніей мелькаеть и слава поб'єдь, и слава писателей. Въ то время, когда жилъ мой дядя, мненіе общественное было сиднемъ неподвижимымъ. Екатерина II, очаровавъ царствованіемъ своимъ умы дворянъ, подносила имъ волшебною рукою золотой сосудь, изъ котораго они пили забвение прошедшаго и безпечность о будущемъ. Имъ казалось, что Екатерина условилась съ судьбой жить ввчно, и что они всегда будуть жить ея жизнію. Ту же безпечность передавали они и дътямъ своимъ. Загнъздился бы тогда неискоренимый застой въ умахъ дворянъ смоленскихъ и великороссійскихъ, если бы два обстоятельства не освъжали силы мыслящей.

Во-первыхъ, въ семидесятыхъ годахъ съ блескомъ явился на поприщѣ военномъ Румянцевъ, совмѣстникъ Потемкина. Духомъ своимъ возбуждалъ онъ духъ дѣятельности въ землякахъ своихъ малороссіянахъ. Кіевская академія была храмомъ ученія ихъ, откуда рука Румянцева выводила соотчичей на пути различныхъ службъ. Безбородко, быстрый въ соображеніяхъ ума и порывистый въ страстяхъ; Завадовскій, медленный въ соединеніи мыслей, тяжелый въ оборотахъ высокопарнаго слога и вовсе отжившій съ Екатериною,—оба сіи уроженцы малороссійскіе даны Екатеринѣ Задунайскимъ 1).

«Препровождаю къ вамъ алмазы въ корѣ», —писалъ Задунайскій Екатеринѣ, — «ваша искусная рука ихъ обдѣлаеть».

Во-вторыхъ, около того времени умный, дъятельный, предпрівмчивый Николай Ивановичъ Новиковъ, далеко опередившій свой въкъ изданіемъ Въдомостей Московскихъ, Живописца, дру-

<sup>1)</sup> Мий разсказываль графъ Растопчинъ, что однажды императоромъ Павломъ I поручена была бумага въ двадцать строкъ, и что за нею графъ ходилъ сутокъ двое: первоначальный подлинникъ былъ весь исчерченъ и перечерченъ.

гихъ многоразличныхъ книгъ и искуснымъ вліяніемъ на умы нѣкоторыхъ вельможъ, двигалъ вслѣдъ за собою общество и пріучалъ мыслить среди роскошнаго и сладострастнаго обаянія.

Какъ бы то ни было, но хозяйство кипъло въ домъ моего дяди. Не бросалъ онъ денегъ на поддъльное шампанское. Всъмъ извъстно, что тогда въ Гамбургъ была вывъска: «Здъсь дълается лучшее шампанское». Онъ потчивалъ домашнимъ искрометнымъ напиткомъ, составленнымъ изъ садовыхъ плодовъ. У него было все свое, и это все въ чистомъ видъ оставилъ онъ по себъ. Не нужно было хлопотатъ ни о какихъ постороннихъ справкахъ, души крестьянскія спокойно жили въ пріютахъ своихъ, и тридцать тысячъ рублей, накопленные умнымъ хозяйствомъ, перешли въ наличности къ наслъдникамъ.

Крестною моею матерью была супруга С. Ю. Храповицкаго, также родственника моего по матери. Степанъ Юрьевичъ Храповицкій быль по Смоленской губерніи однимь изъ ревностнійшихъ послідователей и содійствователей Новикова.

Богатый не только числомъ душъ, но и собственною душою, онъ былъ и дворяниномъ, и въ полномъ смыслѣ человѣкомъ благороднымъ. Бурную юность, проведенную въ разгулѣ военномъ, замѣнилъ онъ мирною сельскою жизнію. Храповицкій воспитывался въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ и вышелъ оттуда съ просвѣщеннымъ умомъ и съ сердцемъ, готовымъ всѣхъ любить, всѣмъ вѣрить, не ознакомясь еще съ тѣмъ свѣтомъ, гдѣ и лучшій умъ, не опираясь на опыть, спотыкается и дѣлаетъ промахи въ жизни.

По выходѣ изъ корпуса, онъ поступилъ поручикомъ подъзнамена князя Долгорукаго-Крымскаго и скоро отличился храбростію своею. Война и разгуль юношескій идуть рука объ руку. Въ кругу юныхъ товарищей своихъ онъ съ такимъ же жаромъ предавался карточной игрѣ, съ какимъ дѣйствоваль въ сраженіяхъ. Онъ играль на чистоту и спустиль почти все свое имѣніе, выкупленное двумя его сестрами и возвращенное ему сполна. Въ то время познакомился онъ съ Михаиломъ Иларіоновичемъ Кутузовымъ, который быль уже извѣстенъ военною дѣятельностію и необычайною раною, полученную имъ тогда, когда стоялъ въ виду непріятеля на косогорѣ, съ котораго быль сбить, и при паденіи его засыпало землею, откуда съ трудомъ его отрыли.

Но родственникъ мой во всю жизнь быль противъ него предубъжденъ, и вотъ отъ чего: Кутузовъ въ картахъ быль тонкимъ тактикомъ, но Храповицкій почиталъ эту разсчетливость хитростью. Счастье, которое довело Кутузова до 1812 года, было тогда съ нимъ въ размолвкъ и вело его тернистымъ путемъ нужды. Случалось, что онъ у сослуживца своего Филипповскаго, издавшаго впослъдстви

Пантеонъ россійскихъ государей, занималь по пяти и по десяти рублей.

«За мною, брать», — говориль онь, — «не пропадеть твое». Такъ и сбылось. Во время нашествія, домъ Филипповскаго, бывтій у Варварскихъ вороть, сгорѣль; княгиня Смоленская, узнавь о томъ, назначила ему въ память усердія его къ ея супругу по 300 руб. пенсіи.

Изъ военной службы Храповицкій вышель въ отставку полковникомъ, бросиль игру и въ своемъ селѣ Кощунѣ сдѣлался въ полномъ смыслѣ отцомъ-помѣщикомъ своихъ поселянъ. Узнавъ на опытѣ роковую превратность игры, онъ не довѣрялъ и никакимъ предпріимчивымъ оборотамъ, выходящимъ изъ круга земледѣльческаго; за то поля, луга и пажити его замѣняли руды золотыя.

Извъдавъ въ молодости своей, какъ тяжело жить среди непрестанныхъ нуждъ, онъ упросиль обдныхъ сосъдей поручить ему воспитание дътей своихъ, для которыхъ и завелъ домашнее училище.

— Вы, — говориль Храповицкій б'єднымь дворянамь: — доставите мн'є этимь удовольствіе быть полезнымь и вамь, и обществу; и притомь вамь не нужно будеть издерживаться на по'єздки изъ вашихь пом'єстій въ столицу для нашихь д'єтей, ч'ємь и облегчите жребій вашихь крестьянь.

Въ училище свое онъ выписалъ русскаго наставника, знавшаго французскій и нѣмецкій языки; учитель рисованія ѣздилъ къ нему изъ Смоленска по два раза въ недѣлю, а самъ онъ преподавалъ воспитанникамъ ариометику и начальныя основанія геометріи и называль это занятіе лучшимъ временемъ своего дня. По образу кадеть онъ одѣлъ ихъ всѣхъ въ одинаковое платье на свой счетъ.

Супруга его, урожденная княгиня Соколинская, какъ будто родилась для него. У нихъ была одна душа, одна мысль; одно стремленіе къ добру. Нынче, означая степени просвъщенія, говорять, что такой-то или такая-то отличаются европейскимъ образованіемъ, а я скажу просто, что супруга Степана Юрьевича основательно знала русскій явыкъ, читала лучшихъ французскихъ и нѣмецкихъ писателей, понимала и завѣдовала весь хозяйственный обиходъ и оказывала нѣжную материнскую заботливость юнымъ питомцамъ. Отцы ихъ каждое воскресенье пріѣзжали въ церковь своего благодѣтеля, молились вмѣстѣ съ своими дѣтьми и радушно были угощаемы хлѣбомъсолью хозяйскою. У Храповицкаго было село и въ Духовщинскомъ уѣздѣ; были у него въ училищѣ и дѣти тамошнихъ бѣдныхъ сосѣдей, которые, удосужась отъ сельскихъ работь, пріѣзжали на его же лошадяхъ въ Смоленскъ и въ Кощуно, находящееся верстахъ въ 25-ти отъ города.

Лелья воспитанниковь, хозяева не оставляли и отцовь, и матерей ихъ въ бользняхъ и во всъхъ ихъ нуждахъ; и это ничего имъ не значило. Въ сель Кощуно не было псовой охоты, а страшно сказать, что тогда за одну хорошую охотничью собаку платили по 500 и по 1.000 цълковыхъ; а еще страшнье то, что и христіанскія души иногда обмънивали на безсловесныхъ. Не было въ этомъ сель ни великольшныхъ вечернихъ баловъ, посль которыхъ иные зъваютъ, и которые въ одинъ вечеръ уносять то, что въ умъренномъ хозяйствъ стало бы на годъ.

По выходѣ моемъ изъ кадетскаго корпуса, я гостиль тамъ по недѣлѣ и по двѣ, но никогда не встрѣчалъ за столомъ заграничныхъ винъ, и это было не отъ скупости. За то сколько было домашнихъ наливокъ! И кощунское пиво не уступало тогда англійскому. Въ числѣ наставниковъ Степана Юрьевича былъ, кажется, Амкитетенъ, который впослѣдствіи занималъ при одномъ германскомъ дворѣ значительное мѣсто дипломата.

Онъ говорилъ: «Наливокъ и пива кощунскаго не промѣняю на всѣ иностранныя вина, привозимыя въ Смоленскъ; здѣшнія налив-ки—нектаръ. Эпернейское шампанское доставляють только къ французскому двору: гдѣ же взять этого шампанскаго въ нашихъ столицахъ и городахъ?» Не заботились въ Кощунѣ ни о нарядахъ, ни о каретахъ къ празднику: тамъ работали свои коляски и дрожки прочныя и красивыя. А потому, за вычитаніемъ этихъ прихотей и затѣй, запасныя деньги умножались и какъ будто сами собой шли къ доброй цѣли. Вотъ почему и хозяева сельскими своими избытками могли дѣлиться съ своими неимущими сосѣдями и снаряжать ихъ на службу военную или гражданскую, смотря по способностямъ ихъ, и по разлукѣ съ ними подкрѣплять ихъ своею помощью.

Всёмъ извёстно, съ какою ревностью Н. И. Новиковъ старался объ изданіи книгъ и распространеніи чтенія. Храповицкій непосредственно участвоваль въ этомъ подвигі. Хотя въ библіотекі его были всі подлинники лучшихъ сочиненій французскихъ и німецкихъ писателей, но онъ покупаль, кромі русскихъ книгъ, и всі переводы, печатаемые у Новикова, почему и быль съ нимъ въ письменныхъ сношеніяхъ.

Поговоримъ объ этомъ человъкъ.

Н. И. Новиковъ, двинувъ умственный ходъ своего вѣка, перешелъ и въ наше девятнадцатое столѣтіе. Типографія Московскаго университета обязана ему распространеніемъ Московски хъ Вѣдомостей и по дальнѣйшимъ предѣламъ нашего отечества. А учрежденіе библіотекъ по губернскимъ городамъ есть продолженіе мысли его. Видя непомѣрный разгулъ роскоши, заполонившей свѣтъ столичный и истощавшей быть сельскій, онъ рѣшился отвлечь умы современниковъ отъ разсѣянія къ размышленію; средствомъ къ тому употребилъ изданіе книгъ. Силой чтенія ему удалось сблизить различныя сословія, а изданіемъ своего Живописца онъ огромляль закоснѣлое невѣжество, видѣвшее еще на челѣ трудолюбивыхъ земледѣльцевъ печать Хамову. Желая удержать подмосковныхъ своихъ поселянъ въ правилахъ возможнаго благонравія, онъ домашнимъ запасомъ всего нужнаго и для одежды, и для обуви, и для орудій полевыхъ предостерегалъ ихъ отъ поѣздокъ въ городъ, гдѣ такъ часто выработанное въ деревнѣ оставалось за попойками. Трудны были переходы его жизни, но онъ всегда оставался самимъ собою. Много перенесъ онъ, но могучая мысль человѣка должна всегда пройти черезъ горнило страданія. Сѣмена и плоды зоркой мысли сами высказывають человѣка. Воть очевидные слѣды жизни Н. И. Новикова.

Передаю здёсь содержаніе одного письма Новикова къ Храповицкому:

«Вы благодарите меня за присылку Древней Русской Вивліовики, но замічаете, что бумага не такъ-то хороша. Всего сділать вдругъ нельзя. Я стараюсь особенно о томъ, чтобы книги пускать какъ можно дешевле и темъ заохотить къ чтеню все сословія. Вы просите также, чтобы я выслаль къ вамъ переводъ записокъ Сюдли, хотя у васъ и есть подлинникъ. Вы желаете, чтобы сосъди ваши читали этотъ переводъ. Это прекрасное намерение! Правила Сюдли о внутреннемъ ховяйствъ въ государствъ какъ будто писаны и для насъ. Нивы, луга и пажити питають столицы и города; чемъ обильнъе будуть источники сельскаго хозяйства, тъмъ привольнье будеть и вездь. Вы поручаете мнь также изъприсланныхъ вами 50-ти рублей, за уплатою за книги, остальное раздать бъднымъ. Благодарю васъ. У насъ въ Москве убогія хижины подле великольпныхъ палать сами извыщають о своихъ быднякахъ; вы желали быть безгласнымь въ добромъ дёлё, я молчаль; но души бёдныхъ молились за васъ».

О Степан'в Юрьевич'в и о Новиков'в будеть дал'ве, а здісь упомяну о первоначальномъ моемъ ученіи. Я быль счастливъ въ ребячеств'в моемъ, меня любили. Особенно ласкала меня моя двоюродная бабка Лебедева, вдова роднаго брата моей родной бабки. Село ея Третьяково было только въ 15 верстахъ отъ Сутокъ. Въкаждый свой прібздъ, она, мимо вс'єхъ другихъ братьевъ, дарила меня и лучшими игрушками, и лучшими гостинцами. Я не понималь тогда, что это было предпочтеніе, за которымъ такъ гоняются въ св'єтъ, но всегда выб'єгалъ первый къ ней навстр'єчу и ц'єловалъ ея руку, которою она меня такъ приголубливала. Лел'єяло меня и сердце моей

1966.

матери, но по нѣжной ея заботливости о старшемъ моемъ братѣ я видѣлъ, что оно ближе было къ нему. Не понималъ я тогда, что это была зависть, а мнѣ было досадно. И въ сердцахъ дѣтей есть свои порывы, и у мысли ихъ есть своя догадка.

Мужъ бабки, Петръ Григорьевичъ Лебедевъ, при учрежденіи губерніи избранъ быль судьею въ Духовщинскомъ увздв. А это было тогда чередой почетною въ новомъ мірь управленія, устроеннаго Екатериною II. Тогда шаръ дворянскій обвивался какимъ-то блескомъ волшебнымъ. Слышно было, что въ Новгородъ избранъ былъ въ заседатели суда отставной генералъ-мајоръ. Онъ жаловался Екатеринъ, и она отвъчала: «Я установила выборы, а шары дворянскіе не отъ меня зависять. » Изв'єстно также, что въ Московскомъ у'єздномъ судь не отказался отъ должности засъдателя камергеръ Ступишинъ, родной брать того Ступишина, который начальствоваль въ Пензенской губерній во время Пугачевскаго бунта. Тогда съ такимъ же вниманіемь смотр'єли на судей, р'єшителей жребія тяжущихся, съ какимъ древніе мореходы наблюдали св'єтила небесныя. Справедливость велить упомянуть, что тогда еще свято уважалась рычь: «Онъ бъденъ, да честенъ». У мужа бабки моей было не безбъдное состояніе, а къ нему, по общей тогда молвь, онъ прибавиль только имя честнаго человька и безпристрастнаго судьи.

Бабка моя меня, своего любимца, выпросила погостить и пожить въ сель ея. По отмъткъ ея въ святцахъ о моемъ туда прівздь, я помню, что это было 1780 года, въ исходъ мая. День былъ прекрасный. Мы отправились около вечера, и мит казалось, что родное солнце шло вслёдь за нами. По рощамь и кустарникамь разливался голосъ соловьевь. Мнъ быль тогда пятый годь, и это быль первый мой выбадъ. Бабка моя, боясь меня обезпокоить, вельла ъхать шагомъ. Я блаженствоваль и всемь любовался. Мы пріёхали въ сумерки. Увъренная, что я буду ея жильцомъ, она заранъе велъла все приготовить; столь быль накрыть, постель моя была поставлена подль ея кровати. Всв меня ждали, но никто не суетился. Въ домъ ел все какъ будто шло само собою; при ней были только двъ дочери, старће меня шестью и семью годами; три сына ея были въ военной службь. Не слыхаль я никакого окрика ни на дворовыхъ людей, ни на приказчиковъ. Каждый зналь свое дело и исполняль его рачительно, оттого что не быль развлечень никакими прихотями. Объ этомъ разсуждаю теперь, а тогда чувствоваль только одно наслажденіе новой моей жизни.

Радостно было мое пробужденіе; вереница дворовыхъ мальчиковъ уже ожидала меня и бѣжала за мною въ рощу, которая роскошно раскинулась на какихъ-то курганахъ. Разсказывали мнѣ послъ, что туть была какая-то битва, въ то время когда мечь и копье размежевывали землю русскую; но въ ребячествъ моемъ я туть ничего себъ не представляль и ничего не воображаль. Набъгавшись по курганамь въ рощъ, я побъжаль на лугь, гдъ уже быль хороводъ сънныхъ дъвушекъ и двъ дочери моей бабки. Въ играхъ нашихъ неравенство лътъ исчезало. Дъвушки пъли пъсни, а мы кружились въ хороводъ. Меня величали, какъ будто какого-то побъдителя, а я просто быль баловнемь доброй помъщицы села Третьякова. Не утерпъла и она: сама явилась къ намъ на лугъ. По праздникамъ въ скромной одноколкъ мы съ бабкой ъздили по селу. Крестьяне въ нарядныхъ своихъ платьяхъ стояли у избъ; бабка моя подъёзжала къ каждой и заботливо спрашивала, всё ли здоровы у нихъ; гдъ былъ больной, приказывала приходить къ себъ за сельскимъ лъкарствомъ. Ея сердце, ея христіанская любовь научила меня всёхъ любить и всёмъ желать добра. Въ разъёздахъ своихъ по селу она съ особеннымъ вниманіемъ обозрѣвала амбары, гдѣ хранилась запасная жизнь крестьянь. Село Третьяково не далеко отъ уваднаго города и, если приказчикъ недобросовъстенъ, то перевозъ туда хльба ночью нетрудень. Туть нужень зоркій глазь хозяйскій. При ней отпускали чистую муку и дворовымъ, и крестьянамъ. «Избави, Боже, каждаго человъка отъ мякиннаго хлъба», -- говорила она. А чъмъ питаются бъдняки въ голодный годъ, когда у богачей на пирахъ разливное море! Сытый голоднаго не разумбетъ. Тайна этой науки въ человъколюбивомъ попеченіи, и эту тайну вполнъ знала моя бабка. И какъ лелъяла она мою душу! Близъ церкви, между двухъ рощей, окруженное цвътущими берегами, большое озеро отражало въ волнахъ своихъ и ясное солнце, и безмятежную луну. Однажды при ней и при мнв закинули неводь и вытащили множество крупной и мелкой рыбы. Торопливою рукою хваталъ я маленькихъ рыбокъ и пускаль ихъ въ озеро. «Что это ты дълаешь?» — спросила бабка моя. — «Мнъ жаль этихъ рыбокъ», — отвъчаль я: — «онъ такъ сильно быются, върно, очень боятся большихъ рыбъ». Она улыбнулась и приказала, чтобы и впредь мнв давали на это свободу.

Я быль временнымь полновластнымь владёльцемь и господиномь вы помёстьё моемь. Я говорю: вы моемь помёстьё, потому что всё тогда такь думали и всё это повторяли. Цёлая кладовая со всёми банками различныхь вареній, всё сушеные ягоды и плоды, вся эта лакомая область была вы моемь распоряженіи, и ребятишки, мои сверстники или нёсколько постарёе меня, были ежедневными застольниками моего пированья. Некому было мнё поперечить, всё покорствовали моимь затёямь; но я не употребляль

во зло моего полномочія. Въ 1835 году быль я въ сел'в Третьяковъ, и двъ умныя и добрыя дочери моей бабки разсказывали мнъ, что имъ только та была бъда, когда онъ бывало захотять работать или читать, а бабушка посылаеть ихъ гулять или играть съ Сережею. Отчего при этомъ разсказъ не хочется отстать ни перу, ни сердцу? Что приковываеть ихъ къ нему? Память о любви сердечной. Между тыть безпечные дни мои текли въ лакомствахъ поль крыдомъ бабки моей, и когда на меня, баловня, никому изъ домашнихъ нельзя было ни прикрикнуть, ни пригрозиться, прівхаль въ отпускь въ село Третьяково сынъ моей бабки, Николай Петровичь Лебедевъ, отличный мајоръ своего времени и масонъ праводушный. Собою онъ былъ очень хорошъ. Изыскивая всё средства къ соединенію душъ и умовъ на различныхъ путяхъ быта общественнаго, Екатерина дозволила завесть въ полкахъ масонскія ложи, подъ названіемъ ложъ Іоанна Крестителя, и отчасти на образъ ложъ шотландскихъ. Главная цъль этихъ ложъ было возбужденіе въ офицерахъ духа братства, единодушія и самоотреченной приверженности къ матушкі Екатерині. Во славу русской царицы, во славу братства и въ честь доблестныхъ воиновъ гремъли въ ложахъ пъсни, отзывавшіяся въ слухъ и въ сердцахъ ихъ и въ веселыхъ пирушкахъ, и въ жаркихъ битвахъ, п на приступахъ кровопролитныхъ. Воть одна изъ этихъ пъсенъ:

> Имъя матерь на престоль, Ликуй въ своей счастивой доль Сплетенный дружбою соборъ! Прославленьемъ мудрыхъ наслаждайся, Союзомъ братскимъ утверждайся И пой согласно въ честь ей хоръ. Да будетъ счастье неотступно Съ тобой, «Почтенный», совокупно!

· Наименованіе «Почтенный» относилось къ наслѣднику престола. Главнымъ мастеромъ ложъ былъ Иванъ Перфильевичъ Елагинъ, а частнымъ—генералъ-маіоръ Петръ Алексѣевичъ Чемодановъ.

Въ дни мирные братья-воины славили царицу, наименованную Вольтеромъ Сѣверною Семирамидою. А когда съ кипящими чашами Оссіановскими кипѣли битвы кровопролитныя, тогда при чоканьи кубковъ заздравныхъ братья-воины, наперерывъ другъ передъ другомъ, изрекали слово задушевное: кому первому врѣзаться, врубиться въ ряды сопротивниковъ, кому первому ринуться на приступъ? Съ этимъ братскимъ, съ этимъ крѣпкимъ словомъ, тогдашній егерскій маіоръ, Леонтій Яковлевичъ Неклюдовъ, первый взошелъ на стѣны измаиловскія подъ выкличкою суворовскою. Дѣятельность есть жизнь души и ума человѣческаго.

По разуму моего воображенія и по духу моей порывистой неза-

висимости, я не быль членомъ никакихъ обществъ. Я не могь на условленное время приковывать себя къ стулу и скамъв; но я полагаю, что всякое общество, въ различныхъ обществахъ человъческихъ, побуждается къ соединенію властительною пружиною діятельности ума человъческаго. Съ поприщемъ военнаго масона родственникъ мой соединяль и дальныйшее поприще вольныхь каменщиковь. Не знаю, гдв онъ воспитывался, но умъ его обогащенъ быль обширными сведеніями; онъ быль знакомъ со всею тогдашнею германскою словесностью и принадлежаль къ числу людей образованнъйшихъ и отличавшихся правидами строгой чести. Какъ у почетнаго члена, у него была лента и звъзда. Изъ-подъ знаменъ Задунайскаго перешель опъ служить въ Сибирь и впоследстви быль главнымъ военнымъ начальникомъ въ Иркутскъ 1). Служа ревностно, онъ никогда ни на что не набивался и ни отъ чего не отказывался. Одинъ только разъ онъ испросилъ милость и воть какую: при вступленіи на престолъ императора Павла I, Лебедевъ писалъ къ нему: «Государь! Я двадцать пять льть служу въ Сибири; приближаясь къ старости, испрашиваю у васъ одной милости: дозвольте мнв прівхать въ Петербургъ, единственно для того, чтобы увидъть васъ, услышать царское слово и навсегда запечатлъть его въ душъ моей». Государь удовлетвориль его просьбу; онь прівхаль въ Петербургь, явился къ императору и снова возвратился въ Иркутскъ и оттуда, около 1805 года, вышелъ въ отставку. Но и послъ отставки ему предстояла новая служба, когда громы пушекъ Наполеона сперва раздались у рубежей нашего отечества, а потомъ зарокотали въ нѣдрахъ его. Начальствун смоленскимъ ополченіемъ, онъ видълъ и битву Бородинскую. Но всему есть предъль: рвеніе къ новой службъ истощило посліднія силы преклонныхъ его льтъ. Вскоръ послъ Отечественной войны кончилъ онъ жизнь свою, непорочную на всёхъ путяхъ его существованія. Душевную, пламенную любовь къ человъчеству и благородную свободу мыслей сохраниль онь до гроба.

Дядя мой прівхаль въ началь іюпя. Льто было прекрасное, и онь по привычкь военной раскннуль палатку въ саду. Видя, что я съ утра до вечера вольничаю и играю съ дружиною ребятишекъ, онъ дня черезъ три сказаль матери своей: «Пора вашему Сережъ приниматься за ученье: стыдно намъ будеть предъ его родителями, если упустимъ время. Его готовять въ кадетскій корпусъ, ему шестой годъ, а онъ и въ азбуку не заглядывалъ». Онъ убъдиль и выпросилъ позволеніе быть моимъ наставникомъ. Не стану хвалиться напрасно, у меня не было никакого стремленія къ ученью. Я былъ и безъ книгъ

<sup>1)</sup> Военнымъ генералъ-губернаторомъ.

непрестанно занять. Лѣтомъ то въ рощахъ гонялся за бабочками, то ходиль за ягодами и за грибами, то спѣшиль въ орѣшникъ; зимою— то катанье на салазкахъ, то въ комнатѣ волчки, веревочки и мячикъ. Словомъ, я быль занять, мнѣ было весело. Но людей все учить, даже и скука, и досугъ.

Добрый мой дядя, видя мое своеволіе, повель меня къ ученію стезею ласки и любви.

Въ шатръ, подъ открытымъ небомъ, произнесъ я на пятомъ году мертвую букву русской азбуки и произнесь ее въ духъ своеволія и независимости. Никогда не быль я рабомъ указки. Подъ сводомъ неба, то прогуливаясь со мною въ саду, то усаживаясь поль липы и яблони, онъ выскавываль мнв буквы и показываль на начертаніе ихъ. Нераздъльно училъ онъ меня и изображать ихъ карандашемъ на бумагь и выговаривать буквы. И какая была бумага цвътная, какіе красные карандаши! Но ни эта приманка, ни нъжная внимательность моего наставника не занимали меня. Я уже зналь наизусть «Отче нашъ» и нъсколько другихъ молитвъ, и мив было скучно затверживать мертвыя буквы. Но воть какой случай заохотиль меня къ ученью. 25-го іюля 1780 года (этоть день пом'вчень быль въ святцахъ, почему и помню) побхалъ я съ бабкою моею въ Сутоки; день быль жаркій. Отець мой, отправя исправничью свою должность въ Духовщинъ, прівхаль после обеда и привезь оттуда баранковъ. Гостинецъ разошелся по рукамъ. Я подошелъ къ окну, где стояда тарелка съ отравою для мухъ. Я началъ обмакивать туда баранки и преспокойно глоталь ядовитую влагу. Дядька братьевъ моихъ, какъ только это увидълъ, тотчасъ побъжалъ за молокомъ, и меня отпоили. Услышавь о бъдъ, грозившей мнъ, бабка моя въ безпамятствъ и слезахъ схватила меня на руки, велъла запрягать лошадей, и мы возвратились въ село ея. Прібхавъ домой, мы тотчась пошли вь церковь, отслужили молебень за избавление меня оть смертной опасности. Пришель туда и дядя мой. Съживымъ чувствомъ ласкалъ онъ меня, и я какъ будто изъ нѣжной его заботливости вдохнулъ въ себя охоту къ ученію. На другой день я проснулся гораздо ранбе обыкновеннаго и, схватя мою азбуку, побъжаль въ садъ, гдъ уже прогуливался мой дядя — наставникъ. «Что ты, Сережа», — спросилъ онъ, — «здоровъ ли ты?» — «Я здоровъ», — отвъчалъ я, — «и хочу учиться». Не знаю, такъ ли радъ быль онъ, когда получиль отъ Павла ІАнну первой степени, какъ обрадовался, услыша отъ меня неожиданныя слова: я хочу учиться. И это неудивительно: до ордена онъ дослужился, а порывъ мой къ ученью быль для него внезапностью. И можно ли было подумать, чтобы то, что грозило мнв смертію, открыло путь къ новой жизни. Въ память начала моего ученья въ селъ Третья-ковъ назвали меня бабушкинымъ питомцемъ.

Не на родинѣ произнесъ я первую букву азбуки, тамъ была только колыбель моя. Подъ чужимъ кровомъ породнился я съ трудовою грамотою; а это какъ будто и было предвѣстіемъ, что судьба обрекла меня къ жизни безпріютной.

Изъ-подъ руководства вольнаго каменщика перешелъ я подъ надзоръ дядьки, Іогана, добраго полунъмца - русскаго, но перешель уже прыткимь чтецомь и сь изряднымь начертаніемь буквь. Новый мой учитель только присматриваль за мною, а память меня учила. Родная моя бабка и двоюродная за твердое уже чтеніе псалмовъ первой каоизмы всегда дарили меня гостинцами. Изъ этого поднялись родныя ссоры. Старшій брать мой быль уже въ кадетскомъ корпусъ, а оставшійся подъ нимъ брать косо на меня поглядываль, когда хвалили мое бытлое чтеніе и дарили мны гостинцы. Но я и не думаль о соперничествъ. Оть такъ называемаго соревнованія до зависти въ семейномъ быту одинъ шагъ. Не ноддразнивайте ребяческого самолюбія неумістными похвалами. У дітей есть свой судъ, свой смыслъ, своя расправа. Не върьте часто мнимому ихъ разстянію: подъ этою личиною нертако притаивается очень зоркое и увертливое наблюденіе. Однимъ словомъ, не мѣшайтесь въ дѣло природы. Добрый нашъ нъмецъ Іоганъ не заглядываль въ таинства душъ нашихъ, не помышлялъ о развитіи нашихъ способностей, но спасибо ему за то, что онъ самоуправнымъ диктаторствомъ не пыталь духа нашего и не мучиль нась ярмомъ указнымъ. Бъда тамъ дътямъ, гдв наставники силятся затащить ихъ на ходули умничанья своего.

## II.

Путеществіе Екатерины II въ Бълоруссів. — Екатерина II на роднев князя Потемкина. — Разговоръ ея съ Румянцевымъ. — Напрасныя ожидавія богача-помъщика. — Шатеръ для государыни. — Вотрвча ея. - Стольтній прадъдъ мой Г. А. Глинка. — Отзывъ Румянцева о моемъ отців. — Парскія милости. — Разскавы моего отца. — Семейная память о посъщени Екатерины. — Отзывъ ея объ отців. — Помъщчій быть въ старину. — Простота жизни. — Старинные блазни. — Положеніе крестьянъ. — Два горя моего прадъда. — Повядка его въ Москву. — Волиенія среди крестьянъ.

овая жизнь блеснула на родинъ моей. Екатерина II подарила ее посъщениемъ своимъ. По этому случаю я былъ взять изъ села Третьякова. На возвратномъ пути изъ Бълорусскаго края, Екатерина II, 1781 года 4-го іюня, изъ стънъ Смоленска, сооруженныхъ тъмъ исполиномъ своего въка, который съ среды писца

перешель на среду вельможи и царя, отправилась въ село Чижево, на родину другаго исполина своего времени, князя Гр. А. Потемкина. Въ эту повздку пригласила она съ собою Румянцева-Задунайскаго; и мы увидимъ, что это было не безъ намъренія. Карета императрицы остановилась у вороть скромнаго дома. Румянцевъ окинуль его быстрымь взглядомь. Замьтя удивление на лиць его, Екатерина сказала: «Когда Потемкинъ устроивалъ Херсонскую пристань, завистники его разглашали, что онъ изъ выданныхъ ему милліоновъ выстроиль какіе-то великоленные дворцы на родине своей, а воты его дворецъ». Румянцевъ отвъчалъ: «Молва, какъ морская волна, прошумить и исчезнеть: если огорчаться всёми слухами, то придется сидъть сиднемъ; но и туть не уйдешь оть пересудовъ; одни дъла оправдывають нась». Екатерина прибавила: «Я ушенадувателей не любила и не люблю. Клеветали на расточительность князя; не правда и то, что будто бы онъ писаль ко мнв, что не хочеть и не можеть служить съ вами; онъ всегда уважалъ васъ» 1).

Въ этомъ домъ обращена только была въ бесъдку та баня, въ которой родился Потемкинъ. Заглянувъ въ нее, Екатерина сошла по лъстницъ къ колодцу и шила воду.

Если кому изъ читателей моихъ доведется провзжать село Чижево, то онъ увидить и бесъдку, и скромный бюсть князя Таврическаго, работы домодъльной, и стаканъ, въ который Екатерина почерпнула воду, и листъ въ рамкъ за стекломъ, свидътельствующій о бытности тутъ императрицы. Въ это самое время одинъ изъ родственниковъ князя Таврическаго, богатый помъщикъ, полагая, что Екатерина удостоить его своимъ посъщеніемъ, заготовилъ торжественный пиръ, на который съъхались почетные его сосъди. Не такъ случилось. Простой шатеръ, раскинутый подъ кровомъ яснаго неба, побъдилъ и связи знаменитости, и великольніе роскоши.

Императрица поворотила изъ села Чижева прямо на столбовую дорогу, пролегавшую изъ Духовщины на Порховъ. Въ деревнъ нашей Холмъ была тогда перемъна лошадей. По званію капитана-исправника, отець мой устроиль свой участокъ въ видъ рощи, обсадя объ стороны дороги вътвистыми деревьями. У самой перемъны лошадей, близъ рощицы, раскинута была довольно обширная палатка, или шатеръ. Ближайшіе наши родные, по повъсткъ отца моего, подъ предводительствомъ стольтняго прадъда моего, Григорія Андреевича Глинки, со всъхъ сторонъ спъшили для воззрънія на Екатерину. Родительница моя, въ плать визъ домашняго издълія,

<sup>&#</sup>x27;) Это я слышаль оть Я. М. Чекалевскаго, бывшаго письмоводителемь у князя Потемкина.

приготовляла въ палаткъ сельское угощеніе. Четыре мои брата и я, въ канифасныхъ домотканныхъ камзольчикахъ, мы кружились около столиковъ, украшенныхъ цвътами, и разбъгались глазами по узорчатымъ тканямъ, окидывавшимъ верхъ и бока шатра. Между тъмъ отецъ мой сопровождаль карету императрицы. День быль какъ будто праздникомъ сельской природы. Яркіе лучи полдневнаго солнца, разливаясь по густымъ вершинамъ деревъ придорожныхъ, образовывали какой-то свътозарный сводь, подъ которымъ медленно двигалось шествіе Екатерины. По одну сторону, крестьяне въ нарядныхъ одеждахъ стояли съ хлебомъ-солью, а по другую, крестьянки съ различными садовыми и полевыми цвътами. Одни простирали руки съ сокровищемъ нивъ своихъ, другіе усыпали дорогу цвѣтами н зеленью. Гремъли хоры родныхъ пъсенъ, по мъръ движенія кареты, тянулись вереницы хороводныя. Съ очаровательнымъ привътомъ своимъ, Екатерина, раскланиваясь во всѣ стороны, часто останавливаясь, спрашивала у радостныхъ поселянъ:

- Довольны ли вы, друзья мои, вашимъ капитаномъ-исправникомъ?—И раздался общій крикъ:
  - Довольны, матушка-царица, довольны! Онъ намъ отецъ!

Лицо Екатерины сіяло удовольствіемъ, весело было и графу Румянцеву, что онъ могъ поставить на своемъ. И въ важныхъ, и въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ щекотливое самолюбіе домогается взять свое. Императрицѣ хотѣлось непремѣнно, чтобы графъ побывалъ на родинѣ князя Потемкина, котораго если не онъ, то другіе почитали его соперникомъ; а графъ Румянцевъ, у котораго нѣкогда служилъ мой отецъ, заранѣе условился съ нимъ, чтобы мимо богатаго родственника князя Потемкина завезть къ нему императрицу. Видя, что все кипитъ душевнымъ восторгомъ, онъ доложилъ Екатеринѣ, что капитанъ-исправникъ почтетъ свыше всѣхъ наградъ, если она соблаговолитъ принять въ семействѣ его сельскую хлѣбъ-соль.

Извъстно, что Екатерина, преобразовывая Россію по мысли своей, почитала земское начальство первою ступенью къ внутреннему благоустройству, почему и отвъчала:

— Въ семействъ ревностнаго капитана-исправника рада быть гостьею. Онъ исполнялъ мой уставъ, а я исполню его желаніе. Его любять добрые земледъльцы, на которыхъ я всегда обращала особенное вниманіе; а это и для меня—лучшая награда.

При перемънъ лошадей, графъ Румянцевъ слово отъ слова пересказаль отцу моему отзывъ Екатерины. Онъ записаль его и эту бумажку, которую называль жизнію жизни своей, носиль въ ладонкъ на груди.

Иду оть памятника Екатерины на то мъсто, гдъ была почтовая

•

наша станція и гдѣ для нея перемѣняли лошадей. Боже мой, какъ все преобразовывается отъ присутствія или отсутствія одного человъка! Гдъ жизнь, кипъвшая такъ весело въ этомъ селеніи? Что теперь тамъ, гдъ останавливалась царица? Убогій пріють крестьянина. И что прочно на земль? Гдь Вавилонь великольный? Гдь это чудо древняго міра? И оно тлібеть подъ разливомъ мутных водъ Евфрата. Но пока быется сердце въ груди, тамъ живетъ и память о дълахъ благости. Сажусь подъ образами у хозяина избы и начинаю записывать то, что происходило въ шатръ, іюня 4-го 1781 года, а онъ быль отсюда въ нѣсколькихъ шагахъ.

Когда карета остановилась, отецъ мой въ радостномъ порывъ соскочиль сь лошади и вскричаль:

- Матушка-царица, прими отъ насъ нашу сельскую хлѣбъсоль, нашъ домашній липецъ и наши усердныя сердца!
- Благодарю, благодарю, отвъчала Екатерина: усердіе сердечное для меня всего дороже.

Туть съ быстротою юноши спрыгнуль съ коня прадедь мой и, преклонивъ колтно, воскликнулъ:

- Матушка! Живи вдвое столько, сколько я прожиль на бъломъ свёть, и дай Богь тебё такую же крепость силь, какую Его милосердіе даровало мнѣ въ преклонные годы.
  - А сколько вамъ лъть? спросила Екатерина.
  - Сто лѣтъ, матушка-государыня.

Императрица возразила съ ласковою улыбкою:

— Нътъ, мой другъ, цари такъ долго не живутъ: у нихъ много заботь, -- сказала и рукою приподняла моего прадъда.

Присутствіе Екатерины превратило нашъ шатеръ въ чертогь великольный; въ виль ея ангель милосердія вступиль въ него. Съ душевнымъ восхищеніемъ мать моя облобызала руку императрицы и подвела къ ней насъ, пятерыхъ малютокъ. И теперь еще помню то очаровательное мгновеніе, когда брать мой Николай (онъ давно уже умеръ) резво и смело плясалъ предъ царицею, звонкимъ голосомъ заводя родную нашу пъсню: «Юръ Юрка на ярмаркъ». Вижу теперь, какъ она, нъжная матерь отечества, посадила его на колъни; вижу, какъ брать играль орденскою ея лентою; слышу, какъ смало сказаль ей:

- Бабушка, дай мив эту звъзду!
- Служи, мой другь, отвъчала Екатерина: служи, милое дитя, и у тебя будуть и ленты, и звізды; и туть же собственноручною рукою записала его и меня въ кадетскій корпусъ, а старшаго брата нашего Василія (его давно нъть) въ Постобій корпусъ.



отцомъ моимъ, какъ съ стариннымъ знакомымъ, императрица спросила, гдъ графъ его узналъ. Герой Задунайскій отвъчалъ, что отецъ мой былъ у него въ Молдавіи четыре мъсяца на ординарцахъ, и потомъ прибавилъ:

— Въ жару Когульскаго сраженія я послаль его къ полковнику Озерову съ приказомъ, чтобы онъ съ первымъ гренадерскимъ полкомъ ударилъ на толпы янычаръ, которые, нагло ворвавшись изълощины въ каре Племянникова, ръзали нашихъ кинжалами.

Не робъя предъ царицею, отецъ мой отъ полноты сердечной воскликнулъ:

— Матушка-государыня, я всёмъ обязанъ его сіятельству, даже д'ётьми, которыхъ готовлю на службу вашему императорскому величеству.

При этомъ словъ Левъ Александровичъ Нарышкинъ сказалъ съ живою своею шутливостію:

— Слышите, матушка, что говорить капитань-исправникь? Онъ хвалится, что и дътьми своими обязанъ его сіятельству.

Спохватливый мой отець не ходиль въ карманъ за словомъ и, не запинаясь, возразиль:

— Я сущую правду говорю, матушка-государыня. Однажды, грустнымъ горемыкою явился я въ Молдавіи къ графу на ординарцы; его сіятельство съ отческою заботливостью спросилъ: «Отчего ты такъ скученъ?» Я отвѣчалъ, что помолвленъ и получилъ извѣстіе, что къ невѣстѣ моей присватался другой женихъ. Графъ немедленно далъ мнѣ домовый отпускъ, и по милости его представляю вашему величеству дѣтей моихъ.

Ликовала Екатерина при этихъ разсказахъ; она любила голосъ сердечный. Привътливо откушала она нашего хлъба-соли, вынила бокалъ лища за здоровье хозяевъ «и за здоровье старшины Глинокъ», — прибавила она, обратясь къ прадъду моему.

Графъ Румянцевъ промолвилъ:

— Не мимо идеть пословица, что за Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадаетъ. За ревностную службу роднаго внука старшины Глинокъ и вы, государыня, и я ему въ долгу. Старооскольскаго полка секундъ-мајоръ Глинка, братъ нашего хозяина, былъ въ числѣ дежурныхъ офицеровъ у генералъ-поручика Ступишина, при переходѣ черезъ Дунай; съ неустрашимою быстротою передавалъ онъ приказанія своего генерала. Онъ былъ убитъ, но и вы, государыня, читали о немъ въ моемъ донесеніи.

Слезы блеснули въ глазахъ прадъда моего. Упавъ на колъни предъ Екатериною, онъ сказалъ:

— Вели, матушка-царица, и я готовъ за тебя умереть во всякое время! А теперь дозволь проводить тебя версть десять.

Графъ Румянцевъ приглашаль его въ свою коляску.

— Нъть, отвъчаль онъ:—я поъду верхомъ у кареты матушкицарицы, нагляжусь на нее, и у меня спадеть съ плечъ десятка два лъть,—сказаль и на борзаго коня своего взлетъль бевъ чужой помощи. А конь, какъ будто веселя всадника, говоря Ломоносовски:

> Крутиль главой, звучаль браздами И топаль бурными ногами, Стольтинны всадинкомь гордясь, А витягь—молодець!

Онъ былъ не на конъ. Въ жизни обновленной онъ леталъ по поднебесью.

Все то, что относится къ этому дню, осталось у насъ семейнымъ сокровищемъ. Доходила ли до половины та бочка, изъ которой наливался липецъ для подчиванья царицы, ее тотчасъ дополняли, и этотъ неисходимый липецъ величали царскимъ липцемъ. Каждый разъ, когда съвзжались родные и сосвди, и когда рвчь душевная вызывала воспоминаніе о великой посътительницъ, въ бокалахъ и кубкахъ пирующихъ друзей кипълъ царскій липецъ и гремъли восклицанія: «Да здравствуеть матушка-царица! Да здравствуеть матушка Екатерина!»

Вечеромъ того же дня князь Репнинъ, тогдашній смоленскій генераль-губернаторъ, встречаль императрицу, и она сказала ему:

— Угадайте, у кого я была сегодня въ гостяхъ? — и, не дожидаясь отвёта, промолвила: — я была у духовщинскаго капитанъ-исправника. Спасибо ему, онъ понялъ душу земскаго учрежденія. Онъ любимъ поселянами, и онъ вполнё исправникъ. Я сказала въ Наказѣ моемъ, что въ нашемъ государствѣ важнѣйшая часть — земледѣліе. Воть почему я приняла всѣ мѣры, чтобы земское начальство было охранительнымъ щитомъ земледѣльцевъ. Поблагодарите отъ меня духовщинскаго капитанъ-исправника за ревностное исполненіе его должности и передайте отъ меня ему эту золотую табакерку. Я никогда его не забуду. А онъ пусть привозить въ Петербургъ и кадетовъ своихъ, и пажа, записанныхъ мною въ корпуса.

Прадъдъ мой, Григорій Андреевичъ Глинка, послѣ свиданія съ Екатериною жиль еще два года и умеръ ста двухъ лѣтъ. Въ путешествіи своемъ по Ладожскому озеру Озерецковскій говорить, что онъ видѣлъ стариковъ, которые умираютъ костенѣя. Бывъ академикомъ и врачемъ, онъ увѣряетъ, что такая смерть есть принадлежность людей близкихъ къ природѣ. Такъ умеръ мой прадѣдъ, хотя онъ былъ небольшаго роста и худощавъ; но жизнь его, не разъединенная съ природою, закалила его рамена крѣпостью булатною. Безъ всѣхъ діетическихъ мудрованій, порожденныхъ роскошью, онъ прожилъ вѣкъ. Не посылалъ за межу родную ни за яствами, ни за напитками; тогда не знали еще у насъ на Руси и искусства за однимъ обѣдомъ пресыщаться избытками четырехъ частей свѣта. За сытымъ его столомъ кипѣли щи, похлебки, разсольники; дымились сальники, жареная баранина; величались огромные караваи и т. п. Виѣсто винъ фряжскихъ, шумѣли медъ и липецъ въ стопахъ исполинскихъ. Я видѣлъ стопы, въ которыя вливалось по нѣскольку бутылокъ, и которыя, по установленному обычаю, въ часы разгульной пирушки, опоражнивались однимъ духомъ.

Для приправленія сытныхъ яствъ веселостью при об'єдахъ и пирушкахъ проказничали блазни, или домашніе скоморохи. Они то дрались на пальцатахъ, или кіяхъ, то поддразнивали другь друга, то выдумывали побасенки. Гости см'ялись оть добраго сердца, а пища не превращалась въ желчь или отъ язвительныхъ пересудовъ, или оть вдкихъ насмъшекъ. Сверхъ того, старинные блазни не только были шутами, но подобно Кефію, выставленному Наражнымъ въ Бурсакъ, они были и посредниками между властелиномъ и подвластными. Обижаль ли сильный слабаго, притесняль ли грозный приказчикь жениха или невъсту, выморачивалъ ли онъ что-нибудь обманомъ, все это высказывалось блазнями за барскимъ столомъ въ прибауткахъ и побасенкахъ. Сильнаго обидчика журили, а притъсненную невинность утёшали. Тогда крестьяне не указывали со вздохомъ и сердечнымъ сокрушеніемъ на модную карету, стоющую нѣсколькихъ десятковъ душъ; тогда не указывали на шали барынь и барышенъ, купленныя на слезы и истому сельскую. Пом'вщики и въ забавахъ своихъ часто уравнивались съ крестьянами. Вм'вств съ ними ходили они съ тенетами на ловлю зайцевъ и лисицъ. Тогда еще не держали въ дворняхъ по десяткамъ и сотнямъ борзыхъ и гончихъ собакъ, на бъду крестьянъ, особливо въ неурожай. Вооружаясь заостренными дрекольями, пом'вщикъ и удалые крестьяне пускались на медвъдей и волковъ. Въ этой отважной охоть прославились прабабки и бабка моя, гоняясь за хищными звёрями на быстромъ конё или въ легкихъ санкахъ при блескъ свътлаго мъсяца, сыпавшаго лучи свои на лъсъ дремучій и на бълизну снъжныхъ равнинъ. Почти безбользненно продремучи и на овлизну сивжных равнинъ. Почти оезболъзненно протекла столътняя жизнь прадъда моего, то же можно сказать и о душевной его жизни. По достовърному, а не вымышленному семейственному преданію, въ сто двухъ-лътнее пребываніе свое на земль, испыталь онъ только два горя. Первое, когда по званію хорунжаго, т. е. въ первомъ и младшемъ чинъ шляхты смоленской, пришла ему очередь изъ села его Красноселья отправиться версть за 150,

на Двинскій форпость; тяжело ему было разстаться съ домашнимъ кровомъ. А потому къ отводу сего перваго горя перекатилъ онъ въ Смоленскъ нъсколько бочекъ роднаго меду и отъ употчиванной шляхты услышаль желанный кликь: «Увольняемь, увольняемь». Изъ-подъ шума сихъ криковъ радостно полетълъ въ пріють домовитый. Второе горе была необходимая повадка въ Бълокаменную. Три недёли ёхаль онь на своихъ лошадяхъ въ Москву и, пробывъ тамь несколько дней, въ такой же срокь совершиль путь обратный. Вследь за нимъ везли живность и все съестные припасы домашніе: на чужбинъ и сладкое чужое было бы горько. Сверхъ того, помъстья его родныхъ разсъяны были отъ Луховшины почти до самой Гжатской пристани, следственно было где отдохнуть, побывать въ бане и попировать. Не взирая на тёсное сближеніе съ крестьянами въ образъжизни, было и въ то время какое-то чудное, необычайное возстаніе крестьянъ. Общій духъ волиенія обходиль деревни и села. Это было около срока жатвы. Помещики къ семействами своими укрывались въ лёса, а въ случай близкой опасности прятались во ржи и кустарникахъ. Въ эти дни смятенія прадъдъ мой съ своею женою и малолетними детьми заперся въ свири в или вышке отдъльной отъ прочаго надворнаго строенія. Ночью застучали въ двери: онъ схватиль заряженное ружье. Прабабка моя удержала его руку, чтобы безполезнымъ преждевременнымъ выстрѣломъ не навлечь на себя бъды неизбъжной. Не слышно было ни о какомъ зачинщикі бунта; казалось, что какая-то невидимая сила волновала села и деревни. А эта невидимка, какъ будто чародъй, ходить и переходить въ поверьяхъ и вековыхъ преданіяхъ. Изъ туманной дали стольтій вроятно доносилась еще врсть о первобытном состоянім русскихъ земледъльцевъ. Въроятно, и они помнили, какъ жили они до взятія Казани и Астрахани. Первая перепись для иныхъ изънихъ была очевидною, для другихъ живою былиною 1). Упоминая о тъхъ дняхъ, когда жиль мой прадъдъ, я не утверждаю, будто бы тогда быль золотой въкъ невинности, любви и благодати семейственной. Было и тогда также, что Викторь Гюго могь бы переселить въ тьму промъщную драмъ своихъ. Словомъ, былъ на разные образцы отдъльный быть, а не было быта общественнаго. Спрашивали тогда у одного князя-остряка, возвратившагося изъ щегольскаго круга большаго света: что онъ тамъ видель? «Много блеска, а мало людей», отвъчаль онъ.

<sup>1)</sup> Тогда было такъ, а теперь не такъ: слова волшебныя, если остались завътные памятники о прежнемъ лучшемъ.

## III.

Поступленіе въ корпусъ. — Первая разлука съ родинов. — Петербургъ. — Братъ мой Егоръ. — Первые дни въ корпусъ. — Отношеніе Екатерины въ кадетамъ. — Представленіе моего отца государынъ. — Домъ перваго корпуса. — Меншиковъ. — Минихъ. — Румянцевъ. — Другіе воспитанники корпуса. — Первый русскій театръ. — Бецкій. — Старянное воспитаніе. — Институтская нанвность. — Преобразованіе корпуса. — Я. В. Княжиниъ. — Воспитательний домъ. — Привычка въ корпусу. — Знакомотво съ французскимъ языкомъ. — Оспенный залъ. — Учетель Асанасьевъ. — Дътскія плутин в кощунство. — Вліяніе музыки. — Отношеніе Екатерины въ музыкъ. — Воспитаніе кадетъ. — Тапповальный учитель

резъ годъ послѣ посѣщенія императрицы, то-есть 5-го іюля 1785 г., въ день моего рожденія, положено было везти въ кадеттакій корпусъ меня и брата моего Николая. Но со старшимъ нашимъ братомъ Василіемъ матушка никакъ не могла разстаться. Нѣсколько разъ благословляла его въ путь и нѣсколько разъ удерживала; рыданія эти и слезы побѣдили рѣшительность отца нашего. На зарѣ жизни узналъ я и слезы разлуки, и горе душевное, и силу той чувствительности, которая такъ глубоко западаетъ въ сердце. Любовь къ родинѣ была первою моею любовью, а потому и не могу и не стану описывать разлуку съ нею. Отецъ мой, сопровождавшій насъ въ Петербургъ, вынесъ меня на рукахъ изъ-подъ благословенія матери: я задыхался отъ слезъ и рыданій. У конца околицы сельской ожидало меня новое испытаніе. Никогда не обижалъ я дворовыхъ ребятишекъ, любилъ самъ лакомства, но любилъ и ихъ лакомить.

За воротами плетня сутокскаго выстроились товарищи игръмоихъ и закричали: «Прощайте, прощайте, баринъ! дай Богъ вамъздоровья!» Не утерпъло сердце, и я выскочилъ изъ повозки и бросился прощаться съ ними. Силою усадили меня въ повозку. Слово баринъ осталось для меня навсегда на послъднемъ рубежъ родины моей. Съ простымъ именемъ человъка легче переходить туда,

•Гдъ каждый человъкъ другому будетъ равенъ».

Это стихъ Хераскова, а истина въковая.

Разсказываль я о сердечномъ прощаніи со мною дворовыхъ товарищей моего дітства, но они тамъ весьма вредны, гді барское и сіятельное чвапство столпляеть ихъ около несмысленныхъ барченковъ, которые, слыша непрестанныя величанья, растуть вмісті събарскою и сіятельною спісью.

Видъ Петербурга нисколько не поразилъ меня. Огромныя зда-

нія были для меня груды камней. Сердце мое было на родинѣ. Часто снились мнѣ холмы, рощи и садъ, и очаровательное село Третьяково. Часто казалось мнѣ, что я гуляю по берегу озера и слышу разливы пѣсни вечерняго соловья въ кустахъ. Часто также просыпался я со слезами.

По прівадь въ Петербургь, отець представиль нась въ корпусь. Насъ принимали какъ спартанскихъ отроковъ; раздъвали, заставляли бъгать и прыгать. Мы выдержали всю эту гимнастику. Старшій брать нашь Егорь быль уже во второмь возрасть. Мы встрытились съ нимъ какъ съ чужимъ. И немудрено: привычка сердечная дъло золотое, а этой связи не было между нами. Онъ жилъ не долго и умерь оть чахотки. Не описываю последней моей разлуки съ отцомъ. Грустенъ, печаленъ быль тотъ вечеръ, когда пришлось разставаться съ домашнимъ платьемъ, съ домашнею рубашкою; въ первую ночь я не надълъ казенной рубашки; я снялъ съ груди благословеніе матери, осторожно прицениль его надъ изголовьемъ такъ, чтобы оно не прикоснулось къ стенъ длинной спальной камеры нашей. Я сдълаль это для того, чтобы оно было подъ домашнею рубашкою, и чтобы на другой день поцъловать на немъ неостывшее еще прикосновеніе родительское. Я поступиль въ кадетскій корпусь въ тоть самый годь, когда вышель оттуда графъ Бобринскій. Въ бытность его Екатерина неръдко посъщала сіе заведеніе, а графъ Григорій Григорьевичъ Орловъ еще чаще. Обходясь съ кадетами, какъ съ дътьми своими, они отвъдывали ихъ пищу и брали съ собою кадетскій хлібоь, говоря, что очень, очень хорошь; и это сущая правда. Когда императрица прекратила посъщенія свои въ корпусъ, тогда по воскреснымъ днямъ, зимою, человъкъ по двадцати малолътнихъ кадеть привозили во дворецъ для различныхъ игръ съ ея внуками, между прочимь въ веревочку. На этихъ играхъ не видно было Екатерины, царицы половета; въ лице ея представлялась только нежная мать, веселящаяся весельемъ детей своихъ. Въ тоть вечеръ, когда довелось мив быть на играхъ, у шестильтняго товарища моего, Фирсова спустился въ игръ въ веревочки чулокъ и упала подвязка. Императрица посадила его къ себъ на кольни, подвязала чулокъ и поцъловала Фирсова. Отпуская насъ въ корпусъ, Екатерина раздавала намъ по фунту конфектъ и говорила: «Дълитесь, дъти, дълитесь съ товарищами своими! Я спрошу у нихъ, когда они ко мнв прівдуть, подвлились ли вы съ ними».

Наканунѣ отъѣзда своего изъ Петербурга отецъ мой представленъ былъ императрицѣ милостивцемъ своимъ Л. А. Нарышкинымъ. За нимъ несли огромный подносъ съ домашними коврижками и нѣсколько бутылокъ липца. — «Примите, всемилостивѣйшая госуда-

рыня», — сказаль отецъ мой, — «примите нашу сельскую хлѣбъ-соль. Я подношу вамъ тѣ коврижки, которыя вы изволили у насъ кушать, и липецъ, въ напоминаніе вашего посѣщенія названный мною царскимъ липцомъ. Каждый разъ когда съѣзжаются ко мнѣ родные и гости, мы пьемъ этотъ липецъ и восклицаемъ въ радости душевной: «Да здравствуетъ наша императрица, матушка Екатерина Алексѣевна».

Привѣтливо разговаривая съ отцомъ моимъ, императрица спросила:

- Здоровъ ли вашъ старикъ?
- Слава Богу, отвѣчалъ онъ: онъ здоровъ и говорить, что съ тѣхъ поръ, когда удостоился лицезрѣнія вашего, у него спало съ плечъ нѣсколько десятковъ лѣтъ.
- Пусть онъ живеть, примолвила Екатерина, онъ патріархъ Глинокъ, а я люблю времена патріархальныя.

И туть же спросила:

- Всёхъ ли трехъ правнуковъ вашего патріарха ты привезъ съ собою?
- Виновать, воскликнуль мой отець, виновать, слезы матери выплакали у меня старшаго сына, записаннаго вами въ пажи!
- A развъ я не мать вамъ? спросила императрица ласковою улыбкою.
- Вы, матушка царица, возразилъ мой отецъ, вы общая всёмъ мать!
  - Это цыль моей жизни, отвычала Екатерина.

Съ восторгомъ и быстрымъ сердечнымъ порывомъ отецъ мой упалъ на колъни, облобызалъ десницу у благодушной монархини и воскликнулъ:

- Государыня! Вы общая наша мать и окажите намь новую милость. Вмъсто моего сына примите старшаго сына моего брата, названнаго въ честь нашего патріарха Григоріемъ Андреевичемъ!
- Согласна, сказала Екатерина, и туть же вручила Льву Александровичу предписаніе о принятіи его въ Пажескій корпусь.

Когда отецъ мой откланялся, то Левъ Александровичъ Нарышкинъ вышелъ за нимъ и, потрепавъ его по плечу, спросилъ:

- Ну что, Николай Ильичъ, доволенъ ли ты пріемомъ государыни?
- Доволенъ, отвѣчалъ мой отецъ: при ней радъ жить, а ее не переживу. Если не умеръ отъ радости, то умру съ тоски.

И онъ сдержалъ свое слово. Въсть о смерти Екатерины свела его въ гробъ.

Домъ кадетскаго корпуса — домъ историческій. Первоначально принадлежаль онъ князю Александру Даниловичу Меншикову. Послів Полтавской битвы, на которой вмістів съ Петромъ I Меншиковъ рівшиль жребій вторженія въ Россію Карла XII, въ 1709 году, онъ устроиль въ этомъ домів церковь. Здівсь было обрученіе старшей дочери Меншикова Маріи Александровны съ юнымъ Петромъ II, и отскода быль Меншиковъ изгнанъ, лишенъ всіхъ почестей и сосланъ въ дальнюю Сибирь на острова Березовы; но тамъ онъ, такъ сказать, отыскался въ самомъ себіт и утрату всіхъ блесковъ замівниль именемъ человіка; тамъ, съ топоромъ въ рукахъ, въ крестьянской одеждів, забывая славу земную, сооружаль церковь во имя Божіей Матери; подлів этой церкви похорониль онъ невісту юнаго императора, и самъ сошелъ въ могилу, оплакиваемый оставшимися двумя дітьми, для которыхъ онъ быль посліднею подпорою въ той Россіи, гдів нівкогда быль всімъ— и умеръ только христіаниномъ. Но онъ сдержаль свое слово; когда потребовали оть него знаковъ его почестей и заслугь, онъ сказаль: «Я зналь, что и на это посягнуть мои гонители, и зараніве уложиль ихъ въ ящикъ; возьмите его. Остаюсь съ однимъ крестомъ на груди — и смирюсь подъ нимъ».

Жаліть ли этихъ честолюбцевь, которые въ чаду тщеславія не

Жальть ли этихъ честолюбцевъ, которые въ чаду тщеславія не умьють жальть ни себя, ни другихъ?

Изнастно, что графъ Минихъ былъ основателемъ кадетскаго корпуса, при императрицъ Аннъ. Казалось, что судьба Меншикова предостерегала его отъ порывовъ властолюбія; но онъ не остерегся и испыталъ ссылку въ той Сибири, гдъ затмилось столько знаменитостей.

Вначалѣ въ кадетскій корпусь вступали взрослые юноши, съ познаніями предварительными. Въ числѣ ихъ былъ Румянцевъ-Задунайскій. Извѣстно, что при Аннѣ Іоанновнѣ, въ какомъ-то порывѣ негодованія, онъ удалился въ Пруссію и подъ знаменами Фридриха довершиль свое военное воспитаніе. Минихъ научилъ русскихъ побѣждать кареями, а Румянцевъ отмѣнилъ рогатки, которыми солдаты наши ограждались для цѣльной стрѣльбы. Но въ жизни его всего достопамятнѣе переписка его съ Екатериною, въ которой Екатерина и Румянцевъ предлагали свои правила къ устрашенію оттоманской державы, особенно сильной тогда войскомъ янычарскимъ. Румянцевъ перешелъ за Дунай только съ 13.000 и потому просилъ усилить его полки. Екатерина отвѣчала вслѣдствіе своихъ правилъ, что не можеть отдѣлить ни одного человѣка отъ сохи до окончанія полевыхъ работь, почитая первою своею заботою народное продовольствіе. Такой переписки не было ни въ одной изъ европейскихъ лѣтописей. Графъ Панинъ, покорившій Бендеры и на-

несшій послідній ударь Пугачеву, князь Прозоровскій, образователь легкой конницы; Мелиссино, содійствовавшій къ побідамъ подь Ларгою и Кагуломъ; графъ Н. И. Панинъ, прославившійся въ царствованіе Екатерины такимъ же подвигомъ, какимъ князь Я. Ө. Долгорукій прославился при Петрі І, и на поприщі государственномъ неутомимо наблюдавшій пользу народную—всі они вышли изъ кадетскаго корпуса. Туть же учреждень быль первый русскій театръ. Трагедія X о р е в ъ, сочиненная кадетомъ Сумароковымъ, разыграна Трагедія X о р е в ъ, сочиненная кадетомъ Сумароковымъ, разыграна была товарищами его въ корпусь, а потомъ во дворць императрицы Елисаветы. Въ то же время учреждалось между кадетами первое общество любителей русской словесности. Предсъдателями его были Сумароковъ и Херасковъ. Портреты ихъ и теперь находятся въ кадетской залъ. Суворовъ два свои разговора въ царствъ мертвыхъ (Кортеца съ Монтезумою и Александра съ Эростратомъ) читалъ въ кадетскомъ обществъ любителей россійской словесности, о чемъ я слышалъ отъ самого Хераскова. Постояннымъ попечителемъ кадетскаго корпуса при другихъ начальникахъ былъ И. И. Бецкій.

Въ нашемъ энциклопедическомъ словаръ помъстили какую-то загадочную родословную Бецкаго; смъшно чваниться родомъ и въковыми грамотами съ заслугами и безъ заслугъ. Нашъ холмогорскій рыбакъ-поэтъ сказалъ:

рыбакъ-поэть сказаль:

## Кто родомъ хвалится, тотъ хвалится чужимъ.

Бецкій ничемъ и не хвалился; въ чинахъ и блестящихъ почестяхъ онъ вполне былъ человекомъ, и скромное поприще жизни своей означалъ делами полезными человечеству; по и онъ не избегнулъ укоризны. Легкомысленные его современники, не постигая цели учрежденій, говорили: И. И. Бецкій—человекъ немецкій; въ заведеніяхъ его и тени не было немецкаго. Въ основаніи воспитать полеження востинать востинать полеження востинать полеження востинать полеження востинать востинать полеження востинать полеження востинать полеження востинать въ заведеніяхъ его и тіни не было німецкаго. Въ основаніи воспитательнаго общества благородныхъ дівицъ, или Смольнаго монастыря онъ руководствовался заведеніями г-жи Ментенонъ; а въ новомъ уставі преобразованнаго кадетскаго корпуса помістили правило изъ Эмиля Ж. Ж. Руссо. Но воть что заставило Бецкаго учредить воспитательное общество благородныхъ дівицъ въ томъ Смольномъ монастырів, откуда вышла Елисавета съ крестомъ въ рукахъ, въ темную осеннюю ночь и заняла престоль отца своего: безпечная разсівнность тогдашняго большаго світа, гдів всів сходили съ ума отъ французскаго воспитанія (хотя воспитанія не было и во Франціи). Въ столицахъ нашихъ быть русскій вовсе отжиль; въ городахъ было уродливое смішеніе стараго съ новымъ. Отцы и матери, заторопленные модами и рысканьемъ въ каретахъ, оставляли дочерей

ропленные модами и рысканьемъ въ каретахъ, оставляли дочерей на произволъ мадамовъ, Богъ знаетъ, гдв завербованныхъ. Вотъ

въ какихъ обстоятельствахъ Бецкій, съ согласія Екатерины, ввель въ стъны Смольнаго монастыря 100 дъвицъ и поручиль ихъ г-жъ Лафонъ, отличавшейся умомъ и нравственными качествами. Эта опытная наставница руководствовала юныхъ питомицъ своихъ по правиламъ Фенелона, изложеннымъ въ прекрасномъ сочинении: О воспитан и пъвицъ. Съневинною душою, съпросвъщенными понятіями, обогащенныя познаніями пріятныхъ изящныхъ искусствъ, юныя россіянки вышли изъ колыбели своего воспитанія и показались наивными и несмысленными младенцами; и о Бецкомъ разошлась молва, что онъ «выпустиль сто курь, монастырскихь дурь». Но кто быль несмысленные онь, или ть молодыя Чванкины. Жеманихи и устарылыя прелестнины, которыхъ секретарь Бецкаго, поэть Я. Б. Княжнинъ, осмъиваль и на театръ, и въ посланіяхъ къ Екатеринъ? Изъ множества примёровъ, какая несообразность была тогда между воспитаніемъ и понятіями матерей и дочерей, разскажу здісь одинь: одна мать везла дочь свою, только-что выпущенную изъ монастыря, представить знатной своей покровительниць и дорогою напывала ей: «Она дурная и злая женщина; но теб'в должно къ ней приласкаться». Еще не кончилось это поученіе, когда карета остановилась у крыльца, и мать, торопливо вошедь къ своей покровительниць, пустилась величать ее всъми льстивыми именами, а монастырка, остановясь у дверей, вскричала: «Ахъ, маменька! какъ же вы ее теперь такъ хвалите, а вы такъ ее бранили дорогою!» И сколько было такихъ обмолвокъ, и не удивительно: въ монастыръ между свъта и ими была китайская ствна, и юныя шитомки жили мечтами и воображеніемъ.

Насмъшки бъсять мелкую спъсь. Бецкій пропускаль ихъ мимо ушей. Онъ служиль добру. Въ почестяхъ и чинахъ онъ быль сиденъ на одно добро. При Миних поступали въ корпусъ взрослые юноши. Бецкій, какъ будто по степенямъ новой жизни, раздълиль корпусь на 5 возрастовь. Каждый возрасть состояль изъ 5 отпъленій. заключавшихъ въ себъ по 20 дворянъ и 5 гимнавистовъ, изъ мъщанскихъ дътей; первыхъ приготовляли къ военной службъ, а последнихъ къ званію учителей, но въ воспитаніи ихъ не было никакого различія. Кто болье успываль вы нравственности и наукахъ. тоть и получаль пальмы наградь. Сынь мещанина шель на-ряду съ графами и князьями и по достоинству нередко быль впереди ихъ. Сближая сословія въ общемъ воспитаніи, Бецкій желаль, такъ сказать, породнить ихъ навсегда; но это была утопія. Богатство, чины и почетность раздъляеть все въ свъть, и на это сердиться нечего; такъ все размъщають или должности, или обстоятельства. Каждому возрасту назначался трехгодичный срокъ. Въ первый поступали малольтніе и постепенно доходили до 5-го. Первый находился подь надзоромь дамь или надзирательниць, второй — подь наблюденіемь гувернеровь; а у трехь послъднихь были военные начальники. И Бецкій умьль выбирать надзирательниць, или, лучше сказать, матерей малольтнимь питомцамь. Онъ сохраняли здоровье пяти и шести-льтнимь питомцамь. Въ Россіи, въ нашемь отечествь, мы, дъти, удаленные отъ родины и родныхь, жили какъ будто начужой сторонь; но сердце вездъ откликается на голось любви, и Бецкій съ колыбели нашего воспитанія призваль эту душевную любовь. Воспитаніе юнаго современнаго покольнія было владычествующею мыслью Бецкаго. Въ половинь октября 1788 г., онъ сказаль секретарю своему Княжнину:

- Вы, любезный Яковъ Борисовичъ, отказались для меня отъ всъхъ лестныхъ предложеній А. А. Безбородко; надобно же и миъ приготовить вамъ награду къ вашимъ именинамъ.
- Награду, отвъчалъ Княжнинъ, вы обижаете меня; вы знаете мой образъ мыслей и удостовърены, что лучшею для себя наградою полагаю то, что вы дълаете меня участникомъ въ исполненіи цъли полезной и благотворной для нашего отечества.
- Мы, возразилъ Бецкій, идемъ оба одинакимъ путемъ, а потому я и приготовилъ вамъ награду, соотвътственную образу вашихъ мыслей и расположенію вашей души.

Туть, взявъ исписанный листь, онъ подаль его Княжнину. Яковъ Борисовичь, пробъжавъ быстро объ страницы, сказаль:

- Это приглашеніе въ Академію Художествъ всёхъ родственниковъ воспитанниковъ Академіи.
- То-есть по дню вашихъ именинъ; но это будеть не торжественный акть, а просто семейное собраніе, и вы заготовите наэтоть случай рѣчь «о достоинствѣ человѣка и о личной славѣ просвѣщеннаго художника»; въ этоть же день будеть и выпускъ воспитанниковъ, окончившихъ ученіе въ Академіи.
- Этоть день, воскликнуль Княжнинь, будеть счастливѣйшимъ днемъ во всей моей жизни!

Бецкій подаль ему руку и поціловаль его.

Рѣчь и посланіе къ воспитанникамъ Академіи первоначально напечатаны были въ Собесѣдникѣ любителей россійской словесности. Воть нѣкоторыя изъ нихъ черты: «Часто видимые примѣры свидѣтельствують о томъ, что человѣкъ, хотя и обогащенный дарами природы, но безъ воспитанія лишенный надежнаго путеводства; не шествуя, но, такъ сказать, скитаясь въ пустыняхъ свѣта и не умѣя править собою, падаеть; и показавъ къ пущему сожалѣнію согражданъ, сколько бы онъ могь быть полезенъ, увядаеть, не оставя по себъ ничего, или весьма мало плодовъ, которые каждый гражданичь обязанъ приносить своему отечеству».

А воть, что онъ говорить въ посланіи своемь къ воспитанникамъ Академіи Художествъ о личномъ достоинствъ художника:

> Не думайте, чтобы почтеніе обрість, Нужна бы вамъ была чиновъ степенна честь. Не занимаяся во вікъ о рангахъ споромъ, Рафаэль не бывалъ коллежскимъ ассесоромъ. Животворящею онъ кистію одной Не меньше славенъ былъ, какъ славенъ и герой.

Гдѣ былъ Бецкій, тамъ была и отеческая заботливость и привѣть сердечный. Съ какимъ радушіемъ принималь онъ насъ въ день своихъ именинъ, съ какою лаской самъ угощалъ насъ и съ какою нѣжною внимательностік разспрашиваль насъ о предметахъ нашего ученія! Бецкій обладалъ глубокими свѣдѣніями въ наукахъ и искусствахъ. Онъ подалъ мысль кисти Лосенко изобразить Екатерину, сожигающею маки на олтарѣ любви къ отечеству, то-есть поставить ее на стражу пользъ ея народа. На такой стражѣ былъ и самъ Бецкій. Мысль его неусыпная о благѣ человѣчества положила основаніе Сиротопитательнаго или Воспитательнаго дома въ Москвѣ.

Въ старинной Руси, въ одномъ только Новгородъ былъ учрежденъ пріють для безродныхъ младенцевъ. Ежегодное стеченіе гостей иноземныхъ изъ восьмидесяти немецкихъ городовъ на берега Волхова и рѣки Великой заносило туда двѣ заразы чумы и своеволіе страстей. Первая, извъстная подъ названіемъ черной смерти (1352), завезенная изъ Китая съ товарами въ Новгородъ и Псковъ, долетъла оттуда до Москвы, поражала и князей, и бояръ, и поселянъ. Второе эло было постоянные, и предки наши, въ предупреждение душегубства, учредили Сиротопитательный домъ въ Новгородъ. Но въ старинной Москвъ это пособіе не было нужно. Статья о тогдашнихъ московскихъ приказахъ, помъщенная Н.И. Новиковымъ въ Древней Вполіоникъ, свидътельствуеть, что въ то время въ нашей столиць не было праздношатающихся людей, и что въ быту семейномъ соблюдали чистоту нравовъ. Нашъ свъть стоить на торговль; иноземные гости соединены были взаимными выгодами, получая прибыль отъ избытковъ Новгорода, обладавшаго тогда торговлею, до рубежей Сибири, не завоеванной еще Ермакомъ; а Новгородъ богать быль и серебромъ, и золотомъ, и всёми драгопенностями міра торговаго. Не то было въ новой Москвъ. Туда залетыли вдругь двъ заразы: моды и толпы слугь, гайдуковъ, оффиціантовъ, и все это была молодежь, отторгнутая оть сохи и затолнившаяся въ домахъ расточительной почетности и на улицахъ московскихъ. Мотовство разоряло быть сельскій; за Москву страдали села и деревни; а въ Москвъ часъ отъ часу болъе умножалось распутство. Что же оставалось дълать Бецкому? Онъ не быль законодателемь; но онъ зналъ мудрое изреченіе, изображенное и на корпусной нашей стіні, что вся мудрость человіческой политики состоить въ томъ, чтобы предвидъть и предупреждать зло. Онъ предвидълъ, что отъ мотовства и неугомонныхъ модъ наслъдственныя имущества будуть добычею лихоимства, и что своеволіе страстей будеть доводить до того душегубства, за которое Петрь I, несмотря на усиленныя просьбы супруги своей, подвергь виновную смертной казни. А потому Бецкій учредиль Воспитательный домъ на двухъ главныхъ основаніяхъ. Во-первыхъ, чтобы спасать несчастныхъ жертвъ безродныхъ при первомъ возаръніи ихъ на свъть. Во-вторыхъ, чтобы пособіемъ ссуднымъ и сохраннымъ сколько возможно предохранить и помѣщиковъ и крестьянъ отъ неизбѣжнаго разоренія. Сколько невинныхъ младенцевъ, отринутыхъ людьми и отданныхъ подъ покровъ Божій! Воть и родословная и грамота Бецкаго. 1812-го года горѣла Москва, гибли въ ней отъ голода цѣлыя семейства, а малолѣт-нее отдѣленіе Воспитательнаго дома ограждалось и безопасностью, и всѣми привольями жизни. Начальникомъ его былъ тогда отставной полковникъ Тутолминъ. Полагая, что французы зажигають Москву, онъ вооружиль своихъ людей и сталь съ ними на стражу Воспитательнаго дома. Узнавъ о томъ, Наполеонъ потребовалъ его къ себъ. Не зная по-французски, Тутолминъ взялъ съ собою переводчика. На вопросъ Наполеона: «Кто сжегъ Москву?» онъ отвъчалъ: французы. — «Ошибаетесь» — возразиль Наполеонь, «но вы честный и храбрый человъкъ, васъ никто не потревожить, Воспитательный домъ долженъ быть подъ общимъ покровительствомъ человъчества».

Ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ не славилъ Бецкаго при жизни его. Одинъ только Державинъ звуками лиры своей почтилъ его могилу; а архимандритъ Анастасій въ память его произнесъ умилительное слово въ нашей корпусной церкви; и мы, кадеты, принесли ему въ дань благодарности искреннія слезы наши. Но если когда-нибудь на берегу Москвы рѣки, противъ Воспитательнаго дома, воздвигнутъ памятникъ Бецкому, то лучшею для него надписью послужатъ слова Наполеона: «Воспитательный домъ состоить подъ общимъ покровительствомъ человѣчества».

Время быстролетящее, повинуясь Провидьнію заботливому о жребіи человьчества, завысою съ свытлою надписью: свычка, отдыляеть скорбныя воспоминанія отъ привязанностей отдаленныхъ. Я говорю свычка, а не привычка. Первая относится къ бытію нравственному, вторая къ бытію вещественному. Когда дикарь американскихъ лысовъ равнодушно обходиль великольпные сады версаль-

скіе, вдругь, увидя родное растеніе, онъ бросился къ нему съ крикомъ, со слезами осыпаль его поцелуями: онъ вспомниль, встретя растеніе отчизны своей, и ласки, и прив'єть, и разговоры милыхъ и друзей; онъ забылъ тогда все, кромъ тъхъ, съ къмъ жилъ душою и сердцемъ. Но отъ насъ, птенцовъ корпусныхъ, далеки уже были всъ предметы вещественные, напоминавшие родину. Бросьте взоръ на различные кружки кадеть, составленныхь изъ земляковъ, окликавшихъ другъ друга; тутъ кружокъ смольянъ, тамъ новгородцевъ, украинцевъ, саратовцевъ, сибиряковъ, словомъ, тамъ представлялась вся обширная Россія. Мы дышали новымъ воздухомъ, мы сошлись съ новыми товарищами. Свычка соединила съ ними и мысли, и душу, и сердца наши, она породнила насъ. Начались детскія игры, детское забвеніе прошедшаго, д'ятская безпечность о будущемь. Мы думали, что въкъ свъкуемъ въ корпусъ. Рано познакомились мы съ французскимъ языкомъ, но это было дъйствіемъ любви сердечной. Повторяю и здёсь, что счастливый выборь Бецкаго даль намъ въ надзирательницахъ нашихъ вторыхъ матерей. Безъ книгъ и перьевъ ихъ ласковый голосъ научилъ насъ обыкновенному разговору. Изъ первыхъ речей, запечатленныхъ въ памяти нашей, быль сердечный привътъ Екатеринъ.

Выше было сказано, что по вечерамъ въ воскресенье отправляемы были изъ младшаго возраста по нъскольку кадетъ для игръ съ ея внуками. Сверхъ того, въ праздничные дни изъ дворца присылали на каждое отдъленіе по корзинкъ конфеть. Наши надзирательницы одъляли каждаго изъ насъ по порядку и заставляли выговаривать слъдующія слова: «Notre tendre mère et notre Auguste Impératrice daigne nous envoyer des bonbons, pour que nous soyons sages et dociles aux bons conseils qu'on nous donne. Nous devons l'aimer et la chérir car elle ne désire que notre bien».

Въ корпусѣ быль учреждень оспенный заль. Хотя у меня еще дома была сильная оспа, но она не оставила никакихъ слѣдовъ, а потому въ числѣ 80 кадеть помѣстили туда и меня, туть же быль и десятилѣтній товарищь мой Головня. По привитіи оспы онъ слегь. Видя его страданіе, я придвинуль свою кровать къ его кровати и въ полнотѣ здоровья и усердія ухаживаль за нимъ; бросаль игры и игрушки, когда онъ кликаль меня голосомъ слабымъ и унылымъ. На рукахъ моихъ онъ испускаль послѣднее дыханіе съ тѣми словами, которыя удивили меня противуположностью своею: «Глинка, сказаль онъ, ты будешь или великимъ бездѣльникомъ, или великимъ человѣкомъ». Что умирающій товарищъ мой понималь подъ словомъ ве ликі й? Не знаю. Но вскорѣ буду повѣствовать о ребяческихъ моихъ бездѣльничествахъ, а особенной великости за собою до сихъ

поръ не замъчаю. Но если достоинство человъка состоить въ томъ, чтобы не уничижать душу ни раболъпствомъ, ни ласкательствомъ, ни происками ползуновъ, то отъ этого достоинства и я могу что-нибудь пріурочить къ своему жребію. Будто можно вмѣнять человѣку въ достоинство, что онъ не унижаль и не оскорбляль человѣка. Дивлюсь униженію и лицемѣрію, но живо сочувствую всему, что возвышаеть душу и сердце.

По окончаніи оспеннаго искуса, насъ усадили на школьныя скамьи. Я умёль уже читать и потому попаль въ 1-й или вышній классъ, гдё въ общее и единораспѣвочное чтеніе намъ предложили Всемірную Лакроціеву исторію. И теперь еще помню, какъ учитель пашъ Аоанасьевъ, небольшой ростомъ, но пылкій къ своему дѣлу, для мѣрнаго распѣва, притопываль ногою и прикрикивалъ: «громче, громче!» А потому кому не подъ ладъ мой громкій голосъ, тоть пусть жалуется на моего корпуснаго учителя Аоанасьева.

Мы рождаемся не въ золотой въкъ Астреи, когда сама природа отъ колыбели до могилы лелъяла человъка съ любовью нъжной матери. Мы рождаемся среди борьбы добродътели съ порокомъ. Мы должны жить въ обществъ, слъдственно, должны знать, какъ и съ къмъ жить въ обществъ. Итакъ, первая для насъ наука, наука жизни, наука сохраненія того здраваго, яснаго смысла, который называють правителемъ міра. То же говоритъ и въковая наша пословица. Осторожность есть первая добродътель, гласитъ она. Я, старинный кадеть, мечтатель отжившаго XVIII столътія, я едва на западъ жизни спохватился пораздумать о дъйствительности жизни: мы жили спустя рукава, не зная, что такое жить.

Я читаль въ одномъ путешествіи, что въ знойныхъ степяхъ Африки, какъ будто на поверхности океана мелькають острова, помъщенные роскошною рукой природы. Если страннику доведется достигнуть такого пріюта, жители принимають его прив'єтливо, угощають тридцать дней и потомъ убивають; но последній взоръ жертвы по крайней мъръ обращается на красоты природы. А что встръчаетъ простодушный жилець свёта, когда грозный опыть срываеть съ очей его завъсу, скрывавшую оть него мірь козней, пронырствъ и разврата? Говорять, что первый шагь въ свёте есть шагь решительный. Но кто дасть неопытности нить Аріаднину, чтобы не запутаться въ извилистыхъ путяхъ свъта? Если правда, что нужны для общества следующія качества: вежливость безь двуличія, откровенность безъ угрюмости, снисхождение безъ потачливости, внимание безъ изысканности, --- то можно сказать, что существують и противоположные имъ недостатки: обманъ, двуличіе, лукавство. А изъ этой противоположности выходить борьба, борьба ежедневная. Слёдовательно, должно знать, какъ и съ чѣмъ бороться. А этого мы не знали. Я могъ бы предложить длинную роспись о кадетахъ, изъ которыхъ одни были ограблены плутовствомъ карточнымъ, а другіе, не стерпя пронырливыхъ подысковъ, угасли на зарѣ жизни. Рѣзкая, но правдивая русская рѣчь гласитъ: простота хуже воровства. Хуже, ибо она производитъ то, что неопытнаго выходца въ свѣтъ хитрые понукаютъ, какъ хогятъ, и поворачиваютъ, куда вздумаютъ. Гдѣ общество добродѣтельныхъ гражданъ? Развѣ на островѣ Лоо-Шоо, гдѣ нѣтъ денегъ, гдѣ все даютъ безъ денегъ, и гдѣ, по разсказу мореходца Базиль-Галля, нѣтъ ни холоднаго, ни огнестрѣльнаго оружія? Но гдѣ звонкія и другія погремушки, тамъ и въ большомъ и въ маломъ объемѣ закрадываются плутни.

Сбылось надомною предсказание моего товарища. Не нужно говорить, что у насъ, корпусныхъ питомцевъ, не было никакой недвижимой собственности — но была различная движимость — т. е. перья. бумага, карандаши, краски, книги и проч. Дорого то, кому что мило. Я принялся за следующий торговый промысель: сшивъ тетрадь изъ двухъ или трехъ листовъ, я натиралъ страницы мъломъ и известью, чтобы онв казались толще. Смастеря свой товарь, я кричаль: кто хочеть обмёнять бумагу на тетрадки? Являлись покупщики, и начиналась купля. Повершая обмань обманомь, я никогда не даваль ощунывать мои тетрадки. А кто оснариваль, я прибёгаль къ той уловкъ, которая уловляла и боговъ миоологическихъ-я поддразниваль самолюбіе. «Не стыдно ли тебь, брать, говориль я, въдь ты не слѣпъ и не близорукъ, вѣдь ты уменъ, а не хочешь разобрать, что правда, и что неправда». Хитриль, плутоваль и тонкія подділывая тетрадки, обмъниваль на кучу добросовъстныхъ листовъ. Накопивъ бумаги, я клеилъ напки, сумки, коробки и пускался въ новый торгь или грабежъ.

Повторяю еще, что кому мило, то тому и дорого. Ребенокъ плачетъ, кручинится, если сдунутъ его карточный домикъ или окалѣчатъ деревяннаго его коня. Всякое посягательство на чужую собственность—кража. Лестъ выкрадываетъ тайны изъ сердца, лестъ выкрадываетъ тайны изъ кармана. Нынче много пишутъ о производствъ и воспроизводствъ промышленности; но чтобы ее производитъ и распространятъ, надобно имътъ запасъ и знатъ, изъ чего что извлекатъ. Я уже съ върнымъ запасомъ шелъ отъ одной плутни къ другой. Однажды пяньки наши распустили молву, пойманную пми на улицъ, будто-бы скоро ударитъ часъ свътопреставленія, и будто-бы чрезъ три дня пойдетъ по небу звъзда огромная, которая задънетъ хвостомъ землю и умчитъ ее съ собою; я не върилъ этому, но умышленно поддерживалъ и усиливалъ молву. «Братцы, говорилъ

я товарищамъ: — бросьте вашу бумагу, перья, карандащи. На что вамъ это все теперь! вѣдь звѣзда все унесетъ». Хитрость моя удалась; товарищи мои все бросали; а я все подбиралъ. Прошли три дня, пролетѣла и молва о свѣтопреставленіи; а у меня и подъ кроватью, и подъ соломеннымъ тюфякомъ сбереглась вымороченная бумага. Товарищи осыпали меня просьбами и укоризнами; но я, подобно Гораціеву герою:

Грохочущимъ громомъ бевтрепетно внималъ И волны ярости ногами попиралъ.

Щеголяя великодушіемъ, я раздаваль, что хотьль и кому хотьль, и узналь, что для плутней не нужно большаго ума. Плуть часовой безсмънный, а добродушіе безпечно. Я плутоваль и слыль добропорядочнымъ ученикомъ. У насъ, кто попадаль впросакъ, тоть оттерпливался, а не жаловался. Къ означению только, что плутни мои понятны имъ, товарищи назвали меня Багдадскимъ кущомъ. Мы тогда уже ознакомились съ арабскими сказками. Въ Собес в дник в 1783 года, между прочими вопросами, Фонъ-Визинъ предложиль Екатеринь следующій: «отчего у нась плуть идеть на ряду съ честнымъ человъкомъ?» Екатерина отвъчала: «отъ того, что первый не уличень на судъ». Меня не только не уличали на судь, но въ поведеніи моемъ писали: Conduite irreprochable (поведенія безпорочнаго), это однакоже меня не успокоявало, и совъсть говорила мнъ, что я дълаю дурно. Есть судъ мимо всъхъ судовъ человъческихъ, это судъ совъсти. Никто мнъ не грозилъ, но какая-то внутренняя укоризна говорила мнъ, что я дълаю дурно, и я слышаль также, что Богь караеть за дурныя дела. Къ отраженію того, я затіяль, подобно древнимь Титанамь, несмотря на мое ребячество, бороться съ мыслью о существования Бога-Не стану объ этомъ распространяться. Часто жалуются, что тотъ или другой развращають насъ. Это вздоръ. Я кощунствоваль и самъ себя сбиваль съ толку, пока необычайныя превратности моей жизни не угомонили моей буйной мысли; я самовольничаль и впослъдствіи никого за то не упрекаль. Ребяческое мое кощунство скоро унялось, и воть какимъ образомъ.

До поступленія въ корпусъ, мнѣ не случалось никогда слушать оркестра; однажды въ воскресенье былъ я въ кадетской церкви. Кадеты двухъ высшихъ возрастовъ обыкновенно пѣли на клиросахъ съ большимъ искусствомъ и чрезвычайнымъ выраженіемъ. Раздалось «Иже херувимы» Бортнянскаго. Восторгъ необычный объялъ и облетълъ, такъ сказатъ, все существо мое. Слезы градомъ полились изъглазъ моихъ. Мнѣ казалось, что душа моя переродилась и устреми-

лась выше земли. Сочетавшись сердцемъ съ этою мыслью, я бросилъ свои проказы и промыслы, возвратилъ товарищамъ отнятую у нихъ движимость и сталъ переучивать катехизисъ не памятью, а душою.

Давно сказано, что надо любить детей, чтобы понимать ихъ; сердце угалываеть ихъ върнъе, чъмъ умъ. Этою сердечною догадливостью въ полномъ смыслъ обладала надзирательница наша г-жа Нодень. Во ъ одинъ примъръ тому. У нея была дочь, которую называли Маделонъ, сверстница наша. Приступая съ нею къ ученію, она наканунт заговъннаго воскресенья пригласила человъкъ десять питомцевь своихъ, въ числъ которыхъ быль и я. Комната была освъщена необыкновенно ярко. Занавъсы оконъ пестръли разноцвътными гирляндами, на всёхъ столикахъ горёли восковыя свёчи въ серебряныхъ подсвъчникахъ, на одномъ стояла прозрачная корзина съ конфетами, на другомъ---нъсколько корзинъ, перевязанныхъ алыми и голубыми лентами. «Дъти мои, сказала г-жа Нодень, — нынешнюю ночь слетель ко мне въ спальню геній, державшій въ одной рукѣ корзину съ конфетами, а въ другой розги. — Если Маделонъ, сказалъ онъ, --будеть прилежно учиться, то воть для нея конфеты, а если станеть лениться—то воть розги. Вы мать. Ваша рука будеть наказывать легко, но стыдно будеть и ей, и кадетамъ, если стануть лениться и вести себя дурно». Въ этоть вечеръ наша милая сверстница и сама была ангеломъ невинности. По бълоснъжнымъ ея плечикамъ развивались черныя кудри, щеки горъли, крупныя слезы блистали на густыхъ ръсницахъ ея и падали на трепещущую грудь. Она стала передъ матерью на колена и сказала: «Я буду, буду учиться»! Г-жа Нодень знала, что я лучше другихъ читаю по-русски, и она избрала меня въ наставники русской грамоты для своей дочери, а ей и мнъ преподавала сама французскую. Общее наше ученіе шло быстро. Мнѣ быль тогда 8-й годь; но я самъ придумаль способъ, какъ скорве пріучить ее къ выговору и изображенію буквъ русской азбуки: когда Маделонъ выучивала названіе буквъ, я заставляль ее писать ихъ. Это занятіе истребило послѣдніе порывы моихъ торговыхъ шалостей. Однажды пришель я къ моей надзирательниць давать и брать урокъ. Меделонь взглянула. печально и сказала: «Я слышала, что вы любите обманывать?» Я догадался, что это передано ей няньками; у насъ было правило, чтобы всв наши шалости, какія бы онв ни были, оканчивались между нами, и мы никогда не забъгали съ жалобами другъ на друга. Я отвъчаль моей учениць, что я обманываль, но теперь никогда уже обманывать не буду. Обратясь къ матери, она повторила ей мои слова. Мать отвъчала: «Онъ прекрасно сдълаеть, если не будеть обманывать. Обманъ — гнусный порокъ».

Въ малолътнемъ возрастъ насъ пріучали ко всъмъ воздушнымъ перемьнамь и, для укрыпленія тылосныхь нашихь силь, нась заставляли перепрыгивать чрезь рвы, взлёзать и карабкаться на высокіе столбы, прыгать черезь деревянную лошадь, подниматься на высоты. По выходъ моемъ изъ корпуса, поступилъ я съ товарищемъ моимъ, Монахтинымъ, въ число адъютантовъ князя Ю. В. Долгорукаго. Однажды въ морозъ генварскій князь взяль насъ съ собою на садку за Пресненскую заставу; все укутались шубами, а мы пустились въ щегольскихъ обтянутыхъ мундирахъ. Видя, что не морозъ насъ, а мы проняли морозъ, князь сказалъ: «Это могутъ вытерпъть только кадеты да черти!» Укрвиясь въ детстве противъ суровости нашихъ зимъ, я и въ преклонныя мои лъта никогда не ношу мъховой одежды. Выправкою танцовальною приготовляли насъ къ выправкъ фронтовой. Первымъ нашимъ танцовальнымъ учителемъ быль г. Нодень, мужъ моей надзирательницы, г-жи Нодень. Ремесло свое онъ почиталь дівломь не вещественнымь, но дівломь высокой нравственности. Нодень говориль, что вмёстё съ выправкою тёла выправляется душа, и что рука грацій образуеть движеніе ревностнаго поклонника Терпсихоры. Это напоминаеть о Мейранъ, танцмейстер'в стариннаго Версальскаго дворца. Въ своихъ Философскихъ основаніяхъ д'Аламберть разсказываеть, что Мейрань, перенесясь душою въ менуэть, называемый ménuet à la Reine, говориль: «que de choses dans un ménuet», сколько огня, сколько ума, сколько жизни въ менуэтв!

Покойный мой пріятель Москвинъ, воспитанникъ Академіи Художествъ, усовершенствовавшійся въ Парижѣ въ искусствѣ знаменитаго Пигаля, говорилъ мнѣ, что этотъ менуэтъ танцовала тогда королева Марія Антуанета съ графомъ В. П. Кочубеемъ.

## IV.

Переходъ во второй возрасть. — Инспекторъ Фромандье. — Вольтеровъ Задигъ. — Военима неспекторъ Де-Рибасъ. — Причуды Потемкина. — Поэтъ Петровъ. — Письма Бецкаго къ Потемкину. — Отзывъ Княжнена о монъъ запискать, веденнитъ въ корпусъ. — Французское письмо Де-Рибасъ Каяжнену. — Вниманіе Екатерины къ Де-Рибасу. — Учитель Стратиновичъ. — Мивніе его о Гомеровскомъ эпосъ. — Повятіе о свободъ. — Мон литературные опыты и отношеніе къ немъ Стратиновича. — Счастливая память его. — Сужденіе Фромандье о событінуть во Франців. — Экзамены. — Увлеченіе романдын. — Смертъ Пурпура. — Де-Вальменъ. — Бунтъ кадетъ. — Праздникъ, данный кадетами графу Де-Бальмену. — Графъ Ф. Е. Ангальтъ. — Его наружность. — Надпись къ его портрету. — Ссора Ангальта съ Потемкинымъ. — Уваженіе къ Румянцеву. — Любовь Ангальта къ кадетамъ. — Говорящая стъна.

Время проходить, Время летить! Время проводить Все, что ни льстить. Счастье, забавы, Свътлость коронъ, Иминость и славы—Все только сонъ.

Су мароковъ.

ыстрыми сновидѣніями слетали съ лица земли и съ поприща политическаго мелкія событія и затѣи мелкаго восемнадцатаго столѣтія и быстрыми шагами, какъ привидѣніе невидимое, выступалъ исполинскій разгромъ Франціи.

На многихъ челахъ померкала свътлость коронъ, для многихъ пышностей ударялъ часъ роковой, часъ могильный!

Между тъмъ, хотя я жилъ и не въ Аркадіи, но безпечность аркадская убаюкивала отроческія мои лъта, и въ то же время и для меня готовился переломъ и переворотъ въ тъсномъ объемъ умственной моей области.

А воть по какимъ степенямъ шелъ я, такъ сказать, отъ прежняго самого себя къ другому себъ.

Чудное дъло! Катехизисъ познакомилъ меня съ тъмъ Вольтеромъ, который сказалъ, что катехизисъ сближаетъ съ Богомъ дътей, а Невтонъ ведетъ къ нему взрослыхъ. Оживляйся, память прошелшаго!

Изъ перваго возраста перешелъ я во второй, гдѣ для лѣтнихъ

игръ былъ обширный дворъ, отдѣленный заборомъ отъ прежняго нашего сада; часто мы подбѣгали къ нему и въ промежутокъ забора смотрѣли на липы, подъ которыми бывало играли и сидѣли; смотрѣли, не пройдеть ли кто изъ нашихъ надзирательницъ или нянекъ; сердце билось отъ радости, когда взоры наши встрѣчались съ ихъ взорами, и когда намъ удавалось прокричать:

«Здравствуйте, здравствуйте, мы васъ помнимъ, мы васъ любимъ!»

Главный начальникъ втораго возраста и всѣ гувернеры были французы. Кто же въ нихъ вложилъ такое горячее и безкорыстное усердіе къ пользѣ нашей? Выборъ Бецкаго. И тамъ мы встрѣтили новое свидѣтельство о томъ, съ какимъ умнымъ раченіемъ онъ выбиралъ людей для нашего воспитанія. Начну съ нашего инспектора, маіора Фромандье. Онъ былъ человѣкъ умный, ловкій и зоркій въ дѣлахъ жизни. Однажды, когда нашъ іеродіаконъ объясняль намъ катехизисъ, онъ принесъ Вольтерова Задига, переведеннаго Смирновымъ. — «Прочитайте, сказалъ онъ іеродіакону, прочитайте имъ главу о пустынникъ, въ которой Вольтеръ такъ разительно представиль пути Провидѣнія».

Всемъ известно, какъ встретился Задигь съ пустынникомъ и какъ обязался молча смотреть на все, чтобы онъ ни делаль. Въ началь ихъ путешествія запіли они въ замокъ богача, гдв хозяинь приняль ихъ съ гордымъ привътомъ, однако на-ряду съ другими и угостиль ихъ роскошнымь объдомь. Пустыннику удалось запрятать подъ длинную свою одежду драгоценный сосудъ. Задигъ заметилъ это по выходъ изъ замка и молчаль. Подъ вечеръ пришли они въ домъ скряги, были приняты грубо и отведены въ какое-то захолустье, гдв предложили имъ самый скудный ужинъ. Къ удивленію Задига, пустынникъ подарилъ скупому похищенный сосудъ. Задигъ и туть молчаль. На другой день вечеромь были они въ сельскомъ домикъ, гдъ хозяинъ, посвятившій себя для изученія природы и человъка, принялъ ихъ радушно и доставиль имъ всъ пріятности хорошаго ночлега. На ранней зарв, когда всв еще спали въ домв, пустынникъ зажегь его и удалился. Задигь выходиль изъ терпвнія, но властительный взглядь пустынника удерживаль его порывы. Последній ночлегь ихъ быль у вдовы, которая приветливо угостила ихъ и, заботясь о дальныйшемь ихъ пути, дала имъ своего племянника въ проводники, чтобы онъ безопаснъе провель ихъ черезъ испорченный мость. Едва сделали они несколько шаговь по мосту, пустынникъ схватилъ юношу за волосы и сильною рукою сбросилъ его вървку. — «Чудовище, извергъ!» вскричалъ Задигъ. — Чудовище, извергь! воскликнуль я, вскочивь съ лавки. — «Не горячись, Глинка, сказаль II. П. Фромандье, не горячись, не умничай, а дослушай повъсть».

Воть сущность и развязка этой пов'всти. «При встр'вч'в со мною, сказаль пустынникь Задигу, ты засталь меня за чтеніемъ книги и спросиль о заглавіи ея. Я отвічаль, что это Книга судебъ. Ты любопытствоваль заглянуть въ нее и, долго перебирая листы, признался, что не понимаешь въ ней ни одной буквы. Воть почему потребоваль я оть тебя безусловнаго молчанія на все, что бы я ни дълаль. Слушай: богачь, у котораго я похитиль драгоценный сосудь, угощаеть только иля того, чтобы блеснуть своею пышностью. Мой урокъ ускромнить его; я подариль сосудъ скупому, и онъ впредь будеть гостепримные, въ ожидании какой-нибудь выгоды. Жаль тебъ было, когда я сжегь домъ умнаго нашего хозяина, но подъ развалинами его онъ найдеть кладь, который дасть ему средства еще болье дълать добра людямь. Ужаснулся ты, когда я сбросиль съ моста юношу; но знай, что черезъ годъ онъ убиль бы свою родственницу, а черезъ два года тебя». — «Но кто открыль тебъ все это?» спросиль Задигь. «Книга судебь, въ которой ты не поняль ни одной буквы!» отвёчаль пустынникъ; и мало ли чего вы не понимаете, а по легкомыслію своему отваживаетесь порицать пути того Провиденія, которое, вопреки вашей безразсудности, везде и всегда заботится о вась». — «Но кто же сдёлаль тебя въстникомъ Провиденія?» спросиль Задигь. Туть, вмёсто престарелаго пустынника, увидълъ онъ генія съ блестящими крыльями. — «Смиряюсь!» воскликнуль Задигь, и геній исчезь. По окончаніи чтенія Фромандье сказаль: «Господа, не забывайте никогда нынёшней повёсти. Во всемь и всегда покоряйтесь Провиденю. Оно лучше насъ знаеть, къ чему и куда насъ ведеть, какой бы ни постигь васъ жребій. Храните честь, честность и благородство души, и вы будете счастливы внутреннимь убъжденіемь своей совъсти».

Въ корпусѣ служилъ военнымъ инспекторомъ тотъ Де-Рибасъ, о которомъ Суворовъ говорилъ, что его и Кутузовъ не обманетъ. Какимъ образомъ поступиль онъ въ числѣ нужныхъ людей подъ знамена князя Таврическаго, объ этомъ будетъ послѣ, а здѣсь упомяну о томъ, что называли причудами Потемкина, и кто объяснитъ мнѣ эту загадку?

Въ прошедшемъ вѣкѣ были два друга. Одинъ занималъ блистательнѣйшую среду въ отечествѣ, а другой жилъ мирнымъ поэтомъ; но сила дружбы уничтожила неравенство жребія. Поэть ничего не требовалъ отъ знаменитаго своего друга, ни даровъ, ни почестей; а князъ убѣжденъ былъ, что поэтъ дорожитъ одною его душевною взаимностію. Такая дружба была свыше понятій того свѣта, гдѣ все движется по отношеніямь или кружится въ вихрѣ разсѣянности. Эти два друга были князь Григорій Александровичь Потемкинь-Таврическій и поэть Василій Петровъ. Съ Петровымь познакомился я въ 1797 году. Въ это время слава Потемкина промелькнула сномъмимолетнымь. Забыли и безкровное присоединеніе Крыма къ Россіи, и волшебный праздникъ, данный имъ Екатеринъ. Потемкинъ не дълаль никакого духовнаго завъщанія, но онъ желаль, чтобы въ Москвъ на Никитской, гдъ быль скромный деревянный домъ отца его, сооружена была церковь.

Наследники, разделивъ его огромное имущество, не занялись тогда этимъ дъломъ 1) и не упрочили памяти его никакимъ полезнымъ заведеніемъ. И воть какого человіка Державинъ называль исполиномъ, хотъвшимъ возвести Россію на чреду, съ которой древній мірь колебаль вселенную. Потемкинь не умираль только для дружбы. Петровъ оживляль его и лирою своею, и словомъ. Въ первое свиданіе со мною Петровъ мнв говориль: «И вы, конечно, слышали, что Григорій Александровичь по какой-то ребяческой прихоти разсылаль гонцовь по Россіи, то за калужскимь тестомь, то за икрою, то за солеными огурцами, и въ Парижъ за модными бездълками. У него на посылкахъ были люди умные; на вопросы любопытныхъ, куда и зачемъ они идуть? — они отвечали шутками. Князь много читаль и умъль соображать; но онъ зналь, что отъ людей свъдущихъ можно иногда заимствовать въ одинъ часъ то, чего въ цълые мъсяцы не доищешься въ книгахъ; убъжденъ онъ былътакже, что гордостью ни изъ души, ни изъ мысли ничего не вызовешь. Я изложиль это въ посланіи моемъ къ Екатеринь о русскомъ словь. Особенныя его посылки были за тыми людьми, съ которыми ему нужно посовътоваться о томъ или другомъ предметъ. Приглашая ихъ, онъ писалъ: «Если вамъ досугъ, то обяжите меня своимъ посьщеніемъ, мит нужно съ вами посовътоваться». И при этомъ всегда означаль, о чемъ надобно ему переговорить. Такимъ образомъ каждому можно было надуматься и приготовиться дорогою для совъщанія съ княземъ, и каждый возвращался домой очарованный его разговоромъ и съ какимъ-нибудь подаркомъ на память свиданія. Вотъ отчего удивлялись разнообразнымъ и основательнымъ сведеніямъ Потемкина» 2). Говорили, что онъ презираль людей. Неправда, у него была любимая поговорка: люди—все, а деньги—соръ. Обра-

<sup>1)</sup> Завъщанный храмъ окопченъ былъ послъ 1812 года.
2) Смотри объ этомъ въ запискахъ Михапла Огинскаго и въ моемъ "Русскомъ чтеніи".

щаюсь къ Де-Рибасу. Онъ быль отправленъ съ письмомъ, въ которомъ Бецкій приглашалъ Потемкина въ почетные члены Воспитательнаго дома.

Въ отвётахъ своихъ Бецкому князь Таврическій между прочимъ писалъ: «Благодарю васъ за сдёланную мнё честь; но вы, можетъ быть, и посётуете на меня за то, что я отнялъ у васъ Де-Рибаса. Онъ нуженъ здёсь для общаго дёла и для меня». Длинное письмо Бецкаго къ Потемкину сочинено было Княжнинымъ, и его можно назвать отчетливымъ историческимъ очеркомъ всёхъ учрежденій Воспитательнаго дома. А вотъ какъ оно досталось мнё.

Еще въ бытность мою въ корпусв ученическимъ перомъ чертиль я свои записки. Яковъ Борисовичъ Княжнинъ читалъ мою рукопись. Не знаю, что ему въ ней понравилось и что показалось смълымъ, но сказалъ мнъ: «По замашкъ вашей мысли вижу, что вы охотникъ до наблюденій. Это хорошо. Воспоминаніе запасъ для старости». Въ первый приходъ къ намъ онъ подарилъ списокъ своего письма, который пом'єстиль я заглавною статьею въ IV-й части моихъ Русскихъ анекдотовъ. Тогда же получиль я отъ него и списокъ французскаго письма къ нему Де-Рибаса. Оно было вписано у меня вивств съ другими статьями въ особенной книжкв и затерялось въ 1812 году. Сколько помню, воть главныя его черты: «Вы спрашиваете меня, любезный Яковъ Борисовичъ, о теперешней моей жизни. Я переселился въ міръ труда и работы 1). Баловни вашего большаго свёта здёсь замучились бы оть скуки. Въ Петенбунге уверяли, что князь Потемкинъ убиваеть здёсь время въ праздности и роскоши; и онъ иногда по цёлымъ днямъ лежить полураздётый на диванъ, грызетъ ногти и думаетъ. — Если у васъ кто-нибудь спроситъ: что дълаеть князь? отвъчайте просто: онь думаеть. Но здъсь по его мысли все исполняется, и она передаеть ему все, что дълается на Кавказъ, въ Константинополъ и въ Парижъ. Недавно какъ-то до него дошла въсть, что во Франціи, несмотря на мирное время, снаряжають новый конный полкъ. Онь тотчасъ писаль туда къ пашему посольству, чтобы его извъстили о причинь этого. У него, кажется, на перечеть всь ряды войскъ европейскихъ. Слышалъ я также въ Петербургъ, что здъсь у Потемкина всъмъ распоряжають Поповъ и Фалбевъ; это пустая молва. Здесь неть проводочекъ, которыя убивають д $^{4}$ ла и людей»  $^{2}$ ).

«Князь думаеть за Попова, и онъ свободно можеть играть въ карты. Однажды Потемкинъ замътилъ какое-то утомление въ лицъ и сказалъ: ты върно всю ночь на-пролетъ проигралъ въ карты. Береги

<sup>1)</sup> Dans le monde du travail.

<sup>2)</sup> Il n'y a point ici de délaie qui tuent les affaires et les hommes.

свои глаза. Когда я умру, ты закупоришься въ деревнъ и будешь оть скуки всматриваться въ звёзды небесныя 1). Несправедливо судять и о Фалбевь: онь не только занимается виннымь откупомь въ новомъ краю, но и съ чрезвычайною расторопностью содъйствуеть къ безостановочному продовольствію войскъ. Съ чрезвычайнымъ также здравымъ смысломъ говориль онъ о пользъ, которую бы пріобрала общая наша промышленность, еслибы уничтожены были дибпровскіе пороги, и онъ объ этомъ такъ умно и красноръчиво разсуждаеть, что кажется, будто ихъ уже и нъть. Говорили и обо мнъ. что я хитрецъ, и Суворовъ, не знаю изъ-за чего, писаль ко мнѣ: «Вы ищете совершенства; но вы не найдете его ни въ себъ и ни въкомъ другомъ». Суворова видно напугала настойчивость моя въ поручаемой мнв работь. Но я стыдился бы потерять и одну минуту безполезно. Мое первое желаніе быть во всемь достойнымь вниманія князя. Довъренность къ его уму и славъ здъсь всъхъ одушевляеть, за то и о немъ можно сказать, что онъ бы самъ все дълаль, но онъ любить делиться своею славою, и въ подвигахъ другихъ утещается уступкою своей славы».

Вскорѣ послѣ отъѣзда Де-Рибаса къ Потемкину, Екатерина посѣтила Бецкаго. Замѣтивъ необыкновенную суетливость въ той половинѣ дома, гдѣ жило семейство Де-Рибаса, она спросила: все ли у васъ здорово? И услышала, что поѣхали за повивальною бабкою; она поспѣшила въ спальню жены Де-Рибасъ писалъ къ императрицѣ: «Какъ не посвятить всѣ дни свои службѣ Вашей и какъ не желать жертвовать жизнію за Васъ и за отечество, видя такую безпредѣльную заботливость Вашу о нашихъ семействахъ». Екатерина отвѣчала: «Мое первое удовольствіе дѣлать всегда и при всякомъ случаѣ добро всѣмъ и каждому. Радуетъ меня похвальный объ васъ отзывъ князя Григорія Александровича, и я была на крестинахъ въ семействѣ вашемъ».

Былъ у пасъ учителемъ французскаго языка Д. Х. Стратиновичъ; онъ перешелъ въ нашъ корпусъ изъ Шклова. Стратиновичъ вышелъ въ отставку мајоромъ; гдѣ и какъ онъ служилъ, объ этомъ мы не справлялись. Но онъ сказывалъ, что былъ въ Римѣ при томъ посольствѣ, которое, представляясь папѣ, отказалось снять сапоги. Не знаю, почему онъ особенно былъ со мною разговорчивъ. «Къ фран-

<sup>1)</sup> И это сбылось. Во время отставки, живя въ помъсть своемъ Ръшетиловкъ, Поповъ запимался астрономическими наблюденіями. Я узналъ это 1805-го года, въ бытность мою въ Украйнъ, отъ Х....ва, съ дътьми котораго я занимался русскою словесностью, и мы посвятили Попову переводъ ръчи Бюффона о природъ.

Ъ

I

цузской словесности, говориль онь, пристрастился я, читая курсь Баттё». Но сколько перемѣнилось у насъ этихъ курсовъ? Тогда и въ Московскомъ университетѣ Баттё быль законодателемъ словесности; а теперь никто его и не читаетъ. А воть что Стратиновичъ говориль о своемъ природномъ греческомъ языкѣ.

Читая со мною переводъ Кострова Гомеровой И л і а д ы, онъ одобряль нѣкоторые стихи; но, прибавляль онъ, — душа Гомеровой поэзіи для насъ исчезла; ее можно уподобить картинамъ Рафаэля и другихъ великихъ живописцевъ, съ которыхъ время стерло или истребило всѣ оттѣнки очаровательной кисти, оставя одинъ только абрисъ. Древніе греки чрезвычайно были щекотливы въ выговорѣ своего языка. Извѣстно, какимъ остроумнымъ перомъ Аристофанъ изобразилъ правы своего вѣка. Но когда онъ, по пріѣздѣ въ Аеины, покупалъ у торговки зелень для своего стола, она сказала ему: «Чужеземецъ, давно ли ты въ Аеинахъ?»

Зная, что я кропаю стихи, Стратиновичъ советоваль мнв вытверживать на память стихи различнаго размёра изъ нашихъ поэтовъ. Но минувшій въкъ какъ будто увлекъ съ собою все тогдашнее стихотворство. Если по нынёшнимъ требованіямъ уничтожить въ нашихъ стихотвореніяхъ усьченные слоги, то что изъ нихъ останется? Впрочемъ, поэзія перешла теперь въ непоколебимую положительность, гдь однако она еще скитается въ потемкахъ и не находить осъдлости. У Д. Х. Стратиновича было свое понятіе о свободь: «Прибейте на удицъ кусокъ золота, говорилъ онъ, и если тоть прохожій, который явственно его увидить, не захочеть оторвать его — онь вполнк свободенъ. Я согласенъ съ Ж. Ж. Руссо, прибавлялъ Стратиновичь, что прихотливыя страсти всегда будуть одолевать буквы и слова законоучрежденій». Одинъ изъ просвъщенный шихъ грековъ полагаль, что гражданскія общества учреждаются тамь, гдв воспитывають всёхъ одинаково, гдё уравнивають страсти, гдё законь поощряеть добродьтель и правосудіе, и гдь богатые не призирають бъдныхъ.

По смерти графа Ангальта, Стратиновичь оставиль кадетскій корпусь и быль при Павлѣ І-мъ въ числѣ цензоровь въ Москвѣ; но, переставъ быть моимъ учителемъ, онъ все еще быль наставникомъ. Строго пересматривая и наблюдая мои рукописи и не принимая отъ меня никакихъ переводныхъ романовъ, онъ одобрилъ одни только стихи къ Хандошкину, при которыхъ быль въ прозѣ очеркъ древней и новой лирической поэзіи. Это былъ первый мой опытъ, напечатанный въ Москвѣ. Однимъ только опытамъ Монтеня посчастливилось въ полной жизни переходить изъ вѣка въ вѣкъ. Во время своего цензорства Стратиновичъ жилъ у друга моего А. А. Тучкова,

гдѣ я былъ почти каждое утро и всегда заставалъ Стратиновича за чтеніемъ Вивліо вики Новикова. Чего онъ тамъ доискивался, не могу сказать. Памятью своею онъ удивлялъ и англичанъ. 1805-го г. за обѣдомъ у англійскаго посланника зашелъ разговоръ о какомъ-то древнемъ законѣ; посланникъ признался, что не припомнитъ, когда и кѣмъ онъ былъ изданъ. Тутъ случился Броневскій, который въ Петербургскомъ зрителѣ Крылова печаталъ остроумныя статьи о русскомъ театрѣ, и онъ отвѣчалъ, что русскій его пріятель доставить свѣдѣніе объ этомъ законѣ. Посолъ и гости его удивились; и Броневскій написалъ къ Стратиновичу записку, чтобы онъ сообщилъ, гдѣ находится такой-то законъ. Отвѣтъ немедленно былъ съ показаніемъ изданія и статьи. Знаніе древнихъ и нѣсколькихъ новыхъ языковъ тогда еще удивляло; теперь это дѣло обыкновенное.

Быстро промелькнули для меня три года въ первомъ возрастъ; счастливая звъзда блеснула надо мною и во второмъ: любовь и вниманіе встрътилъ я въ надзирателъ нашемъ Лебланъ. Но объ немъ поговорю далъе, а здъсь припомню, что когда вышелъ въ свътъ отчетъ Неккера о доходахъ Франціи, то Петръ Петровичъ Фромандье, показывая мнъ эту книгу, сказалъ: во Франціи будетъ нъчто необычайное. Въ ней, дъйствительно, приближался политическій переломъ; насталъ переломъ и въ бытіи души моей.

При торжественныхъ нашихъ экзаменахъ присутствовалъ и старшій внукъ Екатерины. Готовясь къ одному изъ нихъ, самъ тогдашній архимандритъ корпусный предоставилъ мнѣ спрашивать о Богопознаніи естественномъ. Учительскій подвигъ мой увѣнчался успѣхомъ: я не только не робѣлъ, но заранѣе условился съ товарищами вмѣстѣ съ вопросами соединять и отвѣты, и чтобы они только внимательно вслушивались.

Уловка моя вполнѣ удалась. Кончился экзамень; наступиль чась наградь. Совѣть корпусный за отличіе въ катехизисѣ, что присудиль мнѣ въ подарокъ! Выслушайте: 1762 г., когда еще не было меня на свѣтѣ, Харламовъ, на бѣду будущей моей жизни, перевель Житіе Клевеланда, побочнаго сына Кромвеля. Переводъ нестерпимъ; но десятилѣтній ребенокъ думаеть ли о слогѣ? Давно сказано, что первая попавшаяся въ руки книга, въ которую закралась любовь, покажется лучшею книгою. Но въ Клевеландѣ не любовь, а бѣшенство любви; и эта изступленная страсть изъ бурнаго сердца Прево, сочинителя романа, вырывалась кипящею лавою въ юное мое сердце.

По совъсти говорю, что начальники наши были очень доброжелательны. Какъ же судить о такой опрометчивой несообразности? Вмъсто отвъта приведу разсказъ о томъ, что и очень смышленые люди попадають въ просакъ отъ неспохватливости въ соображенияхъ.

Однажды кавалеръ Фогаръ, объяснитель Полибія, слишкомъ расхвастался, будто бы онъ первый выдумалъ колонны, т. е. столпы или сонмы. Фельдмаршалъ Кейтъ, шутя надъ нимъ, сказалъ:

— Не правда, кавалеръ, не правда, не вы, а Моисей выдумалъ колонны!

Фогаръ не спохватился и отвъчалъ:

— Я не знаю этого офицера, въ какомъ онъ полку служить?

Переводъ Клевеланда печатанъ былъ въ корпусной типографіи. Въроятно, переводчикъ не сполна заплатилъ, отъ чего и удержаны были нъсколько экземпляровъ. Куда же ихъ дътъ? Включить въ списокъ подарковъ и для блеска натиснуть золотые орлы на переплетахъ; а потомъ при торжественной выкличкъ, сопровождаемой звуками трубъ, подаритъ романъ Сергъю Глинкъ за прилежаніе и благонравіе. И я, впившись въ очаровательные розсказни романа, прежде богатыря нашего въка, прежде Наполеона, сроднился съ островомъ Елены, мыслію перелеталъ за океанъ и по вершинъ скалы Еленской гонялся за Фани, героинею романа, и сердце мое превратилось въ романъ. Я началъ влюбляться въ призраки. Мечты любви сблизили меня съ слезами; горько плакалъ я, когда въ началъ 3-ей части романа, читаль и перечитывалъ слъдующія слова:

«Туть пускаюсь въ безпредъльный океанъ моихъ злоключеній. Начинаю повъствованіе, при которомъ оть плача не могу удержаться и которое, конечно, извлечеть слезы у моихъ читателей». Плакаль ли переводчикъ при этихъ строкахъ, не знаю; но я плакаль и рыдалъ. Прощай, классное ученіе, прощайте, карандаши, перья и грифеля!

Мечтательное воображение дотого овладьло мной, что я заливался слезами оть сказки о Бовь Королевичь, читая, какимъ образомъ дъвка-чернавка спасла юнаго королевича отъ козней и злобы его гонителей; я пересталъ учиться.

Узналь я, что и на зарѣ жизни, и въ лѣта неопытности голосъ правоты вступается въ сердцѣ человѣческомъ за гонимую невинность.

Въ этомъ-то разгромѣ занятій моихъ и въ этомъ бурномъ переворотѣ души моей приспѣло время ученія грамматики. Какъ будто бы дикими звуками отзывались въ слухѣ моемъ склоненія и спряженія. Сердце мое склонялось къ мечтамъ и спрягалось съ мечтами; разливъ моего воображенія часъ отъ часу усиливался.

Въ зимніе вечера, когда вой метели и трескъ морозовъ сгонялъ насъ со двора, кружокъ товарищей усаживался около меня для слушанія сказокъ, собственныхъ моихъ вымысловъ. Услыша призывной

звонокъ къ ужину, я говорилъ: «Ну, братцы, помните, на чемъ я остановился», и на другой вечеръ пускался въ даль небылицъ моихъ.

Распаленному воображенію моему часто мечтались по ночамъ на яву и во снѣ Богь знаетъ какіе призраки и привидѣнія!

Съ перемѣною души моей, все во мнѣ перемѣнилось. Сказано въ первой части, что я былъ пролаза-рукодѣльникъ и неугомонный торгашъ; мечты угомонили и плутни, и рукодѣлье мое. Я бросилъ и карандаши, и краски, и бумагу, и всѣ классныя наши сокровища; я попралъ ихъ ногами, какъ въ Вольтеровой Ель дорадѣ попирали изумруды, яхонты и все вещественно блестящее, пріурочиваемое славнымъ Линнеемъ къ царству дикой природы. Словомъ, ничто вещественное меня не льстило; крайне также я сталъ небреженъ въ одеждѣ. За плутни прослылъ я Багдадскимъ купцомъ, а за неряшество—разгильдяемъ.

Между тъмъ, когда разгуливалъ въ лабиринтъ романтизма, умеръ генералъ Пурпуръ, начальникъ корпуса подъ въдъніемъ Бецкаго; для него семейство его и кадеты были одно. Лицо его было отраженіемъ его кроткой и безмятежной души. Страсти бурныя не бороздили ни чела его, ни ланитъ. Не заглядывая въ пути окольные, онъ открытымъ сердцемъ служилъ Екатеринъ и дъйствовалъ по мысли и сердцу Бецкаго. Къ нему можно примънить то, что добрый Лафонтенъ сказалъ о смерти мудраго: смерть его была тихимъ вечеромъ дня яснаго.

На мѣсто его поступиль графъ де-Бальменъ, сановитый и умный. Въ это время въ русскихъ полкахъ военные люди составляли два разряда: одни были приверженцами графа Задунайскаго, а другіе князя Таврическаго. Графъ де-Бальменъ былъ приверженъ къ послѣднему. Одинъ изъ сыновей графа де-Бальменъ былъ впослѣдствіи въ числѣ хранителей 1) генерала Бонапарта на островѣ св. Елены и женился на дочери англійскаго намѣстника острова. Онъ разсказывалъ мнѣ, что однажды Наполеонъ отправлялъ во Францію запечатанное письмо, въ которомъ просилъ о присылкѣ ему бѣлья. Требовали вскрытія печати; Наполеонъ отвѣчалъ: «Лишусь послѣдней рубашки, но не соглашусь на рабское условіе». Получа тайкомъ локонъ сыновнихъ волосъ, Наполеонъ цѣловалъ его и орошалъ слезами.

При графѣ де-Бальменъ было грозное возстание старшихъ кадетъ противъ офицеровъ. Въ то же время геркулесами-забіяками того же старшаго возраста избить былъ и изувѣченъ кадетъ Михаилъ Ивановичъ Полетика. Его гнали въ корпусѣ за то, за что Анаксагоръ гонимъ былъ въ Авинахъ: его называли философомъ или умозрителемъ. Зависть и сила придираются и въ тѣсномъ объемѣ, и на об-

¹) Севретарей. "Р. В.", 1866, № 2.

ширномъ театръ свъта. Къ счастію Михаилъ Ивановичъ выздоровъль и служилъ сперва въ канцеляріи графа П. А. Зубова, а потомъ былъ секретаремъ императрицы Маріи Өеодоровны. На пятнадпатомъ году жизни онъ читалъ наизусть почти всего Руссова Емиля.

Графу де-Бальменъ мы, кадеты втораго возраста, давали только одинъ дътскій праздникъ. Мы подносили ему и вънки, и цвъты, и прочія изъявленія усердія. Я забылъ свое привътствіе, но у меня осталась въ памяти затъйливая арія, сочиненная нашимъ учителемъ декламаціи Сюрвилемъ и пропътая графу младшимъ изъ насъ кадетомъ:

C'est bien fort pour nous,
Mais c'est doux pour vous,
De voir un jeune écolier,
Qui veut se méler
De faire un couplet
Tout comme en ont fait
Tant de gens d'esprit
Qui n'ont pas tout dit.

Это правда. Всего высказать нельзя. Не могу сказать, почему графь де-Бальменъ, какъ-будто бы мелькнувъ въ стѣнахъ корпуса, отправился или въ Крымъ, или на Кубань. Преемникомъ чреды его былъ Өедоръ Евстафьевичъ Ангальтъ.

Въ корпусъ началась новая жизнь. Съ графомъ Ангальтомъ вступилъ въ него и начальникъ, и отецъ, и наставникъ. Онъ одинъ желаль бы заменить всёхъ, если бы можно было; но зато всё шли по слъдамъ его въ нъжной заботливости о кадетахъ; дъла его доказывають истину этихъ словъ. Незнаю, принадлежалъ ли онъ къ покольнію того Ангальта, который съ властелиномъ обширныхъ странъ европейскихъ и областей заокеанскихъ, съ Карломъ V-мъ, отъ имени князей имперскихъ заключалъ условія; но изв'єстно, что онъ быль родственникомъ Екатерины и ея генераль-адъютантомъ. Наружность графа Ангальта была: рость высокій и стройный, прическа короля прусскаго; зеленый мундирь съ простыми общлагами, былыя суконныя панталоны, ботфорты объ одной шпоръ. А отчего? Оттого, что въ Семилетнюю войну, спеша къ королю, графъ не успель надеть другой. «А за это, говориль онъ, я самъ наказаль себя, чтобы помнить, что надобно всегда быть готовымь на свое дёло». Кроткая его душа светилась во всехъ чертахъ лица его; проглядываль въ нихъ и умъ Фридриха II, страстно имъ любимаго.

По катонскому владычеству надъ собой онъ даже не употреблялъ и носоваго платка. Но онъ строгъ былъ только къ себъ.

Я изобразиль это въ надписи къ его портрету. Вотъ она:

Какъ пъжный онъ отецъ Кадетъ всегда любя, Быль Титонъ для другихъ, Катономъ для себя.

Никогда туманная черта не налегала на лицо его, а я видълъ его почти каждый день, а иногда и по два раза. Извъстно только объ одной его ссоръ съ княземъ Таврическимъ. Онъ вызвалъ его на поединокъ, а глъ? не могу сказать утвердительно. Задунайскій быль его героемъ, онъ первый передалъ намъ имя его. «Запишите,---го-вориль онь, - запишите имя графа Румянцева и въ тетрадяхъ вашихъ, и въ памяти, и въ сердцахъ. — Онъ былъ кадетомъ, пусть будеть онь Фаросомъ вашимъ на путяхъ военной вашей службы, Фридрихъ II любилъ и уважаль его, хотя онъ и взялъ Кольбергъ. Герои уважають героевъ». Сердце графа Ангальта всегда жило въ стънахъ корпуса, хотя графъ Ангальть жиль за Невою, въ домѣ графа Г. Г. Орлова, темъ только известнаго, что отважился ехать въ Москву, гдв бродила по стогнамъ городскимъ чумная смерть. Но, несмотря на свисть бури ноябрьской и напоръ льда отъ Ладоги, онъ спышиль въ корпусь. Дневальный у Невы говориль: «Нельзя». Графъ показываеть свою генераль-адъютантскую трость и возражаеть: «Можно». Настилають доски, и онъ первый переходить по зыблющейся поверхности льда. Воть онь уже въ корпусной залъ кадетской; воть онь и въ торопливомъ кружку кадеть, и говорить: «Дъти мои, любезныя дъти! товарищи, любезные товарищи! Бду къ вамъ, выхожу изъ кареты, спускаюсь на Неву; меня останавливають, говорять: «темно!» Приказываю принесть фонарь: говорять: «Ледь чуть сталь!» Приказываю настилать доски, и я у вась, я съ вами. Воеть вътеръ, знобитъ морозъ, но мнъ не холодно. Любовь все согръваеть, трудъ побъждается трудомъ. Для васъ мнъ все легко. Въ мір'в вещественномъ н'єть св'єта безъ тіни; въ мір'є нравственномъ наши обязанности — наше солнце; при блескъ его лучей, мы идемъ съ душою чуждою гордости; а еслибы и встрътилась тънь, то скромность ее отдалить. Одушевляйтесь величіемъ сихъ нравственныхъ обязанностей, знайте ихъ, понимайте; выражайте ихъ дълами, сердцемъ, умомъ. Исполинъ и малютка равны предъ Богомъ. Тигры, хотя и тигры, но хранять миръ заветный. Обильный источникъ обтекаеть сердце человъческое; черпайте изъ него. Предусматривайте, предупреждайте. Слово начинаеть, примъръ довершаеть. Солнце свътить не для себя, но для вселенной. Все дружбою, все для дружбы и вездъ дружбою. Заниматься науками и не любить человъчества все то же, что зажечь свъчу и зажмуриться. Безумецъ на высокой чредъ подобень человъку, стоящему на вершинъ высокой горы. Всё кажутся ему оттуда карликами, а онъ самъ карликъ. Чваниться породою предковъ значить дорываться плодовъ въ корняхъ, забывъ, что они ростуть на вётвяхъ цвётущихъ, а не во мракъ подземельномъ. Зажигательное стекло воспламеняется огнемъ небеснымъ; добродётель и просвёщеніе — свётильники жизни. Убёдитесь, дёти мои, въ этой мысли. Добрая воля — душа труда. Не расточайте времени, оно ткань жизни».

«Соигаде, le coeur à l'ouvrage, courage! Страхъ есть глупость; я люблю русскую поговорку: небось (не бойся). Достоинство, а не порода, не богатство, не степени блистательныя составляють человъка; прахъ, поднимаемый вътромъ, все прахъ, а алмазъ и въ пыли не теряетъ цѣны своей. Истинная слава подруга истиннаго достоинства. Товарищи, любезные товарищи! Воспитаніе нѣжная матерь. Оно усѣиваетъ цвѣтами путь ученія. Идите за мною этимъ путемъ: Мнѣ пріятно, мнѣ сладко дѣлиться съ вами мыслію, душою, сердцемъ. Вы въ мысли, вы въ душѣ, вы въ сердцѣ моемъ». Такъ начиналъ и такъ оканчивалъ рѣчи свои графъ Оедоръ Евстафьевичъ Ангальтъ, и это все изображено на корпусной садовой стѣнѣ, названной графомъ го в о р я щ е ю с тѣн о ю.

### ٧.

Прівздъ отца. — Дъйствіе времени. — Второе путешествіе Екатерины въ Вёлоруссію. — Рачь С. Ю. Храновицкаго. — Посъщеніе домашняго училища Екатеринор. — И. Я. Повало-Швей-ковскій. — Его рачь 1776 года. — Представленіе его императрица въ 1787 г. — Дъвица Повало-Швейковская на балу у императрицы. — Представленіе моего отца. — Слова Екатерины о судебнихъ учрежденіяхъ. — Благоденствіе Смоленска. — Жезнь корпусная. — Театръ. — Кадень-актеры: Чернышъ, Озеровъ, Желъянковъ. — Катонъ-Гиес. — Его смерть. — Петровъ. — Кульневъ. — Величіе древняго Рима. — Гелералъ Санъ-Женье. — Увлеченіе древних Римовъ. — Хоры въ честь Екатерины. — Оправданіе графа Ангальта. — Любовь графа къ русскому языку и народу. — Анекдотъ о холостомъ солдатъ. — Сюрвель. — Гувернеръ Лебланъ. — Кампейскіе вечера. — "Робинзонъ Крузе". — "Открытіе Америки". — Военныя занятія. — Русская исторія. — Левлеръъ. — Левлеръ. — Отзывъ Левека о Екатеринъ и о русскомъ народъ.

"Радужнымъ лучемъ яснветъ жизнь отрока, лелъемаго заботливымъ руководствомъ отца. Счастливъ сей отрокъ: онъ растетъ и старвется среди благъ наслъдственныхъ, подъ роднымъ небосклономъ".

(Одиссея, пъсвъ 1).

в етръ Петровичъ Фромандье, инспекторъ нашъ, позвалъ въ комнаты свои меня и брата моего Николая.

— Воть прівзжій изъ Смоленска, сказаль Фромандье, онъ хорошо знакомъ съ батюшкою и матушкою вашею.

Мы спросили, здоровы ли наши родители.

— Здоровы, отвъчаль онь, и прислали вамь письмо и гостинецъ.

Мы взяли письмо и стали читать. Туть ручьи слезь брызнули изъ глазъ отца нашего, и мы, бросясь въ объятія нашего родителя, плакали и кричали: «Батюшка! объятія нашего родителя,

Приномню здёсь и то, что было тогда въ родномъ моемъ городѣ Смоленскъ, 1787 года: Екатерина вторично посътила его. Князь Таврическій быль сдёлань въ то время главнымь начальникомъ войскъ и флота. Графъ Румянцевъ возвратился тогда къ войску и какъ будто собственною волею своей, если не подчинился Потемкину, то во всемъ съ нимъ советовался. За эту скромность Лержавинь назваль его Камилломь. Выесте съ Потемкинымь возвысилось и дворянство смоленское. Три брата Храповицкіе были главными его членами. Старшій, Платонъ Юрьевичь, быль губернаторомь, Иванъ былъ вице-губернаторомъ, а младшій, полковникъ Степанъ Юрьевичь, съ которымъ я познакомиль уже читателей моихъ, былъ совъстнымъ судьею и привътствовалъ императрицу слъдующею ръчью: «По духу учрежденій ваших» о губерніях» смоленское дворянство избрало меня въ совъстные судьи. Вы, всемилостивъйшая государыня, вы первая изъ царей земныхъ оказали явную довъренность къ совъсти человъческой. Сей подвигь увъковъчить имя ваше на трудномъ поприщъ законодателей народовъ. Но предъ лицомъ ващимъ признаюсь откровенно, что я весьма затруднялся въ началъ моихъ действій. По новости необычайнаго вашего узаконенія инымъ казалось, что кто по совъстному суду признаеть свой искъ и свое дъло несправедливымъ, тотъ виновенъ и противъ совъсти. По возможности разумьнія моего, я стараюсь убъдить тяжущихся, что сила вашего узаконенія состоить въ томъ, чтобы совъсть была сама себъ судьею и, въ случат недоумтнія, помогла бы собственнымъ своимъ сознаніемъ. Затруднялся я и съ другой стороны. Получа воспитаніе въ кадетскомъ корпуст и находясь потомъ въ военной службъ, я не могь заняться изучениемъ законовъ, которые также требують вашего правила о совестномъ суде. При первомъ шаге моемъ въ новую должность, я посвятиль себя сему ученію и чего не могь сообразить самъ, о томъ всегда совътовался съ людьми опытными. Величайшею для себя наградою почитаю то, что предъ лицомъ вашимъ и въ присутствии всего дворянства могу сказать, что доселъ никто не жаловался на совъстный судъ». -- «Благодарю васъ, отвъчала Екатерина, вы поняли мысль мою узаконенія и исполняете его».

Между тъмъ императрица, узнавъ, что предъ пріъздомъ ея у совъстнаго судьи родился сынъ, сама вызвалась быть воспріемницею его оть купели и сказала губернатору: «Я слышала, что у него домашнее училище для бъдныхъ дворянъ, и желаю его видъть. Пусть онъ ъдеть къ себъ; завтра въ двънадцатомъ часу буду у него; но

нусть онь по совъсти оставить все такъ, какъ у него идеть изо лня въ лень, а не дълаеть никакихъ приготовленій. Изъ этого можно что-нибудь заключить, а изъ приготовленій увидишь только, что тебя ждали». Такъ все и было. Отъ купели Екатерина посътила учебную комнату. Урокъ быль русской исторіи изъ Записокъ касательно русской исторіи, сочиненных Екатериною и напечатанныхъ въ Собесъдникъ. Она улыбнулась и сказала: «Ну, гдъ же совъсть?» Хозяинъ отвъчаль: «Воть роспись нашимъ учебнымъ днямъ и часамъ». — «Итакъ, это счастливый день для сочинительницы», промолвила Екатерина. Храповицкій представиль ей тетрадь. русской исторіи, гдв, сообразно съ ея повъствованіемъ о каждомъ русскомъ князъ, прибавлены были подробности о современныхъ имъ чужеземныхъ владъльцахъ. Екатерина осталась очень довольна и пожелала, чтобы и другіе достаточные пом'єщики для пользы б'єдных т подражали его примъру. Не забыла Екатерина и перваго смоленскаго губернскаго предводителя И. Я. Повало-Швейковскаго. Въ 1787 г., онь быль уже въ отставкъ и страдаль подагрою, почему и не могъ быть при общемъ представленіи дворянъ императрицъ. Она немедленно спросила о причинъ его небытности, и когда ей доложили, что онъ слабъ ногами, сказала: «Пусть онъ назначить часъ, и пріъдеть запросто». Швейковскій назначиль десять часовь утра, что и было утверждено императрицею. Ласково усадя своего прежняго оратора, Екатерина угощала его кофеемъ и шоколадомъ. Ввечеру быль балт; старшая дочь Ивана Яковлевича танцовала. Л. А. Нарышкинъ подошель къ ней и шепнуль на ухо: «Императрица на васъ смотрить, императрица вами занимается». Извъстно, что Левъ Александровичъ быль острякъ и забавникъ, и слова его часто принимались въ шутку. Это происходило у ломбернаго стола, за которымъ играль Н. И. Шуваловъ; видя недоумение девицы Швейковской, онь обратился къ ней и сказалъ: «Это правда, государыня на васъ смотрить, и вы послъ танцевъ подойдите къ ней», что и было исполнено, и Екатерина подарила ее ласковымъ привътомъ. Былъ праздникъ и отцу моему. Наканунъ отъъзда Екатерины изъ Смоленска, Л. А. Нарышкинъ, представилъ ей отца моего, который явился съ сельскою хлѣбомъ-солью.

- Матушка, сказаль шутя Нарышкинь, бывшій капитанъисправникъхочеть васьзадобрить:вы напечаталивъ Собесѣдникѣ, что, песмотря на учрежденіе губерній, просителямъ все еще пужно ѣздить по дѣламъ въ Петербургъ. Онъ это прочиталь и берется быть стряпчимъ у своихъ бѣдныхъ сосѣдей; отобравъ у нихъ просительныя грамоты, ѣдетъ туда самъ.
  - Онъ хорошо дълаеть, отвъчала Екатерина, и я благодарю

его. Я установила суды не на въчность, а на время <sup>1</sup>). Опыть и время покажуть, что надобно отмънить. А впрочемь, дай Богъ болье охотниковъ на добрыя дъла.

Екатерина и судьба лелівяли тогда Смоленскъ. Отправка хлібба и пеньки въ Ригу и за море доставляла средства безъ крайняго изнуренія сохи удовлетворять роскоши и людямъ, распространившимъ у насъ прихотливое владычество свое.

Такъ было въ свътъ, а въ корпусъ все шло своимъ чередомъ. Я сказалъ выше, что въ затворническихъ стънахъ его былъ и театръ. Въ немъ явилась Вольтерова трагедія Брутъ. Въ это время наступилъ мнъ одиннадцатый годъ; я узналъ тогда и скалу Тарпейскую, дочь измънница Тарпея пала подъ грудою золотыхъ щитовъ; и узналъ пресловутую Капитолію, представительницу Рима, провозглашеннаго городомъ въчнымъ. Узналъ сенатъ римскій, который показался послу неугомоннаго Пирра сеймомъ царей, словомъ, ознакомился съ лътописями римскими и какъ будто переселился въ древній Римъ.

Первыя лица въ трагедіяхъ представляли съ жаромъ, выраженіемъ и душою: Чернышъ, близкій по уму и сердцу графу Безбородкъ; Владиславъ Александровичъ Озеровъ, переселившій въ память и душу свою театръ Корнеля, Расина и Вольтера, изучившій французскихъ трагиковъ и подражавшій имъ въ Эдип в, Поликсен в; И. С. Жельзновъ, переводчикъ Т е л е м а к а и нъкоторыхъ произведеній италіанской словесности. Екатерина призвала итальянских виртуозовъ и поручила имъ хоръ придворныхъ пъвчихъ. Она слышала за это упреки оть своихъ современниковь и говорила: «Есть люди, которые упрекають меня въ пристрастіи къ иностраннымъ виртуозамъ. Это неправда. Я выписываю ихъ не для себя, а для техъ, которые влюблены въ итальянскую музыку; они точно также промотались бы на виртуозовъ, какъ сорять труды земледъльцевъ на бездълки заграничныя. Природа не даеть человъку всъхъ способностей, она не надълила слухъ мой способностью чувствовать очарование и прелесть музыки. Можеть быть отъ того, что это льстить моему самолюбію, я, какъ сочинительница, люблю въ операхъ моихъ русскіе напѣвы». — Такъ думала Екатерина, но, прочитавъ въ вѣдомостяхъ о чудесномь дъйствии Марсельскаго марша надъ молодымъ французскимъ войскомъ въ битвъ Жеманской, она приказала полному оркестру играть этоть маршъ въ Эрмитажномъ театръ; чъмъ болъе вслушивалась она въ звуки, тъмъ болъе измънялось ея лицо; глаза ея пылали, она была внъ себя и вдругъ, махнувъ рукою, вскричала: «полно,полно!» Что тогда волновало ея душу, это осталось тайною.

<sup>1)</sup> Известно, что Екатерина дала судамъ сроку на интелесять летъ.

Екатерина все оживляла, всему давала ходъ. Всъ наши любите ли театра корпуснаго отличались счастливыми способностями ума. всь они пламеньли живою чувствительностью и прежде времени сошли съ поприща жизни. Желъзниковъ умеръ очень молодъ, онъ быль страстный любитель Расина и Фенелона, Тасса и Петрарки. Чернышъ былъ въ чужихъ краяхъ, объщалъ блистательнаго дипломата, но пылкія страсти увлекли его, и исчезь вь бур'в страстей года черезъ четыре по выходъ изъ корпуса. Озеровъ, вызвавшій на театръ и шотландскаго барда Оссіана и слеща Эдина и героя Донскаго, въ живыхъ какъ будто сошелъ въ могилу или отъ волненія собственнаго воображенія, или отъ стрѣлъ зависти, неразлучной тіни, слідующей за достоинством и дарованіемь. Чудное воспитаніе! Первый шагь на поприщ'є д'ятельности общественной быль первымъ шагомъ къ унынію или гробу. Голось добродітелей древняго Рима, голосъ Цинциннатовъ и Катоновъ громко откликался въ пылкихъ и юныхъ душахъ кадетъ. Область воображенія не можеть быть пустынею. Были у насъ свои Катоны, были подражатели доблестей древнихъ грековъ, были свои Филопемены. Былъ у насъ Катонъ-Гине, поступившій изъ кадеть въ корпусные офицеры и въ учителя математики. Если бы онъ быль на мъсть Регула, то, въроятно, и ему довелось бы проситься изъ стана ратнаго у сепата римскаго распахать и обработывать ниву свою. Кром'в жалованья не было у него ничего; но быль у него брать, ценимый имъ свыше всёхъ сокровищъ. Взаимная ихъ любовь какъ будто бы осуществила Кастора и Поллукса. Но это герои баснословные. На поприщъ исторической любви братской Гине сталь на ряду съ Катономъ Старшимъ, который на три предложенные ему вопроса: кто лучшій другь? отвъчалъ: брать, брать и брать. Брать нашего Катона-офицера служиль въ Кронштадть и опасно занемогь. Въсть о бользии брата поразила нашего Катона-Гине.

Свиръпствовали трескучіе крещенскіе морозы. Заливъ кръпко смирился подъ ледянымъ помостомъ. Саней не на что было нанять, но была душа, двигавшая и ноги, и сердце, и Гине отправился къ брату пъшкомъ, въ однихъ сапогахъ и даже безъ чулокъ. Можно было взять у кого-либо теплые сапоги или деньги? Но что такое просить? Одолжиться. Древній римлянинъ терпълъ, а не просилъ. Съ небольшимъ въ полтора сутокъ Гине перешелъ заливъ, навъстилъ, обнялъ брата и возвратился въ корпусъ къ назначенному дню дежурства. Хотя и оказались признаки горячки, хотя и уговаривали его отдохнуть и вызывались отдежурить за него, онъ отвъчалъ: «Не измъню должности моей». Отдежурилъ и слегъ въ постель, въ бреду жесто-

кой горячки видълъ непрестанно брата, говорилъ съ нимъ и съ именемъ его испустилъ последнее дыханіе.

Я быль при погребеніи его, я слышаль надгробное слово, произнесенное лютеранскимь пасторомь. Пропов'єдникь плакаль, и мы вс'ь, кадеты, плакали. Прими, брать и другь в'єрный, рано отжившій для корпуса и для доброд'єтели, прими оть меня новую жертву воспоминанія!

Сотоварищемъ Гине былъ Петровъ, находившійся въ числѣ гимнавистовъ, которыхъ, какъ уже сказано, готовили въ учителя, не преграждая, однако, и другихъ путей службы. Онъ очень успѣлъ въ языкахъ и страстно любилъ музыку. Часто я съ восхищеніемъ слушалъ русскія пѣсни, оживляемыя смычкомъ его и глубокимъ чувствомъ. Душѣ его нужна была душа; сердце и любовь указали ему подругу въ веснѣ жизни; природа все дала женѣ его: умъ и душа свѣтились въ голубыхъ ея глазахъ; но у ней не было никакого состоянія.

Блаженствуя взаимною любовью, Петровъ еще болье занялся уроками, служившими для него единственнымъ средствомъ жизни. Ходьба по городу и непрестанное напряжение духа повергли его вътяжкую бользнь, а лъкарства поглотили выработанное трудомъ.

Живымъ мертвецомъ всталъ онъ для новаго горя! Мъста его заняты были другими учителями. Въ эти невзгодные дни онъ самъ носилъ воду, рубилъ дрова и продажею послъднихъ книгъ добывалъ насущный хлъбъ для себя и для жены своей. Горе жизни испытываеть любовь, и если не убъетъ ее, то дастъ ей новый полетъ. Петровъ отстрадался; лътъ десять тому назадъ видълъ я его, онъ скромно и благородно продолжалъ почтенное поприще наставника. Не знаю, въ живыхъ ли онъ теперь, но онъ жилъ, онъ любилъ и былъ любимъ.

И герой 12-го года, Кульневъ, шелъ въ корпусѣ по слѣдамъ Фабриція и Эпаминонда. Подобно еивскому Эпаминонду, любилъ онъ мать свою и дѣлился съ нею жалованьемъ и, подобно Филопемену, былъ прость въ одеждѣ и въ быту общественномъ.

Я коротко ознакомился съ Кульневымъ, когда (какъ увидятъ послѣ) былъя въ Сумскомъ уѣздѣ учителемъ, а онъ служилъ маіоромъ въ Сумскомъ гусарскомъ полку. Оживляя въ лицѣ своемъ Эпаминонда и Филопемена и породнясь душою съ Фабриціемъ, Кульневъ дорожилъ своею бѣдностью и называлъ ее «величіемъ древняго Рима». Когда сослуживцы его напрашивались къ нему на обѣдъ, онъ говорилъ: «Щи и каша есть, а ложки привозите свои». Плутархъ былъ съ нимъ неразлученъ: съ его Ж и з н я м и в е л и к и х ъ м уж е й отдыхалъ онъ на скромномъ плащѣ своемъ и съ ними ѣздилъ

въ почтовой повозкъ, и у нихъ перенялъ то чувство, которое находило величіе въ нуждахъ жизни и бъдности.

Въ чудесную войну 1812 г. на берегахъ Двины взять былъ въ плънъ раненый генералъ Сенъ-Женье; Кульневъ собственными руками и собственнымъ бъльемъ перевязывалъ ему раны. Вскоръ потомъ палъ Кульневъ на полъ битвы. Услыша о его смерти, Сенъ-Женье сказалъ:

— Въ полкахъ русскихъ не стало героя и человъка.

Древній Римъ сталь и моимъ кумиромъ. Не зналь я, подъ какимъ живу правленіемъ, но зналь, что вольность была душою римлянь. Не вѣдаль я ничего о состояніи русскихъ крестьянъ, но читаль, что въ Римѣ и диктаторовъ выбирали отъ сохи и плуга. Не понималь я различія русскихъ сословій, но зналь, что имя римскаго гражданина стояло почти на чредѣ полубоговъ. Исполинскій призракъ древняго Рима заслоняль отъ насъ родную страну—и въ Россіи мы какъбудто видѣли и знали одну Екатерину.

Въ честь ея мы пъли хоры не русскіе, а французскіе. Воть начало одного изъ сихъ хоровъ:

Aimons, aimons toujours, notre Auguste Souveraine, Au temple de la gloire elle n'a point point de rivaux и пр. "Любить, любить всегда императрицу будемъ, Соперниковъ у ней во храмъ славы нътъ. Чъмъ благости, скоръй себя забудемъ, Ей удивляются Россія, цълый свътъ!"

Замътять, можеть быть, что графь Ангальть, очаровывая насъ Римомъ и Грецією, отдаляль оть отечества. Этого не было, Едва-ли кто изъ иностранцевъ вздилъ столько по Россіи, сколько онъ. Тогда русская исторія была у нась еще въ младенчествь; но мы вычитывали исторію о русскомъ народі изъ приміровь и словъ графа Ангальта. Онъ чрезвычайно любилъ и уважалъ русскій народъ; онъ всегда хвалиль его умную во всемь спохватливость и отважность духа. У насъ и въ отдъленіяхъ, и въ классахъ, и въ увеселительной заль были сторожами отставные русскіе унтерь-офицеры и сержанты; мы каждый день видёли, какъ ласково графъ обращался съ ними. Нерьдко, прівзжая въ корпусь часу въ пятомъ по утру, онъ заставаль въ залъ одного дневальнаго, стараго служиваго, и расхаживаль съ нимъ рука объ руку, и, хотя съ трудомъ, но усиливался говорить по-русски. Гвардейскіе караулы во дворц'є всегда радовались его дежурству. Обходя ряды, приветливо онь со всеми разговариваль. Однажды онъ спросиль у одного рядоваго:

- Женать ли ты?
- Холость, ваше сіятельство! отвічаль рядовой.

Не понявъ этого слова, графъ прибавилъ:

- А много ли у тебя дѣтей?
- Шесть человъкъ! сказалъ спохватливый рядовой.

Графъ далъ ему пятьдесять рублей. Отыскавъ дома въ словарѣ, что холость значить неженатый, графъ по прівздв въ корпусъ говориль намъ:

— Любезныя дѣти, я вчера заплатиль за невѣжество мое 50 рублей, и очень радъ. Старшаго Катона упрекали за то, что онъ на восьмидесятомъ году принялся за греческую азбуку; онъ отвѣчалъ: «Лучше быть старымъ ученикомъ, нежели быть старымъ невѣждою». Я не только не стыжусь быть ученикомъ въ русскомъ языкѣ, но почитаю это ученіе украшеніемъ моей памяти. Укрѣпляйте сколько возможно вашу память: безъ нея слабы всѣдругія способности ума. Воть почему древніе называли музъ богинями памяти. Фридрихъ ІІ затверживалъ каждый день по двадцати или по десяти стиховъ. Подражайте его примѣру. Тѣло требуетъ своей пищи, а умъ своей. Огонь гаснетъ, если подъ него чего-нибудь не подложатъ; гаснетъ душа, если мысль дремлетъ въ праздности. Отъ праздности до порока одинъ шагъ. Мнѣ нравятся русскія пословицы: «вѣкъ живи, вѣкъ учись» и «безъ труда, нѣтъ плода». Вы въ корпусѣ учитесь, а вышедъ изъ него доучивайтесь».

Сюрвиль, сочинитель французскихъ хоровъ, былъ и наставникъ нашъ въ декламаціи. Въ Мизантропѣ Мольера, онъ былъ истиннымъ мизантропомъ, но отличался самымъ кроткимъ нравомъ. Авторская неудачная попытка заставила его оставить Францію». Въ молодости моей», — говориль онъ, — «сочинилъ яроманъ идумалъ, что слава о немъ прошумитъ вездѣ; прихожу однажды къ знакомому моему маркизу N, и что же? вижу, что романъ мой превращенъ въ папильотки! Самолюбіе мое раздражилось, и я уѣхалъ въ Россію». Печаленъ былъ послѣдній годъ жизни умнаго и добраго Сюрвиля. Онъ мучился жестокою простудою въ рукахъ и бѣдностью. Любя Сюрвиля, мы часто навѣщали его и, видя его нужды, спрашивали, для чего онъ не проситъ помощи? Отвѣтъ его всегда былъ одинакій: «Я не протягивалъ для милостыни здоровой руки, не протяну и больной».

Между тъмъ, Богъ знаетъ, куда бы увлекла меня не историческая, а романтическая моя мечтательность, еслибы не остановилъменя умный и опытный гувернеръ нашъ Лебланъ. Казалось, что онъ въ одно время жилъ и въ Россіи и во Франціи. Каждую недълю исписывалъ онъ по нъскольку листовъ очень красивымъ почеркомъ и отправлялъ на родину. Но это заочное сношеніе съ заграничными друзьями не отдаляло его сердце отъ кадетъ. Извъстно, что у входа храма Дельфійскаго была надпись: «Познай самогосе бя», а у входа въ

комнату Леблана были написаны на большомъ листъ крупными буквами стихи Вольтера, начинающеся слъдующими словами:

La raison est de l'homme et le guide et l'appui. Разсудокъ смертному и вождь и подкрѣпленье.

«Ни пылкое воображеніе, — говориль Леблань, — ни счастливая память ни къ чему не поведуть, если разсудокъ не управляеть ими. Воображеніе увлекаеть въ область мечты, а память, поглощая чужое, обременяеть умь, не сопровождаемый соображеніемь, т. е. свѣтильникомъ разсудка. Цицерону однажды сказали, что одинь изъ граждань римскихъ вытвердиль наизусть всѣ его рѣчи. Римскій ораторъ равнодушно отвѣчаль: «Онь знаеть, что я знаю, а я хотѣль бы занять у него то, чего я не знаю». Это врѣзалось у меня въ памяти, и, какъ увидять впослѣдствіи, послужило къ большой пользѣ. Лебланъ не ограничиваль себя одною французскою словесностью; нѣсколько разъ перечитываль онь исторію Тридцатилѣтней войны— эту живую картину борьбы страстей и мнѣній.

«Во французской словесности не достаеть книгь для первоначальнаго воспитанія», — говориль онь. «Германія въ этомъ счастливѣе Франціи: у нея есть Кампе». Въчесть этого друга воспитанія учреждаль онъ кампейскіе вечера. По буднямъ въ шесть часовъ, послів объденныхъ нашихъ классовъ, а по праздникамъ въ пять часовъ пополудни призываль онъ насъ по нескольку человекъ въ свою комнату. Я всегда быль на этихъ незабвенныхъ вечерахъ. Радужнымъ лучемъ сливались они съ зарею моей жизни. Чтеніе Кампе началось его Робинзономъ Крузе, извлеченнымъ изъ Робинзона Давида Фод 1) и предложеннымъ въ разговорахъ. «Видите ли», говориль намь Леблань, «что можеть сдылать одинь человыкь, употребляющій всё силы телесныя и всю деятельность разсудка. Природа мертва, человъкъ ее оживляетъ. Рука Робинзона преобразила островъ, куда занесла его буря. Этого мало. Силою растороннаго ума онъ исторгъ изъ рукъ дикихъ страдальца, котораго они готовились поглотить. Гдв не светить лучь разсудка, тамъ цененъетъ въ одичалости и природа, и человъкъ». Это слова моего наставника. Оть Робинзона перещли мы къ Открытію Америки, также сочинение Кампе въ разговорахъ. Мы переносились мыслію за океанъ, по которому летвлъ Колумбъ къ берегамъ Новаго Свъта. Летьли за нимъ и мысли наши. Каждый изъ насъ порывался въ его спутники. Въ глазахъ нашихъ боролся онъ и съ бурями морскими, и съ грозными воплями отчаянныхъ спутниковъ. Мы содрогались, когда Колумбъ обрекъ себя на смерть, если черезъ три дня не увидятъ

<sup>1)</sup> Даніель Дефо (Defoe). Пр. ред.

земли; а когда загремълърадостный кликъ: «берегъ, берегь!» мы единодушно кликнули: «берегь, берегь!» Но и въ книгахъ, и на дъятельномъ поприщъ общественномъ радость смъняеть горе, а горе слъдить радость. Не миновало это и насъ. Вмъсть съ открытіемъ новаго свъта, открывался намъ новый міръ борьбы страстей человъческихъ. Мы, питомцы неопытные, были поражены, когда извергъ Боодило загремъть цънями надъ головою отыскателя нашей земной полвселенной. Товарищи мои плакали, а я рыдаль, увидя на ногахъ Колумба оковы, въ которыя повергли его ненависть, зависть и мщеніе за то, что слава его отразила и уничтожила всё предубѣжденія нев'єжества. Не поридая порывовь чувствительности нашей, почтенный Лебланъ говорилъ: «Не смущайтесь, не жальйте о Колумбъ: онъ не промъняеть оковъ своихъ на всъ сокровища древняго и новаго міра; онъ не будеть выпрашивать никакихъ великолѣпныхъ памятниковъ, онъ прикажеть только положить съ нимъ въ гробъ свои оковы». Слабо и темно понималь я тогда, отчего люди гонять другь друга, но и тогда жарко заступался за гонимую невинность и теперь еще дивлюсь, какъ можно жизнь любви мънять на геенное пламя ненависти. Мы ознакомились съ Мексиканскою державою, павшею не отъ горсти ратниковъ Кортеца, но отъ ненависти къ мучителю Монтезумь. Мы нлакали и оплакивали паденіе миролюбивой державы Перувіанской; мы гнушались завоевателями, не щадившими невинности и добродътели; въ памяти нашей запечатлълось имя Монки, названнаго Капокою, т. е. мужемъ, богатымъ добродътелями и душевными способностями; затвердили мы и трудное имя Инки Пакакутеки, или преобразователя міра. Лебланъ прочиталь намь нъкоторыя изъ нравственныхъ правиль его, сохраненныхъ Герерою и Силисомъ. Въ числе ихъ было следующее: «Зависть червь, который гложеть и истощаеть внутренность завистниковъ». Итакъ, прибавилъ наставникъ нашъ: «не сердитесь на злобныя ихъ стрълы, казнь въ нихъ самихъ».

Мы знакомились съ Америкою и американцами, а Россія все еще скрывалась отъ насъ въ какомъ-то отдаленномъ туманѣ. Полюбя страстно французскій языкъ (ибо мы и Кампе читали во французскомъ переводѣ), я затѣялъ увѣрять, будто бы родился во Франціи, а не въ Россіи. Впрочемъ, и не грѣхъ было породниться съ Лебланомъ: онъ бралъ жалованье за присмотръ за нами, а душу свою передавалъ по безусловному стремленію благороднаго духа своего и изъ усердія дѣлился съ нами познаніями своими.

Къ классному нашему ученію присоединилось ученіе военное. Изъ насъ, т. е. изъ кадетъ втораго возраста, выбраны были въ егеря. Ловко танцуя, мы легко и забавляясь привыкли къ выправкъ и вы-

тяжкъ. Въ это самое время раздана была намъ съ русскимъ переводомъ ръчь Объ обязанностяхъ военнаго человъка. до насъ еще сочиненная Леклеркомъ, въ которой между прочимъ сказано было: «Сила оружія тогда только защищаеть отечество, когда оно управляется умомъ». Леклеркъ и Левекъ преподавали нѣкоторое время въ кадетскомъ корпусв французскую словесность. Они оба сочинили русскую исторію или, лучше сказать, передълывали своимъ слогомъ то, что передавали имъ старозавътные галломаны XVIII стольтія. Я нькогда укоряль ихъ въ «Русскомъ Въстникъ», каюсь въ этомъ гръхъ. Левекъ не отъ себя, но ссылаясь на одного изъ нашихъ вельможь, напечаталь о Екатеринь: «si cette femme vit l'age d'homme, elle entrainera la Russie dans son tombeau!» Странное дело, это говорили те самые люди, которые жили жизнію Екатерины. Ни Леклеркъ, ни Левекъ не заглядывали въ русскія літописи, но взглядь Левека на коренной духъ русскаго народа дълаетъ ему честь. Воть его слова: «Льстять величію, но ни страхь, ни надежды не привлекають ласкателей къ народамъ. А потому, всё какъ будто нарочно сговорились злословить народъ русскій. Личное самолюбіе все относить къ себі и во всемъ хочеть видіть себя. Англичане, итальянцы, немцы, прівзжающіе въ Россію, порицають народъ русскій за то, что онъ на нихъ не похожъ. Родясь и старвясь въ кръпостномъ состояніи, русскій крестьянинъ, какъ будто бы отчужденный оть самого себя, кажется безсмысленнымъ; но разсмотрите его внимательнее, и вы признаетесь, что онъ и расторопенъ, и понятливъ, а эти два качества ведутъ ко всему».

### VI.

Переходъ въ третій возрасть. — Разлука съ добрымъ Лебланомъ. — Увеселительная зала. — Увлеченіе волшебными сказками. — Зкамены и награды. — Знакомство съ древният міромъ. — Хоры спартанцевъ. — Мон записки. — Библіотека. — Гибельная страсть къ чтенію. — Изліченіе отъ нея. — Отличная моя память. — Вниманіе ко мит графа Ангальта. — Мое французское сочиненіе. — Потеря счастія. — Отлискиватель философскаго камия. — Корпусный садъ. — Говорящая сттина. — Ферма. — Вестды графа съ дътьми. - Наставленія его. — Рачь Я. В. Княжиная. — Европейскія событія въ 1789 г. — Митеніе Екатерним о французской революціи. — Міры, принятыя графомъ Ангальтомъ для ознакомленія кадеть съ современнымъ политическимъ состояніемъ Европы. — Братья Людовика XVI. — Отвывъ о нихъ графа Ангальта. — Корпусная жизнь въ 1790 г. — Расхищеніе погребовъ. — Корпуснае экономы.

«Les seules conquetes durables Sont celles qu'on fait sur les coeurs». (Ode de J. B. Rousseau au prince Eugène). «Побъда первая— побъда надъ сердцами».

то корпусномъ странствованіи моемъ наступиль третій переходъ изъ возраста въ возрасть. Въ первомъ разставался я съ тувернантшею, во второмъ разставался съ гувернеромъ. Тяжелая скорбь налегла на сердце мое при этомъ переходъ. Добрый Лебланъ по праву заботливыхъ попеченій своихъ сталь роднымъ моего сердца и роднымъ моихъ мыслей. Онъ ознакомилъ глаза мои съ новыми понятіями. Говоря словами Ксенофонта: «онъ воздвигъ въ сердцё моемъ живой памятникъ любви радушнымъ вниманіемъ своимъ». Поб'єды, одерживаемыя любовью, остаются въ душё до перелета ея съ земли за все земное.

Побъда перван-побъда надъ сердцами.

Подъ знаменемъ этой побъды идемъ за графомъ Ангальтомъ въ обитель третьяго возраста, въ огромную залу, названную увеселительною залою.

Смотрите! Воть у средины задней ствны величаво возносится мраморный истуканъ Марса, верховнаго божества римлянъ, обладателей древней вселенной. Но не страшитесь его! это не тоть Марсъ, не тоть Гомеровъ Арей, который крикомъ своимъ заглушалъ вопли тысячныхъ ратныхъ сонмовъ. Это Марсъ сблизитель сердецъ; по одну сторону читаемъ стихи Фридриха II:

Dans vos moindres soldats croyez voir vos enfants, Ils aiment leurs pasteurs et non pas leurs tyrans.

По другую сторону его же стихи:

Si vous voulez passer sous un arc triomphal, Campez en Fabius, marchez en Annibal.

Далье оть истукана Марса стояли бюсты: Александра Македонскаго, Катона Утикскаго и другихъ знаменитыхъ людей, римскихъ и греческихъ. У другой стыны быль образецъ Вобановой крыпости, въ огромномъ ящикъ съ крышкою. Тутъ проглядывало очень странное сближеніе разнородныхъ вещей. Подъ крышкою были всю крыпостные виды, а на крышкъ переплета прибиты были для прочности гвоздями около 40 частей Саbinet des fées 1). Это французское изданіе дышало роскошью очаровательныхъ картинъ. Для чего сближенъ былъ Вобанъ съ волшебницами? Въроятно, для приманки.

Романтическое мое воображеніе впилось въ волшебныя сказки. Исчезь и послідній слідь классных волшебными вымыслами. Появились у меня кипы бумагь, исчерченных волшебными вымыслами. Какъ же отдільвался я въ классах при экзаменах математических ? А воть какъ: на противуположном окні образца кріпости Вобановой пригвождень быль, подобно волшебным сказкамь, французскій словарь военных наукь; я обращался къ этому указателю, и услужливая

<sup>1)</sup> Кабинетъ волшебницъ.

моя память затверживала то и другое. Намъ преподавали въ четвертомъ возрастъ военныя науки на французскомъ языкъ, а потому упомянутый словарь всегда выручалъ меня изъ бъды. Когда наступалъ срокъ экзамена, спрашивали, на сколько вопросовъ я могу отвъчать. Убъжденный въ моемъ невъжествъ, я ограничивался всегда самымъ малымъ числомъ. Когда же предлагали вопросы свыше сказаннаго, моя память подсказывала мнъ, и я, ученикъ безтетрадный, попадалъ въ статью прилежныхъ и получалъ въ награду разноцвътные банты и звъзды. Чего не было и чего не бываетъ на свътъ!

Кром'в вышепоказанных книгь, въ зал'в на особомъ стол'в лежала Библія на трехъ языкахъ, поучительныя слова русскихъ пропов'вдниковъ и французскій переводъ твореній Василія Великаго; туть же были политическія сочиненія Гроція, Бильфельда и другихъ. Каждый изъ кадетъ по своей склонности и понятіямъ находилъ пищу для ума своего; а что я увлекался воображеніемъ, то этотъ порывъ постигъ меня еще до гр. Ангальта и, говоря нын'вшнимъ выраженіемъ, отдалиль отъ всего «положительнаго».

Трагедія Вольтера ознакомила насъ съ древнимъ Римомъ, а Жизни великихъ мужей Плутарха воскресили въглавахъ нашихъ дивную Спарту. По приказанію гр. Ангальта иногда по вечерамъ устраивали скамейки амфитеатромъ или уступами въ три яруса, сообразно хорамъ спартанскимъ. На первомъ садились отроки, на второмъ юноши, на третьемъ старики, разумъется, мнимые. Хоры возглашали мы по-французски, переведенные изъ Плутарха Аміотомъ.

Хоръ стариковъ. Nous avons été jadis Jeunes, vaillants et hardis.

Xоръюношей. Nous le sommes maintenant A l'epreuve de tout-venant.

OTPOEN.

Et nous un jour le serons
Qui tous vous surpasserons!

Воть мой переводъ:

Старики. Юность, храбрость, пылкость лётъ Намъ казали къ славъ слъдъ.

Ю ноши. Въ бой готовы сей же часъ: Поднимись лишь вто на насъ!

Отроки. Слёдь ко славё мы найдемъ И всёхъ васъ мы превзойдемъ! При этомъ случав графъ Ангальтъ говорилъ: «Я люблю храбрость и мужество спартанцевъ, но гнушаюсь поступками ихъ съ несчастными илотами. Спартанцы хотвли быть героями, но въ рабахъ своихъ забывали людей. Истинное геройство неразлучно съ любовію къ человвчеству. Великъ подвигъ Леонида, который съ 300 воиновъ обрекъ себя на жертву, чтобы остановить несмвтныя ополченія Ксеркса; незабвенна надпись на памятникъ Оермопильскимъ героямъ: Прохожій, скажи Спартъ, что мы здъсь умерли, повинуясь ея законамъ. Жаль однако, что эти самые законы не только не обуздывали спартанцевъ, но давали имъ поводъ силою своею угнетать слабыхъ. Читая исторію, любезныя дъти, не обольщайтесь пустымъ блескомъ; старайтесь различить подлинную славу отъ ложной и, повторяю еще, гдъ нътъ любви, тамъ пътъ человъколюбія».

Такимъ образомъ, мы почти шутя изучили греческую и римскую исторіи. Тогда не быль еще изв'єстень не только нов'ятшій историкъ Нибуръ, но и Вико. Графъ не пускался въ разборъ критическій, а наставляль насъ примърами и нравственными замъчаніями. Выше сказано было, что я сочинялъ записки со времени вступленія моего въ корпусъ, домогаясь доказать, что ни въ одной изъ европейскихъ областей нъть узаконеннаго воспитанія. Нъкоторые изъ моихъ наставниковъ называли мои ваписки дерзкими; Яковъ Борисовичъ Княжнинъ назваль ихъ отважными, и я бросиль ихъ въ огонь. Юность моя летела отъ мечты къ мечть. Къ общирному залу нашему прилегала комната, гдв находилась наша отдельная библютека, а я быль библіотекаремь. Вь то время мучила меня страсть къ чтенію; и читаль все, что ни попадалось мнь въ руки; читаль, чтобы только читать. На бъду кровать моя была у ночника, а потому я зачитывался и ночью. Отъ двухлътней сидячей жизни и отъ напряженія мыслей казалось, что я впаль вь какую-то чахотку или сухотку. Страшно больла у меня грудь, слышно было въ ней безпрерывное хрипвніе, и оть неугомоннаго чтенія на меня находиль столбнякь. Иногда стою неподвижно въ глубокой думъ часъ и болье. Меня расталкивають, колотять въ спину, ничего не слышу, ничего не чувствую. Почтенный инспекторъ нашъ П. П. Фромандье, ожидавшій, что я буду хватать звёзды съ неба, сталь терять надежду, говоря: «Глинку книги испортили». И онъ быль правъ. Безтолковое чтеніе ни къ чему не служить. Діло въ томъ, что читать—и какъ читать. Со мною сбылась поговорка: «чёмъ ушибешься, тёмъ и вылёчишься». Воть какъ это случилось. Я прочиталь въ сочинении Ша-рона, ученика Монтеня, статью о веселости духа, въ которой сказано, что глупо и безумно предаваться уныню или хандрь. Глупо,

подумаль я, глупо я дёлаю, что зачитываю мою юность. Она быстро пролетить, а я читаль и слышаль, что много горя въ жизни. Подумаль и на нъкоторое время бросиль истомившія меня книги. Здоровье мое расцвало новою сважестью, сидячая жизнь заманилась пылкою дъятельностью. Я не ходиль, но бъгаль; товарищи проименовали меня «летучимъ». Но и въ этомъ разсвяніи услужливая моя память не дремала. За эту способность графъ Ангальть очень полюбиль меня и даваль мнъ выучивать наизусть отрывки изъ Фридриха II, то изъ Генріады Вольтера, то изъ другихъ французскихъ писателей. Прочитать и затвердить было для меня одно и то же. За то графъ задарилъ меня книгами. Однажды онъ разсказалъ намъ по-французски свое путешествіе съ Екатериною по Таврическому краю и препоручиль намъ написать этотъ разсказъ. Мое французское сочинение понравилось ему болье другихъ, и онъ приказалъ переписать его на-бъло, что я и исполниль. Между тъмъ быль классъ русской грамматики. Я самъ не занимался и другимъ мъшалъ. Дежурный офицерь, грозно прикрикнувь на меня, прибавиль:

- Ты, Глинка, загордился и оть того не слушаешь русскаго урока, что тебъ удалось лучше другихъ сочинить по-французски.
- Не правда, отв'вчалъ я, стыдно гордиться чернильнымъ мараньемъ!

Съ этимъ словомъ, быстро выхватилъ я изъ настольнаго ящика перебъленное мое сочиненіе, изорвалъ его въ куски и разметалъ по полу. Графъ прівхалъ въ тотъ же день посль объда, спросилъ, готовъ ли мой трудъ. Притворяясь, что отыскиваю мое сочиненіе и поискавъ его нъсколько минутъ въ ящикъ, я отвъчалъ, что потерялъ его.

— Итакъ, сказалъ графъ по-французски, вы, мой другь, потеряли свое счастіе. Я докладывалъ о васъ императрицъ. Она вспомнила, что сама записала васъ въ корпусъ, назвала своимъ питомцемъ, приказала представить васъ къ себъ и хотъла отправить въ чужіе края. Но вы сами виноваты, вы потеряли свое счастье.

Признаюсь откровенно: я не потеряль и не искаль счастія. Да и какъ искать его? Упомяну здісь, что когда я зачитывался, тогда товарищь мой N. хлопоталь объ отысканіи философскаго камня. Однажды размішиваль онъ въ химическом сосуді горячія вещества. Они вспыхнули, пламя бросилось ему въ глаза, и онъ нісколько неділь лежаль сліпымь, но не поняль урока. Впослідствіи онъ вступиль въ винные откупа и спустиль и свое и братское имініе; но у него въ запасі оставалась пріятная наружность, и онъ женился на богатой вдові, взяль тысячи дві душть и множество драгоцінностей. Было у него въ рукахъ подлинное сокровище, и все досталось въ жертву его несбыточныхъ выдумокъ. Жена его умерла въ бідности,

и онъ самъ въ крайней нуждѣ умеръ въ Петербургѣ и былъ погребенъ на счетъ полиціи. Это не упрекъ его памяти. Онъ былъ уменъ и свѣдущъ, и я не упрекаю его, но это доказательство, что и мечты вымысловъ и властолюбіе не знають, чего ищуть и на чемъ остановиться.

Обращаюсь къ корпусному нашему залу и саду.

Въ той комнать, гдь я быль библютекаремь, висьли по стыммъ печатныя таблицы о всёхъ наукахъ; вся энциклопедія представлялась туть глазамъ и заманивала мысль въ свои предълы. Изъ увеселительнаго нашего зала переходили мы въ садъ юными аомиянами, учениками Аристотеля. Вся каменная стена, заслонявшая насъ отъ закорпуснаго міра, исписана была нравственными изреченіями французскими, немецкими и русскими. Тамъ начертаны были различныя системы Птоломея, Тихобрага и Коперника. Клушинъ, бывшій нькогда сотрудникомъ Крылова въ изданіи журнала, отзывался съ большою похвалою о говорящей ствив. И она, двиствительно, говорила и глазамъ, и уму, и сердцу. Изреченія краткія, умныя, выбранныя изъ сочиненій превосходнійшихъ писателей, врізывались въ памяти и вели къ отысканію другихъ мыслей и понятій. Душевное чувство нравственности графъ предпочиталъ холодной учености. Далеко за нашу стъну, за моря, за океанъ, повсюду, гдъ только напечатл'ввался следь ноги человеческой, переносили насъ следующія слова: «О братія! Мы всё вмёстё отправляемся въ путь: одни на съверъ, другіе на югъ, на востокъ. Намъ нужны и различныя одежды и различные запасы жизненные, — но по душть и по сердцу мы всъ дъти одного семейства, а вождь и отецъ его, давъ намъ различныя блага, вложиль въ душу и въ сердце нераздъльную любовь къ человъчеству. Солнце освъщаеть міръ вещественный, а любовь освъщаеть міръ нравственный, міръ человічества».

Объясняясь о цёли говорящей стёны, графъ говорилъ: «Кажется, любезные друзья, что съ умомъ надо обходиться, какъ и съ тёломъ, т. е. питать и подкрёплять его каждый день. Что дёлають, чтобы питать ваше тёло? Поутру предлагають вамъ завтракъ, а между обёдомъ и ужиномъ полдникъ. — Обёдъ и ужинъ ума (если допустить это сравненіе) есть ученіе и размышленіе и прилежаніе въ классахъ; завтракъ и полдникъ — разговоры и мысли, внушаемые нашею говорящею стёною, когда прогуливаетесь со мною въ саду, съ вашими наставниками или когда разсуждаете между собою». Въ большомъ кадетскомъ саду было и то, что теперь называется фермою. Одна куртина засёяна была рожью, пшеницею и яровымъ. Прогуливаясь съ нами по саду и остановясь у этой куртины, графъ Ангальтъ сказалъ: «Нёкоторые изъ испытателей природы полагаютъ,

что рожь самородное сибирское растеніе; если это истина, то Сибирь справедливо названа золотымъ дномъ. Многіе народы обходились безъ золота и серебра, а хлебъ всегда нуженъ. Было время, когда изъ мексиканскихъ и перувіанскихъ рудниковъ волото лилось ръками: но золото часто обманываеть роскошь, переходя въ чужія руки на потребности необходимыя для жизни. Фабричныя издёлія англійской промышленности переселили въ Англію кучи испанскаго золота. Испанскій министръ Альберони подитикою своею тревожилъ Европу въ 1717 и 18 годахъ, но онъ заслужилъ благодарность испанцевъ за то, что обращалъ особенное внимание на земледълие и сельское хозяйство. Онъ быль умень, а потому воспользовался прошедшимъ и современнымъ урокомъ. И Сюлли убъжденъ былъ, что земледъліе и скотоводство — два главные источника внутренняго продовольствія и богатства Франціи. Министръ Кольберть занялся особенно учрежденіемъ фабрикъ и мануфактуръ, и одинъ годъ, одна жестокая зима 1709 года доказала его ошибку. Оть упадка земледълія не стало во Франціи хлебныхъ запасовъ, и въ роскошномъ Версальскомъ дворцъ нуждались въ пшеничномъ хлъбъ. Народъ, на плечи котораго всегда падають бъдствія, страдаль оть голода, и въ отчаяніи мстиль могиль и праху Кольберта. Любезные друзья, въ какой бы вы ни были службь, какія бы степени ни занимали, уважайте всегда труды земледъльцевъ: они питають ваше отечество!» На ствнв у этой хозяйственной куртины были изреченія:

> Le bonheur est un bien que nous vend la nature, Il n'est point ici—bas de moisson sans culture. Природа счастіе за трудъ намъ продастъ, Кто поле не вспахалъ, тогъ жатвы не сберетъ.

Нѣсколько подалѣе — слѣдующее французское изреченіе: «Дешевизна хлѣба всегда полезна: она благопріятствуеть народонаселенію, приглашаеть иноземцевъ, движеть торговлю». А вслѣдъ за этимъ извѣстіе: «Изъ Венгріи пишуть о необычайномъ событіи на нивахъ, что въ Кремницѣ: одно зерно ржи принесло 35 колосьевъ и доставило 1.037 зеренъ; а изъ другаго зерна вышло 75 колосьевъ, изъ которыхъ 48 созрѣли и принесли 1.454 зерна; третье дало 1.313; наконецъ четвертое принесло 80 колосьевъ, изъ которыхъ 62 дали 1.581 зерно; такимъ образомъ изъ этихъ четырехъ зеренъ вышло 5.385, т. е. 1.346 на одно». Вотъ разительное доказательство, какое вниманіе графъ желалъ внушить намъ ко всему тому, что относится къ пользамъ общенароднымъ. Каждая прогулка съ нами графа была или историческимъ, или нравственнымъ урокомъ. Передавъ говорящей стѣнѣ какое-нибудь изреченіе, онъ всегда прибавлялъ къ нему свои замѣчанія. — «Воть туть, любезные друзья, говориль онъ, «только два

слова: prevoir et prévenir; но въ нихъ заключается вся политика; главное достоинство и въ политикѣ, и въ частныхъ обстоятельствахъ состоитъ въ томъ, чтобы обдумать, для чего что предпринимаютъ, и чѣмъ что можетъ кончиться. Мы видимъ изъ исторіи, что одно обстоятельство, которое кажется маловажнымъ, влечетъ за собою величайшія бѣдствія. — При заключеніи Утрехтскаго мира 1713 г., французскіе и англійскіе политики не опредѣлили точно границъ ничтожнаго уголка земли въ областяхъ Сѣверной Америки 1) и отъ этого 1756 года вспыхнула война въ Европѣ. Фридрихъ II говорилъ: «Меня обвиняли въ томъ, что я овладѣлъ Силевіею, но она у насъ подъ рукою, и я взялъ на себя обязанность доставлять ея жителямъ всевозможныя выгоды; а теперь пришлось воевать за оплошность легкомысленной политики, которая къ перьямъ своимъ всегда подзываетъ пушки, отъ того что сама или не умѣла, или по какимъ-нибудь личнымъ выгодамъ не хотѣла всего сообразить».

Лейбница называють живою библютекою; такимъ быль и графъ Ангальтъ. Трудно рёшить, чему въ немъ болёе удивляться: различнымъ ли глубокимъ познаніямъ, или скромности. Графъ былъ первымъ наставникомъ и прилежнымъ ученикомъ въ русскомъ словъ. Нёкоторыя изреченія, извлеченныя изъ напихъ пословицъ и изъ разныхъ сочиненій и переданныя имъ говорящей стёнъ, доказываютъ, какъ онъ старался постигать силу русскаго слова и духъ народный. Вотъ нёкоторыя изъ этихъ изреченій:

Бъда глупости сосъдъ. Безъ притчи въкъ не проживешь. Всякъ въ обществъ живущій подверженъ общественнымъ законамъ. Всв люди слабостьми заражены неложно. И слабымъ можно быть, но подлымъ быть не должно. Трудъ преодолжвается трудомъ. Бережливость лучше прибытка. Бегъ ума голова шебала. Для друга и семь версть не околица. Изъ одной муки жатба не испечешь Куда игла, туда и нитка. Клинъ плотнику товарищъ. Лето собираеть, а зима поедаеть. Уговоръ лучше денегъ. Мало говоря, больше услышишь. Слово не стрвла, а пуще убиваеть. Живи ни шатко, ни валко, ни на сторону. По нитев дойдешь и до влубка. Всякое дело мастера бонтся.

Будь привътливъ, да не будь извътливъ.

<sup>1)</sup> Тогдашніе политики заботились о переторжкі негровь. Историки віка Людовика XV свидітельствують, что два добросовістные человіка могли бы въ нісколько часовь размежевать этоть уголокь земли.

Тише вдешь, дальше будешь.
Когда самую истину повавывать надлежить, излишнихь словь не надобно.
Кто говорить, что хочеть, услышить; чего не хочеть.
Десатью смвряй—однажды отрёжь.
Кто нужды не видаль, тогь счастья не внаеть.
Въкъ живи—въкъ учись. И проч.

Графъ отдавалъ намъ отчеть въ своихъ успѣхахъ въ русскомъ языкѣ и говорилъ: «Я экзаменую васъ, мои добрыя дѣти, экзаменуйте и вы меня въ очередь свою». И занимаясь съ нами, онъ занимаяся и будущею нашею судьбою. Вотъ слова его: «Voici des pensées, mes bons amis, qui veulent qu'on les écrive; répétez les, mes bons enfants, un jour à vos enfants, et dites de ma part, qu'ils eu parlent aussi à leurs enfants».

«Вотъ мысли, мои любезные друзья, которыя требують, чтобы ихъ записать; повторите ихъ, мои добрыя дѣти, вашимъ дѣтямъ, и скажите имъ отъ меня, чтобы они передавали ихъ своимъ дѣтямъ».

«La constance peut avancer lentament, mais elle n'interrompt jamais l'ouvrage qu'elle a commensé et produit enfin des grandes choses. Apportezchaque jour une corbeille de terre, et vous en ferez une montagne».

«Постоянство можетъ идти медленно, но оно никогда не прерываетъ начатаго имъ труда и производитъ наконецъ великія дѣла. Приносите каждый день по корзинкѣ земли, и вы наконецъ составите гору».

Объ употребленіи времени онъ говориль: «Пусть каждый изъ васъ себѣ скажеть, что хорошее или худое употребленіе времени, даннаго намъ, дѣлаеть нашу жизнь очень счастливою или очень несчастною. Къ вѣрному употребленію этого драгоцѣннаго времени желаю всею душою пригласить васъ тремя слѣдующими разсужденіями: Касательно прошедшаго времени—мы много его потеряли; первое разсужденіе. Касательно настоящаго, которымъ обладаемъ мы—оно быстро мчится; второе разсужденіе. Касательно времени, какъ остающагося намъ—оно очень не вѣрно и сомнительно; третье разсужденіе».

Эту мысль Я. Б. Княжнинъ, по порученю графа Ангальта, развиль и изложилъ въ рѣчи своей, читанной имъ въ присутстви графа и собраніи кадеть. Въ заключеніе Княжнинъ сказаль: «Полезнаго употребленія времени, котораго ущербъ ничто не можетъ замѣнить, требуеть отъ вашей чувствительности сердце доброе, нѣжное и къ вамъ истинно отеческое нашего начальника, здѣсь присутствующаго. Не растерзайте его употребленіемъ во зло вашего времени, чтобы онъ, видя васъ во все теченіе жизни вашей, какими видѣть уповаеть, съ восторгомъ и гордостью сказаль: воть мои дѣти!»

Между тъмъ, когда у насъ въ корпусъ шли обыкновенныя занятія и разсуждали о полезномъ употребленіи времени, для Европы удариль роковой чась. — Съ 1789 года поколебались въковыя основанія ея областей. Всѣ предположенія и соображенія знаменитыхъ ея политиковъ-исчезли. Вчера почитали они себя распорядителями европейскаго мира, а проснувшись увидали, что имъ надо приняться за новую азбуку. То же случилось и съ Екатериною И. Сперва революція французская казалась ей обыкновеннымъ порывомъ безпорядка общественнаго; но потомъ и она призналась, что ей пришлось закрыть всё книги и ожидать, что выйдеть изъ этой бури. За нъсколько лътъ предъ тъмъ она писала Бюффону: «Вы не доказали намъ исторію человіка». Бюффонъ радовался, что Екатерина указала ему на то, что ускользнуло отъ наблюденія цілой французской академіи наукъ. Но замічаніе Екатерины касалось только естественной исторіи; а літописи всемірныя, дійствительно, не представляли еще такого человъка, въ лицъ котораго совершилась бы тогда судьба Европы и ея народовъ. Этоть человъкъ быль Наполеонъ. Но и событія, соединенныя съ нимъ, кажутся теперь миоомъ и баснею. И это не удивительно. Если бы кто-нибудь упалъ съ вершины высокой горы и остался бы живъ, онъ въ первыя мгновенія изумился бы, но потомъ, оправившись, возвратился бы къ прежнимъ своимъ занятіямъ. Такъ случилось и съ покольніемъ XIX въка послъ необычайныхъ событій. Графъ Ангальть не говориль намъ ни о какихъ отдаленныхъ причинахъ переворота европейскаго міра, но, чтобы ознакомить насъ съ тогдашними обстоятельствами, учредиль въ нашемъ залѣ новый столъ со всѣми повременными заграничными извъстіями. Въ корпусъ, а не по выходъ изъ него, узналь я о всёхъ лицахъ, действовавшихъ тогда на обширпомъ европейскомъ театръ. На томъже столъ помъщены были ежемёсячныя русскія изданія: Зритель Крылова, Меркурій Клушина, Академическія извъстія и Московскій журналь Карамзина. Помню, что во всъхъ тогдашнихъ нашихъ срочныхъ изданіяхъ особенно вооружались противъ козней ябеды и заразы роскоши и модъ, истощавшихъ бытъ сельскій, а о политической бурь европейской въ нихъ не было и помину; она какъ будто и не сушествовала пля Россіи.

Между тымь вихрь французской революціи разметаль братьевь Людовика XVI по различнымь странамь Европы. Жильцы пышнаго двора Версальскаго скитались, какъ странники безпріютные. Графь Д'Артуа, сильно возстававшій нікогда съ графомъ Шуазелемь противь двора сіверной русской столицы, очутился на берегахъ Невы, быль обласканъ привітливою Екатериною и посітиль кадетскій корпусъ. Графъ Ангальтъ показывалъ ему наше заведеніе. Въ манежъ рѣчь коснулась революціи. Я стоялъ подлѣ графа Ангальта и слышалъ слѣдующія его слова: «Les frères du roi ressemblent aux valets qui crient que la maison de leur maitre brûle, et qui s'enfuient au lieu de l'éteindre. «Королевскіе братья похожи на слугъ, которые кричатъ, что домъ ихъ господина горитъ и, чѣмъ бы гасить его, они бѣгутъ».

Графъ Ангальтъ очень хорошо зналъ свътскія приличія, а потому и дивлюсь, какъ онъ обмолвился такъ невпопадъ. Съ намъреніемъ ли это было или укоризна высказалась нечаянно? Не знаю, но убъжденъ, что графъ въ такомъ случав не бъжалъбы, а умеръбы съ своими братьями.

Обращаюсь къ нашему корпусному быту.

3-го августа 1790 года заключенъ быль миръ съ Швеціей. Въ этотъ самый день, при первомъ пушечномъ выстрёлё, возвёстившемъ торжество мира, загорёлась у насъ битва хищничества. Обширная наша столовая передёлывалась; полъ былъ въ ней взломанъ. Одинъ изъ нашихъ товарищей, бёгая по перекладинамъ, вдругъ рухнулся и погрузился въ кадку патоки. На крикъ его сбёжалось нёсколько кадеть, и я въ томъ числё. Мы вытащили ослащеннаго товарища. Случай открыль стекла телескопа, сблизившаго глаза съ горнимъ міромъ свётилъ воздушныхъ. Случай и нечаянность открыли и у насъ подпольный міръ лакомства. Быстро бросились мы въ погреба, охапками выносили оттуда сушеныя яблоки, груши, вишни, изюмъ, черносливъ. Были сшибки, схватки, но не надолго. Братскій дёлежъ вскорё водворялъ пальму мира. Въ одинъ часъ, если не менёе, расхищены были сокровища подпольной сладости, о чемъ на другой день доложено было Екатеринѣ. Императрица улыбнулась и сказала:

— Ну, что жъ! мы праздновали вчера миръ; надобно было попраздновать и кадетамъ.

Подвигъ расхищенія нашего быль болье подвигомъ мщенія, а воть оть чего.

Корпуснымъ экономомъ нашимъ былъ чиновникъ высокаго роста, плечистый, съ грудью атлетною, въ которой жило и билось доброе сердце. Лицо его цвѣло здоровьемъ, и онъ усердно рачилъ и о нашемъ здоровьи закупкою свѣжихъ запасовъ и заготовленіемъ здоровой пищи. Но на путяхъ земной жизни и для добрѣйшаго жильца утреннее солнце не цѣлый день сіяеть! Набѣжала туча и на нашего радушнаго эконома. Однажды восьми или девятилѣтній сынъ его рѣзвился около огромнаго котла, въ которомъ кипѣли щи, подпрыгнулъ неосторожно и вринулся въ эту палящук; бездну. Горестный отчаянный отецъ бросилъ должность свою и оставилъ корпусъ.

На мѣсто этого честнаго человѣка (котораго, къ сожалѣнію, габылъ имя) поступилъ къ намъ чиновникъ въ самомъ опальномъ мундирѣ и почти съ протертыми локтями. Не забылъ я его имени, но не выскажу. Отшатнувшись отъ безкорыстной стези своего предмѣстника, онъ запустилъ хищныя руки во всѣ отрасли питательнаго хозяйства; карманъ его и онъ самъ тучнѣлъ, а мы отъ пошлой пищи нерѣдко голодали. Худшее отмежевало лучшее. Въ пылу негодованія мы затѣяли запустить шаловливыя руки и въ погреба церковнаго причта, и въ запасницы учителей, приподняли ихъ даже и на чердаки, гдѣ развѣшивались окорока, словомъ, повсюду, гдѣ хранились дары Триптолема и Цереры, сихъ благодѣтельныхъ изобрѣтателей сохи и плуга.

## VII.

Я. В. Княжник. — Юность писателя. — Увлеченія. — Усліка «Дидони». — Шекспиръ и Сумароковъ — Актриса Гюсъ. — Графъ А. И. Марковъ. — Свидавіе Княжнина съ Сумароко
вилъ. — Характеръ Сумароковъ. — Вракъ Княжнина. — Слава Сумарокова. — О. Г. Каринъ. —
Обадъ у Я. Б. Княжника. — Потемкинъ. — Неблагодарность Крылова. — Влагородимй характеръ Я. В. Княжника. — Любовь его къ отечественной словесности. — А. А. Петровъ. —
Переничность Княжнина. — Обворъ произведеній Я. В. Княжнина. — «Дидона». — Титово
милосердіе. — Росславъ. — Владисанъ. — Владиміръ и Ярополиъ. — Софонисба. — Комедін. —
Опера: «Несчастіе отъ карети». — Другіе труды Княжнина. — Рукопись: «Горе моему отечеству». — Вадинъ. — Смерть Княжнина.

Expliquer l'homme c'est le faire aimer, c'est rattacher l'etude de la vie d'un homme à l'etude du coeur humain et de faire de l'histoire d'un individu un chapitre de l'histoire de l'humanité.

ъ лучахъ мирныхъ и сердечныхъ побёдъ 1791 года, января 14, сошелъ съ поприща русской словесности и человечества Яковъ Борисовичъ Княжнинъ, наставникъ словесности въ кадетскомъ корпусъ.

Яковъ Борисовичъ Княжнинъ родился 1744 года въ стънахъ древняго Пскова, на берегахъ ръки Великой.

Отъ зари жизни до пятнадцати лѣтъ онъ одушевлялся совѣтами и примѣромъ своего отца-наставника, а потомъ на берегахъ Невы обогащалъ себя новыми познаніями у Модераха, тогдашняго профессора академіи наукъ. Умъ его свыкался съ науками, а душа питалась и расцвѣтала поэзіей. Часъ-отъ-часу болѣе юный Княжнинъ сроднялся съ Метастазіемъ, Расиномъ, Галлеромъ и Геснеромъ. Два первые поэта пролагали ему поприще драматическое, а Галлеръ, пѣвецъ горъ Альпійскихъ, и Геснеръ, Өеокрить Швейцаріи, пробудили въ немъ тихую мечтательность. Воображеніе Княжнина любило ви-

тать по заоблачнымъ вершинамъ Альпійскимъ и романтическимъ долинамъ отечества Вильгельма Телля. «Еслибъ я не родился въ Россіи, говориль онъ, —то желалъ бы, чтобы Швейцарія была моею колыбелью». Галлеру подражалъ онъ въ стихотвореніи своемъ: Вечеръ, напечатанномъ въ Санктпетербургскомъ Вѣстникѣ, который издавалъ онъ вмъсть съ творцомъ Душеньки, и гдѣ помъстиль также нѣсколько идиллій Геснера.

Не довъряя одному влеченію природныхъ способностей, Княжнинъ приготовлялся къ поприщу словесности и терпъливымъ трудомъ, о чемъ свидътельствують переведенныя имъ, такъ-называемыми облыми стихами, трагедіи Корнеля и Вольтерова Генріада. Жаль, что на послъдній трудъ потерялъ онъ время, чернила и бумагу. Въ Генріадъ есть прекрасные стихи, по нъть искры жизни поэтической.

Съ знаніемъ нѣсколькихъ европейскихъ языковъ поступилъ Княжнинъ въ иностранную коллегію, гдѣ отъ юнкера до переводчика былъ для него одинъ шагъ.

Давнымъ давно сказано, что пути пылкой юноститакъ же непостижимы, какъ размашистый орлиный полеть въ долинахъ воздушныхъ и какъ следы корабля, разсекающаго валы морскіе: вскипять, исчезнуть, и снова запенятся. Кипела и юность нашего поэта. Неудивительно: такова судьба души пылкой и порывистой.

Съ поприща дипломатическаго судьба перевела Княжнина въ новый міръ. Фельдмаршалъ Разумовскій, полюбя ловкаго, расторопнаго юношу-красавца, переманиль его подъ знамена военныя, куда и поступиль онь въ чинѣ капитана. Міръ очарованій раскинулся передъ его глазами. Все лелѣяло его: онъ капитанъ почетный, онъ причисленъ къ дежурнымъ генераламъ. Сама Терпсихора учила его тому, что теперь называють граціозностію. А въ этой граціозности онъ не уступалъ въ стройныхъ танцахъ славному Пику, кориеею театральныхъ балетовъ въ царствованіе Екатерины, и который вмѣстѣ съ княземъ Потемкинымъ устраивалъ танцы на волшебномъ праздникѣ, данномъ императрицѣ въ чертогахъ таврическихъ.

Мудрено ли, что при такихъ блестящихъ достоинствахъ Княжнинъ безпрестанно переходилъ съ почетнаго дежурства на вечеръ, съ вечера на балъ, съ бала въ маскарадъ? Плывя тѣмъ берегомъ, гдѣ, напѣвая очаровательныя пѣсни, коварныя сирены заманивали въ смертныя сѣти, Улиссъ приказалъ себя крѣпко-на-крѣпко привязать къ мачтѣ, но и тутъ едва устоялъ отъ восхитительныхъ напѣвовъ; а Улиссъ былъ Омировъ мудрецъ: гдѣ же юношѣ устоятъ противъ напѣвовъ обольстительнаго міра? Попалъ и нашъ поэтъ въ тотъ кругъ, гдѣ, говоря собственными его словами, —

Фортуна, въ выборахъ слѣпая, Бумагою судьбу метая, Невинныхъ яростно разитъ: Игрою скрывъ приманки льстивы, Какъ Сфинксъ, опустошившій Онвы, Гаданьемъ къ гибели ведетъ

Княжнинъ, на бъду свою, очень твердо зналъ математику, а потому и въ ставкъ картъ пустился въ гадательныя исчисленія. Онъ не зналъ тогда, что въ рукахъ банкомета готовъ громовой отводъ противъ всъхъ гаданій понтера.

Само собою разумѣется, что при такихъ обстоятельствахъ кануло въ бездну кое-что изъ родоваго наслѣдства игрока-поэта; но изъ груди его не выпала ни одна искра прекрасной его души. Все въ ней уцѣлѣло. А разительнымъ этому доказательствомъ служитъ то, что въ этотъ бурный разгулъ страстей онъ сочинилъ первую свою трагедію. Дидону. Онъ читалъ ее Екатеринѣ. Императрица одобрила ее и желала видѣть на театрѣ¹). Въ честь ея гремѣли рукоплесканія въ обѣихъ столицахъ; на Петербургскомъ театрѣ Екатерина увѣнчала первый опытъ новаго трагика своимъ присутствіемъ; но скромность Княжнина была выше всѣхъ искушеній самолюбія, часто и невольнаго. Одинъ изъ его знакомыхъ, по окончаніи трагедіи, побѣжавъ къ нему, вслухъ закричалъ:

- Яковъ Борисовичъ-нашъ Расинъ.
- Молчи! возразилъ шепотомъ Княжнинъ: молчи, братецъ, а не то, если подслушаютъ такую ложь, то тебѣ ни въ чемъ не станутъ върить <sup>2</sup>).

Княжнинъ ни слова не говорилъ о Шекспирѣ; Сумароковъ зналъ англійскаго поэта и голландскаго трагика Фонделя и Лопе де-Вегу, и не шелъ по стопамъ Шекспира, даже и въ Гамлетѣ. Онъ былъ строгимъ наблюдателемъ трехъ Аристотелевыхъ единствъ: в ремени, мѣста и дѣйствія. И Княжнинъ подражалъ ему въ этомъ. Вътвореніяхъ ума человѣческаго существуеть одно только единство—единство мысли. Дивный Шекспиръ угадалъ эту тайну и, раскинувъ мысль на всю вселенную, движеть видимую природу и олицетворяеть страсти человѣческія. Есть легенда, что одинъ какой-то

<sup>1)</sup> Въ другой редакціи Записокъ С. Н. Глинки читаемъ: Княжнинъ отвъчалъ: "Не могу этого сдълать, я долженъ сперва представить ее А. П. Сумарокову, основателю Россійскаго театра, и узнать его мнёніе". Екатерина похвалила скромность его, и онъ съ трагедіей своей отправился въ Москву. Поступокъ Княжнина чрезвычайно польстилъ самолюбію Сумарокова, и онъ бывалъ у него каждый день.

<sup>2)</sup> По другой редавців эти слова пріятеля были произнесены посл'є окончанія съ блистательнымъ усп'єхомъ трагедіи Рославъ.

отшельникъ тысячу лѣтъ прослушалъ пѣніе райской птички, и ему этотъ рядъ десяти вѣковъ показался однимъ днемъ, однимъ часомъ, однимъ мгновеніемъ. Такимъ очарованіемъ дышатъ и Шекспировы трагедіи. У него годы превращаются въ часы, и онъ правъ: въ театръ ходятъ не исчислять, а забывать время. Но Сумароковъ и Княжнинъ надѣялись на другое очарованіе. Давно сказано: «голосъ любви—голосъ сердца, восхитительная гармонія душевная». И они были правы. У лицъ, дѣйствовавшихъ въ ихъ трагедіяхъ, былъ душевный голосъ, замѣнявшій всѣ подстановки того, что теперь называють театромъ на театрѣ. Вотъ что говоритъ Княжнинъ о силѣ душевнаго въ посланіи къ Граціямъ:

Безъ васъ

Актеръ себя предъ зрптелемъ ломаетъ, Героя двлаетъ дугой; А съ вами Гюсъ, подпора Мельпомены, Пріятная владычица сердецъ, Отъ нашихъ слезъ беретъ похвалъ вѣнецъ И чувствовать дая страстей премъны, То къ трепету, то къ плачу приводя, Плъниетъ всъхъ ея побъдой, въ грудь входя.

Гюсь, дъйствительно, была Мельпоменою французскаго петербургскаго театра. Мнъ было семнадцать лъть, когда въ первый разъ я видъль ее въ Альзиръ. Сильно волновалось сердце мое во время двухъ дъйствій; но когда въ третьемъ дъйствіи, почитая Замора убитымъ и взывая къ тъни его, она произнесла:

Le trait est dans mon coeur,

я думаль, что сердце вырвется у меня изъ груди, выбѣжаль изъ театра и за трепетъ душевный заплатиль горячкою. Вскорѣ потомъ встрѣтиль я эту драматическую очаровательницу въ Лѣтнемъ саду, и что же увидѣль? женщину небольшаго роста, лицо въ веснушкахъ... волосы золотистые. «Рима не было уже въ Римѣ!» И къ ногамъ этой драматической красавицы прикованъ былъ тотъ нашъ графъ-дипломатъ, который выбиль изъ рукъ Наполеона карту Европы, когда на гробѣ пожизненнаго консула предлагалъ опъ подѣлиться съ Россіей Европой 1).

Восхитителенъ, очарователенъ первый успъхъ поэта: новый міръ возникаеть въ очахъ его. Опъ слышить плески современниковъ, онъ слышить и вдали плески будущаго; онъ начинаетъ жить и во вре-

<sup>1)</sup> Графъ А.И. Мирковъ. Наполеонъ, взявъ въ руки карту Европы, сказалъ русскому послапнику: Je trace la ligne de l'Europe comme le pape a tracé la ligne de demarcation de l'Amerique: moitié à la France; moitié à la Russie, а нашъ русскій послапникъ возразвлъ тыхъ, о чемъ мы сказали.

мени, и въ потомствъ. Но Княжнинъ не удовольствовался торжествомъ своимъ на петербургскомъ театръ; съ пальмами драматической славы своей, съ береговъ Невы, поспъшилъ онъ на берега Москвы-ръки къ отцу русскаго театра, къ А. П. Сумарокову. Какое свиданіе и въ какое время! Тогда еще драматическая поэзія была, такъ сказать, новою гостьею въ нашемъ отечествъ, а на поэта смотръли какъ на какое-то существо необыкновенное.

— Я виновать передъ вами, сказалъ Княжнинъ Сумарокову: — мнѣ надлежало до представленія трагедіи моей отдать ее на вашъ судъ; но я неосторожно поторопился прочитать ее нѣкоторымъ моимъ пріятелямъ. Молва о Дидонѣ дошла до слуха императрицы, и она требовала, чтобъ ее сыграли, между тѣмъ, какъ я переписывалъ трагедію мою для васъ, отца нашего русскаго театра.

Не нужно говорить, съ какимъ восторгомъ обняль Сумароковъ юнаго соперника своего! Вольтеръ сказалъ:

Qu'il est grand, qu'il est beau de se dire à soi même: Je n'ai point d'ennemis, j'ai des rivaux que j'aime; Montrez moi mon rival, et je cours l'embrasser.

Вольтеръ какъ-будто высказалъ въ этихъ стихахъ сердце Сумарокова: онъ охотно отдавалъ справедливость каждому изъ современниковъ своихъ. Въ другомъ мѣстѣ я представлю разительныя свидѣтельства о томъ, что онъ никогда не былъ врагомъ нашего Холмогорскаго генія. Ихъ ссорили завистники; но Сумароковъ осыпалъ цвѣтами и гробъ Ломоносова. Предполагаютъ также какую-то гордость въ Сумароковѣ, и это несправедливо. Его величали именемъ великаго современники, а онъ самъ никогда не возводилъ себя на эту пышную чреду; онъ даже не почиталъ себя и безпримѣрнымъ поэтомъ.

А воть и доказательство.

Трудится тоть вотще,

Кто разумомъ своимъ лишь разумъ заражаетъ;

Не стихотворецъ тотъ еще,

Кто только мысль изображаетъ,

Холодную имъя кровь.

Но стихотворецъ тотъ, кто сердце воспаляетъ

И чувствіе изображаетъ,

И кто умълъ воспъть царицу музъ, любовь.

Парнасскимъ жителемъ назваться я не смъю;

Но сладости любви и чувствовать умъю.

Такъ говоритъ Сумароковъ въ стихотвореніи своємь подъ заглавіємъ: Недостатокъ изображенія. Онъ убъждень быль, что и самое живое слово человъческое едва-ли можеть выразить полноту движеній сердца. А гордость, въ которой напрасно его упрека-

ють, называль онъ «язвою и занозою душевною» <sup>1</sup>). Княжнинъ такого же быль мнёнія. «Гордость, говорить онъ, огромная вывёска самой мелкой души».

Но обратимся къ нашему повъствованію.

Думаль ли Сумароковъ, обнимая въ первый разъ Княжнина, что онъ въ лицѣ его обнимаетъ будущаго своего зятя—это его тайна. Но то вѣрно, что онъ такъ же восхищенъ быль привѣтствіемъ Княжнина, какъ и Геродотъ, отецъ греческой исторіи, когда при плескахъ Олимпійскихъ юный Оукидидъ подарилъ его тѣмъ, что дороже всѣхъ рукоплесканій—слезами душевнаго восторга.

Вруча трагедію свою Сумарокову, Княжнинъ сдѣлался въ домѣ его ежедневнымъ гостемъ. Чрезъ нѣсколько дней съ робостію спросиль онъ у Сумарокова, какъ показалась ему его трагедія? Сумароковъ отвѣчаль, что онъ снова перечитываеть Энеиду и Дидону Лефрана Помпиньяна, чтобы высказать основательно мнѣніе свое. Но вскорѣ нашъ поэть забылъ трагедію и какъ будто отыскиваль въ себѣ самого себя. Одна изъ дочерей Сумарокова была въ замужествѣ за графомъ Головинымъ, а другая, цвѣтя умомъ и красотою, ожидала еще суженаго, и этотъ суженый былъ Я. Б. Княжнинъ. Съ поэзіей музъ въ душѣ его откликнулась и поэзія любви. То же было и въ сердцѣ юной дочери Сумарокова. Часто казалось влюбленному поэту, будто въ глазахъ ея онъ вычитываеть то, что Дидона говорила Энею:

Одинъ твой взглядъ, твой вздохъ и слово устъ твоихъ Долгъ сердца моего.

Часто и онъ порывался выговорить:

Кто можеть такъ любить, какъ я тебя люблю? Все нахожу въ тебѣ!..

Но чрезвычайная скромность Княжнина оковывала уста его робостію. А любовь душевная, любовь, какъ будто изъ завѣтной храмины судьбы переходящая въ сердце, и безъ робости боязлива. Могущественное, сильное ея стремленіе то вѣрить, то надѣется, а то, увлекаясь порывами сомнѣнія, страдаеть и на порогѣ счастія; по это страданіе для души поэтической — блаженство. Княжнинъ это чувствовалъ и выразилъ въ прекрасныхъ стихахъ, дышащихъ и вдохновеніемъ Сафы, и сердечнымъ словомъ нашего поэта. Вотъ они:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. полное собраніе сочиненій Сумарокова, томъ Х.

Что я, ты чувствуещь и то же? Не видя, алчу зрять тебя; Узрявь, забвеніе себя Стократно памяти дороже Объемлеть душу, чувство, умъ. Въ тревогв нажной сладкихъ дунъ Душой твои красы лобваю; И вровь то мерзнеть, то кипить, И самъ себя тогда не знаю. Мы сердцемъ лишь тогда живсмъ, Какъ сердце чувствуемъ въ другомъ.

Это было воспоминаніе. А что кип'єло въ душ'є поэта въ настоящемъ, въ тіє дни, въ тіє мічовенія, когда безмолвная любовь порывалась высказаться! Истомленный страстію, онъ открылся пріятелю своему Федору Григорьевичу Карину, пламенному любителю словесности и искусствъ. Каринъ взялся быть посредникомъ и полетіль къ Сумарокову. У творца Семиры страсть любви была жизнію его жизни. Страдальцы угадывають сердце благотворительное; а кто живеть любовью, тому и въ другомъ пе трудно разгадать тайну любви.

Сумароковъ сказалъ Карину, что и онъ, и дочь его уважають умъ и душевныя качества Якова Борисовича, и что онъ радъ увѣнчать взаимную ихъ склонность. Стремительное нетерпѣніе нашего поэта равнялось порывамъ его любви. Едва вошель Каринъ, онъ вскричалъ: «Жизнь или смерть?» Каринъ отвѣчалъ ему стихами изъ Дидоны, съ нѣкоторою перемѣною:

Се день уже насталь, желаемый тобою; Дидона перстень свой Энею отдасть, И ваши бракъ сердца на въки сопряжеть.

Въ тотъ же день голосъ высказалъ все той, къ кому оно горѣло. А Сумароковъ, съ восторгомъ соединяя два сердца, достойныя одно другаго, надписалъ на рукописной Дидонѣ:

> Мы не въ равной доль: Я тебь инла; а ты-стократь инъ боль.

И съ этою надписью поручиль невъстъ возвратить жениху трагедію, которую умышленно продержаль цълый мъсяць, дожидаясь того, что предвидълъ.

Въ это время Сумароковъ былъ на высшей степени своей литературной славы. 1767 года, при собраніи депутатовъ изъ всёхъ предёловъ обширнаго нашего отечества, проявилось и начало оживлять-

ся все то, что онь высказаль Екатеринь въ словь, въ которомь предъявиль душу ея Наказа. Въ то же время быль онъ въ перепискъ съ философомъ Фернейскимъ, и трагедіи его вънчались рукоплесканіями и слезами и на театрахъ двухъ столицъ, и на театрахъ народныхъ. Его Хоревъ сблизиль народный духъ съ дворомъ и обществомъ большаго тогдашняго свъта. Это его лавръ: ему одному удалось сблизить такія различныя области быта человъческаго. Въ моихъ Очеркахъ жизнии сочиненій А. П. Сумарокова, которые выйдуть въ непродолжительномъ времени, читатели увидять, какъ быстро, черезъ одинъ годъ, то-есть, 1769 года, грозною тучею затуманилась его счастливая звъзда. А по слъдующимъ стихамъ можно судить о душевномъ его страданіи:

Всѣ мѣры превзопла теперь моя досада; Ступайте, фуріи, ступайте вонъ изъ ада, Грызите жадно грудь, сосите кровь мою! ').

Разскажу здёсь и о Өедөре Григорьевиче Карине, бывшемъ сватомъ у Княжнина. Я познакомился съ нимъ въ то уже время, когда отъ семи тысячъ душъ у него оставалось только три тысячи; когда за роскошный разгуль молодости въ старости платиль онъ тяжелую дань докучливой подагръ. Въ цвътущіе годы жизни своей онъ не уступалъ въ пышности сатрапамъ древней Персіи. Да и что тогда было въ Москвв! Улицы ея были блестящимъ маскарадомъ, кареты летали великолепными цугами; на запяткахъ гайдуки исполинскіе; по сторонамъ кареть скороходы, порхавшіе зефирами, въ шелковыхъ чулкахъ, даже и въ трескучіе морозы. Кровь, видно, была горячее. А псовая охота! — цълое разноцвътное войско. Что-за псари! что-за ловчіе! Сколько тянется фуръ со всёми прихотями застольными! Гдв же все это? Правду сказаль Тацить, что «не оть каменныхъ стънъ зависить душа городовъ». Все приведенное здъсь съ избыткомъ было у юнаго Карина. Но я, повторяю еще, познакомился съ нимъ на западъ его дней. Въ домъ у него кипъла еще чаша пиршественная, но въ сердце гибздилась змея, которая за разладъ семейный ссорила его съ человъчествомъ. Онъ любилъ меня за страсть мою къ словесности; неръдко утолялъ я гиввные его порывы, и онъ, вынудивъ у меня скучный присъсть для моего портрета, написаль къ нему следующе стихи:

> Младаго Глинку зримъ лица сего въ чертахъ; Сей юноша, блистающій ученьемъ, Умомъ и просвъщеньемъ, Поэтъ и пламень льетъ въ стихахъ. Что жъ будетъ въ зрълыхъ онъ лътахъ?

Я подписаль подъ стихами: Ничто.

<sup>1)</sup> Полн. собр. соч. Ч. ІХ.

Хотя Я. Б. Княжнигь и не слишкомъ надѣленъ былъ дарами своенравнаго счастія, однако и онъ, ставъ семьяниномъ, жилъ въ Петербургѣ открытымъ домомъ и былъ душою своего общества. Однажды обѣдали у него великолѣпный князь Таврическій и Каринъ. Остроты сыпались аттическою солью, и князь Потемкинъ не всегда сидѣлъ, заключась въ глубокую думу и грызя ногти. Развеселясь въ гостепріимной бесѣдѣ и оборотясь къ юному Адонису Карину, онъ сказалъ:

Ты, Каринъ, Райскій кринъ; Ты дилеи Намъ милъе! Многихъ умниковъ умиъе, И весеннихъ дией яснъе.

Каринъ не ходилъ въ карманъ за словами; за привъть онъ тотчасъ отмахнулъ привътомъ:

Не Каринъ— Райскій кринъ, Ты всіхъ розъ для насъ алісе И милісе всіхъ цвітовъ; Въ битвахъ ти—громовъ страшнісе, А съ друзьями—весь любовь!

Спросишь невольно: гдѣ все это? Въ воспоминаніи старика, отвічаеть Княжнинъ; и воть что онъ говорить:

О память! прежнихъ дней пріятныхъ, Пронивни въ томну, слабу имсль И прежнихъ случаевъ превратныхъ Прошедшихъ радостей исчисль. Когда весна моя блистала, Сбпраль я майскіе цвіты; Душа какъ роза расцветала, Не внавъ, что горесть, что бъды. Вывало съ милою Авророй Встрвчаль я первый Осбовь въездъ, И въ мысли восхищенной, новой Сіяль, какъ искра въ сонмѣ звѣздъ, Бывало-ранних птичекъ пвиье И громкой голосъ соловья. Шумъ водопадовъ, ихъ стремленье Внималь съ живвишимъ чувствомъ я, Бывало-пляски, хороводы Веселыхъ добрыхъ поселянъ, Гдв безъ искусства видъ природы Для блага общаго выъ данъ, Меня въ младенчествъ питали; Я съ ними радости делиль; Ръзвились, пъли и играли: Кто прожиль такъ, тотъ прямо жилі.

Воть какъ описываеть Княжнинъ отроческія свои л'єта, проведенныя на берегахъ ръки Великой, въ кругу трудолюбивыхъ поселянъ. Тутъ самъ Княжнинъ всего себя высказалъ. И на поэзію, и на прозу у насъ, какъ и вездъ, есть какая-то мода, но, несмотря на всъ превратности различныхъ мнвній, доблести душевныя пикогда не теряють своей цены. Воть неотъемлемая собственность Кияжнина. Его любиль и посъщаль князь Потемкинь, но Яковъ Борисовичь никогда въ немъ не искалъ, а самъ всегда былъ готовъ на услуги другимъ. Баснописепъ нашъ Иванъ Андреевичъ Крыловъ, окончивъ воспитаніе въ Тверскомъ училищь, прівхаль въ Петербургь круглымъ сиротой. Княжнинъ далъ ему пріють въ своемъ дом'в и первый открыль ему поприще тогдашней словесности, но онъ объ этомъ никогда не говориль. Ознакомясь съ Петербургомъ, Крыловъ оставилъ Княжнина и шутливымъ перомъ, въ комедіи своей Тараторъ, описаль въ смъщномъ видъ домашній быть своего хозяина. Онъ жилъ человъколюбіемъ и ясными душевными воспоминаніями. Онъ не вспоминаеть ни о пирахъ роскошныхъ, ни о собраніяхъ блестящихъ; онъ не вспоминаетъ даже и о торжествахъ своихъ драматическихъ. Заря жизни была бытіемъ его души; и по привычному чувству любви къ человъчеству, онъ у себя въ домъ не могъ видъть печальнаго лица. Часто случалось съ нимъ, что въ дождливую погоду, взявъ денегъ, чтобы отправиться на дрожкахъ въ кадетскій корпусъ, гдв онъ быль учителемъ словесности въ старшемъ возрасть, онь отдаваль тё деньги бёдняку-просителю или слуге, который или по какой-либо причинь, или и умышленно, казался печальнымъ. «На, братецъ! говорилъ онъ: будь повеселъе!». И въ корпусъ, на каоедру словесности приходиль въ скромномъ сюртукъ, запрысканномь дождемь. «Что такое добродьтель?» говорить Лабрюерь. — Человъколюбіе. «А что такое человъколюбіе?» Онъ же отвъчаеть: «Первая душевная добродътель». И потомъ прибавляеть: «Счастливцы свъта! вы, которыхъ судьба осыпала всеми дарами своими! не замки сооружайте — сооружайте памятники благодьтельные: когда следы вашихъ покольній затеряются въ книгь знаменитостей, вась вспомнять, если и вы помнили, что одно добро безсмертно».

Къ числу прекрасныхъ душевныхъ качествъ Я. Б. Княжнина принадлежить безпристрастная его любовь къ отечественной словесности. Охотно отдавалъ Яковъ Борисовичъ справедливость другимъ и радовался уснъхамъ отечественной словесности. Всъмъ извъстенъ Петровъ, другъ юности Карамзина, съ которымъ сей послъдній началъ свое литературное поприще въ Дътскомъчтеніи, издававшемся Н. И. Новиковымъ. Осыпая гробъ его цвътами, Карамзинъ назвалъ его Агатономъ; этотъ другъ нашего исторіографа былъ

пріятелемъ Княжнина и показываль ему всё письма, получаемыя отъ русскаго путешественника. Въодинъ свой приходъ въ кадетскій корпусъ Яковъ Борисовичь, перечитывая ихъ намъ, съ восторгомъ сказалъ: «Привътствую русскую словесность съ новымъ писателемъ. Юный Карамзинъ создаеть новый, живой, одушевленный слогъ и проложитъ новое поприще русской словесности». Любилъ и Карамзинъ Княжнина; особенно нравилось ему изъ сочиненій Якова Борисовича посланіе: Отъ дяди стихотворца риемоскрина. Никто изъ нашихъ писателей не уважаль трудовъ земледъльцевъ болье Княжнина.

Воть его слова:

Почтенъ питатель смертныхъ рода!
На нивы тучныя спѣмитъ;
Чтя трудъ его, сама природа
Согбенны класы золотитъ.
Онъ смертныхъ жизнь съ полей сбираетъ
И униженье презираетъ,
Чѣмъ пышность гордая претитъ
Его полезнѣйшей заботѣ;
Въ священой рукъ его работѣ
Блаженство міра состоитт.

Съ такимъ же чувствомъ цѣнилъ онъ и услуги домашнихъ людей своихъ: никто изъ нихъ не слыхалъ на себя окрика и не погоревалъ отъ него. Въ жизни его были черты достойныя Плутарха и Ж. Ж. Руссо.

По свойству души своей, воть какъ онъ въ Толковомъ словар в опредъляетъ уваженіе. «Уваженіе», говорить онъ, «раздълено по состоянію богатства». Но онъ во всѣхъ рѣчахъ, говоренныхъ имъ въ Академіи Художествъ и въ корпусѣ, доказывалъ, что истинное достоинство человѣка заключается въ немъ самомъ. Въ томъ же словарѣ онъ называетъ исторію архивомъ тщеславія. Это не совсѣмъ справедливо. Исторія оказываетъ часто пагубныя слѣдствія тщеславныхъ замысловъ, но правда и то, что эти уроки иногда вѣтеръ разносить, и если смотрѣть на исторію, какъ на хронологію неудачныхъ царствованій и на заблужденія народовъ, оно можеть быть и справедливо. Тамъ же, говоря о чернильницѣ, онъ сказалъ: «чернильница—малая причина большихъ дѣйствій». Туть почти вся исторія XVIII столѣтія отъ 1713 до 1788 года.

Въ Отечественных запискахъ» 1840 года Княжнина сопричислили къ какимъ-то труженикамъ. И я готовъ назвать
Я. Б. труженикомъ; но въ чемъ? Въ неустанномъ стремленіи къ подвигамъ добра и къ благу общественному, во время служенія своего
при Иванъ Ивановичъ Бецкомъ. Дай Богъ, чтобы такихъ тружениковъ у насъ было побольше!

Пушкинъ въ Онфгинф своемъ называетъ Княжнина переимчивымъ. Согласенъ. Но то, что онъ перенималъ отъ другихъ, все то выражено творческимъ русскимъ словомъ.

Напр. Вейссе говорить:

Ohne Glud in unfern Tagen, Sielt Bernufst und Klugheit nicht; Glud fährt auf einen gold'nen Wagen, Wer vernünftig ju Füßeu triegt.

А воть какъ Княжинъ это перевель:

Счастье строить все на свѣтѣ, Безъ него—куда съ умомъ? Счастье ѣдетъ и въ каретѣ, А съ умомъ идетъ пѣшкомъ.

Въ посланіи Ты и Вы, Княжнинъ подражаль Вольтеру, но какъ?—онъ оживляль тамъ чувствомъ, гдѣ поэтъ Фернейскій шутилъ.

Напр. Вольтеръ говорить:

Ah! madame, que votre vie D'honneurs aujourd'hui si remplie, Différe de nos doux instans! Le large suisse à cheveux blancs, Qui ment sans cesse à votre porte, Philis! est l'image du temps, Il semble qu'il chasse l'escorte Des tendres amours et des ris.

# А у Княжнина:

Въ восторгахъ нашихъ я и ты, забывъ весь свётъ, Мы думали, что насъ счастливъй въ свъть нътъ. И въ самомъ деле такъ! Кто могь быть насъ блаженней; И чемь же генераль въ веселіи отменней? Отмінній? быть нельзя; безмірно виже насъ. Не по природъ онъ, по этикету васъ Любя, нахмуряся къ вамъ важно подступаетъ. Утвхи, смехи прочь и игры отгоняетъ. Бояся знатность онъ и блескъ свой уронить, Онъ можетъ ин васъ такъ, какъ я тебя любить. Превосходительствомъ природу отягчая, И въ сердцъ гордость онъ съ любовью къ вамъ мъщая, Васъ любить, помня то, что онъ и генераль; А я тебя любя, себя позабываль, Всв были чувствія, вся мысль полва тобою, И весь я занять быль лишь Лизою одною. Тобою самивать все, тобой на все взираль, Тобою жиль, твониь дыханіемь дышаль...

#### И потомъ:

У насълишь только два часа бывали въ сутки: Одинъ чтобъ вивств свётъ и время забывать; Другой—не видася, увидеться желать. Туть все чувство, вся тайна, вся поэма любви!

Заглавіе сказки своей: Попугай Княжнинь заимствоваль у Грессета, но весь русскій разсказь его. И какой разсказь! Послушаемь. Старушка и прекрасная дочь, въ разлукъ съ сыномъ, бывшимъ въ полку, купила попугая и ревностно занимается его воспитаніемъ.

И поэть говорить:

Большое дело воспитанье! Ласкаемъ и любимъ заморской кавалеръ. Какъ вравиться даваль и щеголямь примъръ. Его предестно лецетанье, Пристойно вавсегда, Не допускало никогда Техъ словъ, которыя стыда наводять краску. Въ бесъдахъ, ласкою платя за ласку, Красавицамъ кричалъ: je vous adore! Цалующимъ: цалуй меня encore; Старушвамъ: Ну, подите съ Богомъ! Воть такъ-то отвъчаль разумникъ разнымъ слогомъ. Подобно, Цесарь вдругь и самъ писалъ, И сказываль другимъ совствъ иныя строки, Тавъ и Жако свои вывазываль уроки. Мать съ дочерью въ награду за труды Свой врван полонъ домъ всечасно. Знакомства новыя, и всё несуть плоды Конфеты, сухари, бомбонъ-какъ все преврасно! Катается Жако, какъ въ маслъ сыръ-И всявой день такой же пиръ, Какой откупщики дають боярамъ редко, Однако жъ мътко.

Повторяю еще: Пушкинъ называетъ Княжнина переимчивымъ; но развѣ и его Онѣгинъ не откликается родствомъ съ Чайльдъ-Гарольдомъ? Байронъ говоритъ: «Переводя, отважною грудью завоевывай духъ писателя», а нашъ А. П. Сумароковъ сказалъ:

Не мнн, переводя, что смыслъ въ творцѣ готовъ: Творецъ даетъ намъ мысль, но не даетъ намъ словъ.

Сущая правда! Въ чемъ же состоить тайна поэзіи и прозы? — Въ живомъ сочетаніи словъ своего природнаго языка. Жуковскій, Пушкинъ и другіе наши поэты тымъ же говорять языкомъ, какимъ и мы, люди обыкновенные; но отъ чего же изъ поэзіи ихъ переливается и въ слухъ, и въ душу какая-то непостижимая сладость? — Оттого, что въ сочетаніи словъ отыскали они жизнь души, сердца и мысли. Въ греческой антологіи Венера говорить: «Вулканъ и Марсъ меня видали, но гдѣ видалъ меня Пракситель?» Гдѣ? Въ творческой мысли своей, и рѣзцомъ своимъ вывелъ изъ мрамора изумительную прелесть. Въ мысли олицетворилъ сперва Пракситель свое произведеніе, а потомъ представилъ его взорамъ. То же дѣлають и

чародъи-поэты: они словами олицетворяють свою мысль, движение своей души и сердца, и потомъ передають намъ, въ нашемъ общемъ словъ, свои вдохновения. Такъ поступалъ и Княжнинъ. Скажутъ, что нъкоторыя изъ красокъ его поблекли. А много ли живописцевъ слова человъческаго устояли противъ грознаго напора времени?

Взглянемъ теперь на полный объемъ произведеній Княжнина. Первымъ его драматическимъ опытомъ была трагедія Дидона. Основа ея въ Энеидъ Виргилія; но это основа лживая, а потому и всъ драматическія Дидоны неудачны. Виргилій представляеть, что Купидонъ, въ видъ Асканія, юнаго сына Энея, ръзвясь на колънахъ Дидоны, воспламеняеть въ ней жаръ страсти къ Энею. Я сказалъ въ моей Сумбекъ:

Кто, кром'в сердца, дасть любви уставъ, законь?

и это справедливо не оть того, что мое, но оть того, что и природа то же скажеть. Истина необходима и въ любви. Древніе, какъ будто мимо души человъческой, все относили къ какому-то внъшнему вліянію. Добрый Жанъ-Жакъ Руссо говорить, что «онъ даль бы юному Эмилю, когда онъ достигнеть леть семнадцати, для развитія чувствительности его, прочитать четвертую тетрадь Энеиды». Но тамъ не любовь, а изступленіе страсти. И Руссо въ Новой Элоизъ своей, выдумывая любовь, въ лицъ Сенъ-Пре говорить: «Могущество небесное! ты дало мий душу для ощущенія скорбей; дай мив другую душу для чувствованія блаженства». Это любовь по воображенію. А разв'в Шекспиръ не выдумываль любви въ Отелл в и въ Жюльет в и Ромео? Неть! онь не умствоваль, а изображаль природу; онъ изображаль въ Отелл в борьбу ухищренія коварнаго Яго съ пылкою и порывистою душою легковърнаго супруга; и въ Жюльетв и Ромео представиль двухь юныхь, восхитительныхъ любовниковъ, отягченныхъ враждебною ненавистію отцовъ своихъ. Тутъ душа, тутъ голосъ природы! Впрочемъ, въ трагедіи Княжнина русскій трагическій слогь высказывается уже съ большею зрвлостію.

Титово милосердіе заимствовано Княжнинымъ изъ Метастазія. Княжнинъ самъ читаль ее въ кадетскомъ корпусѣ. Я быль въ числѣ слушателей, и теперь повторю съ Сен-Ламберомъ:

Ужь соловей умолкъ, но слышу пъснь его.

Изъ нъмецкихъ писателей любилъ онъ особенно Геснера и перевель нъсколько его идиллій, напечатанныхъ въ С.-Петербургскомъ Въстникъ. «Какъ счастливъ Геснеръ!» говорилъ онъ: «кисть его оживляла прелести рожныхъ долинъ, и онъ былъ нъжнымъ сыномъ природы».

Часто, очень часто перелеталъ Кияжнинъ мыслію подъ небосклонъ древней Гельвеціи, гдѣ новый Өеокрить дышалъ горнымъ воздухомъ страны живописной п обильной папоминаніями родной славы.

«Я люблю древнюю Гельвецію, — говориль Княжнинь, — люблю Геснера, и если бы не родился въ Россіи, то желаль бы быть его соотечественникомъ. Въ идилліяхъ его все дышеть жизнію золотаго вѣка».

Третія трагедія Княжнина—Росславъ. Усиливаясь исторгнуть изъ души Росслава тайну, гдѣ скрывается Густавъ Ваза, будущій избавитель Швеціи, кровожадный Христіернъ, говорить Росславу:

Чтобы не трепетать, кто ты таковь?

Росславъ.

Я Россъ.

Христіериъ.

Ты плённикъ дерзостный, ты рабъ мой!

Росславъ.

Тотъ свободенъ,

Кто, смерти не страшась, тиранамъ не угоденъ.

Христіериъ.

Чего желаешь ты, скажи?

Росславъ.

Чего? Престола.

Христіернъ.

Умри, злодъй! Мое терпънье истребя, Надежду на кого взлагаешь?

Росславъ.

На себя.

Восхищенные зрители съ торжественными рукоплесканіями вызывали поэта, и это было началомъ вызововъ сочинителей драматическихъ. Скромный Княжнинъ отъ гремѣвшихъ кликовъ опрометью бѣжалъ изъ театра, но вызовъ продолжался. Дмитревскій, игравшій Росслава, вышелъ и сказалъ: «М. Г., сочинителя нѣтъ въ театрѣ; но голосъ вашъ, столь для него лестный и перешедшій и въ мое сердце, передамъ ему съ чувствомъ благодарности за тотъ торжественный вызовъ, которымъ вы увѣнчали его». Загремѣли повыя рукоплесканія. А Княжнинъ ожидалъ Дмитревскаго въ домѣ его. Едва увидѣвъ, онъ бросился его обнимать и съ восторгомъ воскликнулъ: «Счастливъ Княжнинъ, что ростися современникомъ Дмитревскаго: ему, а не себѣ обязанъ онъ торъ твомъ Росс лава».

Въ трагедіи Владисанъ оу істи откликается Вольтерова Ме-

ро па. Разнесся слухъ, будто бы Владисанъ погибъ въ сраженіи. Витозаръ, главный вельможа, утішая Пламиру и сына его, преклоняеть па свою сторону вельможъ славянскихъ. Рабольпнымъ поклоненіемъ изъявляють они покорность свою Витозару; а Пламира восклицаеть:

О, малодушные! подъ иго укловенны, Вы слабыхъ удручать лишь только дерзновенны, Безъ чести, безъ души, народныя главы, Для счастья своего велики только вы!

Въ Владисан в есть отчасти и нынвшній романтизмь, и театръ въ театръ. Славянскій князь является въ одеждв горестнаго странника въ той самой области, гдв владычествоваль и гдв прослыль убитымь. Онъ видить надгробный памятникъ, воздвигнутый ему любовью печальной супруги. Наконецъ, къ величайшей скорби своей видить супругу и сыпа, утвененныхъ наглою силою вельможи. Казалось, какъ бы всему этому не двйствовать на сердце? Но я въ молодости моей два раза на театрахъ двухъ столицъ видвлъ представленіе этой трагедіи, и она нисколько не волновала души моей. А отчего? Оттого, что, когда идешь смотрвть ее, въ памяти не оживляется никакое воспоминаніе. Герцогъ Мальборугъ, извъстный и по военному своему поприщу, и по пъсни, громкой его именемъ, говорилъ: «Я въ трагедіяхъ Шекспира учусь англійской исторіи». Онъ могъ бы еще прибавить: «и развитію страстей въ истинъ исторической». Сочиняя Владисана, Княжнинъ забылъ свой стихъ:

## Воспоминаніемъ жпветъ душа моя.

Владиміръ и Ярополкъ—отчасти подраженіе Расиновой Андромахѣ. Въ ней много сильныхъ, великолѣпныхъ и сердечныхъ стиховъ. Въ ней поэтъ однимъ стихомъ выразилъ то боевое удѣльное междоусобіе, когда, по словамъ сочинителя Слова о полку Игоревѣ: Жизнь земли русской гибла въ распряхъ князей. При Княжнинѣ не былъ отысканъ этотъ памятникъ нашей старины; онъ, по собственному вдохновенію, сказалъ:

Россію русскій князь Россіей истребляль.

Послъдняя трагедія Княжнина Софонисба, заимствованная у Триссино и у подражателя его Лоре. И въ ней также есть сильные стихи. Напр. Масинисса, истомленный и насиліемъ римлянъ, и тоскою жизни, обращаясь къ богамъ, восклицаеть:

О боги лютые! коль живнь моя вашь дарь, Возьмите вы его: я имь себя терзаю, Я сей несчастный дарь вамь нынь возвращаю.— Возьмите вы его!.. Пусть римляне живуть, Въ злодъйствахъ счастивы, пускай несчастныхъ рвуть

Подражаль Княжнинь въ трагедіяхь классикамь европейскимь, то же дълалъ и въ комедіяхъ. Но и въ нихъ слово русское-его; это главное дъло. Говорили и Мольеру, что онъ береть у Плавта и Теренція, а онъ возражаль: «Гдв нахожу хорошее, то почитаю своимъ». О Хвастун в я скажу только, что онъ отчасти заимствованъ изъ Детуша, но приноровленъ къ русской современности. Не посъщая театра около тридцати лътъ, не знаю, часто ли его играютъ; но кто видель въ Полисте Черникова и Сандунова, тоть верно и теперь поблагодарить Княжнина за это лицо. Комедія его Чудаки также отчасти заимствована у Детуша и Мольера. Въ оперъ: Сбитеньщикъ, Степанъ выведенъ на степень Фигаро Бомарше; но въ немъ нъть ни одного галлицизма. Онъ зоркимъ русскимъ взглядомъ присмотрълся къ быту житейскому: знаеть всв его продълки. дъйствуеть, какъ опытный жилецъ міра продълокъ. Въ Сбитеньщик в слышны отголоски и изъ Мольеровой III колы Мужей; но Волдыревь, Оаддей и Власьевна — собственныя лица нашего автора; сверхъ того и главная, основная мысль принадлежить Княжнину. Онъ хотъль доказать, что есть люди, думающіе, будто глупость и безсмысліе необходимы для безусловнаго повиновенія. Такъ мечталь Волдыревъ, опекунъ Паши, и, выходя изъ дома, оставленнаго имъ подъ надзоромъ ненавистныхъ невъждъ, онь, съ важностію таинственныхъ мудрецовъ древняго Египта, говорить: «Глупый человъкъ гораздо лучше остряка: все дълаеть върно и точно, что ему прикажеть хозяинь. Умъ надобень тому, кто повельваеть, а кто исполняеть приказанія, тому надобна глупая точность»! Такъ разсуждаль Волдыревъ и черезъ глупцовъ попаль въ цехъ простофиль. Княжнинь, подъ шутливою личиною Сбитеньщика, разрешиль задачу, въ семнадцатомъ стольтім предъявленную Боссюетомъ, а въ восемнадцатомъ-Суворовымъ. «Здравый смыслъ, сказалъ Боссюетъ, «управляеть свётомъ» 1). А Суворовъ говорить: «Точность въ одномъ Богь; въ дълахъ же человъческихъ нужно теченіе». Вслъдствіе этого правила, отдавая приказанія (особенно въ Италіи), онъ прибавляль: «Я говорю: иди вправо, а ты, по направленію непріятеля или по какой-нибудь удобности увидя, что нужно идти влево -- иди: v тебя есть и свой смысль».

Острыя комическія шутки Княжнина и теперь еще откликаются. Разговаривая со мною о Княжнинь, одинь изъ новых комиковъсказаль: «Хвастунъ его дышеть веселостью». Прибавляю и отважностью. Намекая о быстромъ возвышеніи нькоторых в временщиковъ и о вліяніи ихъ на тогдашнее общество, онь рызко означиль это

<sup>1)</sup> C'est le bon sens qui gouverne le monde.

стихомъ Помута, который, хвастая мужественною силою Верхолета, говорилъ Простодуму:

«Онъ врютить въ канцлеры на васъ освиръпъвъ!»

С...вандъ сказалъ, что письма Севинъи суть лучшая исторія двора Людовика XIV и великолъпнаго, и страпнаго, что нъкоторыя драматическія произведенія восемнадцатаго въка суть исторія нравовъ того времени. Къ числу ихъ принадлежить опера Княжнина: Несчастіе отъ кареты.

Не заботясь о своей личности, Княжнинъ на ряду съ Фонвизинымъ не потакалъ дурачествамъ своего вѣка. Но онъ былъ смѣлѣе въ своихъ комедіяхъ. Фонвизинъ въ Недорослѣ представилъ баловня въ семьѣ Скотининыхъ, а въ Бригадирѣ—баловня скупой бригадирши, который былъ шутомъ въ Парижѣ и шутомъ возвратился въ семью свою и былъ соперникомъ батюшки своего въ волокитствѣ за полумодною совѣтницею. Это только смѣшно; а Княжнинъ прямо мѣтилъ въ большой свѣтъ въ оперѣ своей Несчастіе отъ кареты.

Господинъ Фирюлинъ и супруга его, побывавъ въ Парижѣ, на яву и во сит бредять о модахъ. Наступаеть праздникъ, изъ Парижа привезена новая карета. Денегь нъть, нъть урожая, но есть крестьяне, годные въ рекруты. Фирюлинъ приказчика своего Клима переименовываеть Клеманомъ и за эту переименовку требуеть, чтобы, во что ни стало, онъ досталь бы денегь для покупки кареты. Лукіанъ, ловкій слуга, жившій нікогда въ городі, влюблень въ Анюту, которая приглянулась и приказчику. Лукіана хватають, оковывають и обрекають въ жертву за модную карету. Къ счастію, на ту пору въ деревн'в случился господскій шуть Аванасій. Узнавь, что Лукіанъ кое-какъ налетомъ нахваталъ несколько французскихъ словъ, онъ берется выручить его изъ бъды и врютить въ бъду приказчика. Сдъланъ договоръ и, какъ водится, скръпленъ задаткомъ. Модные помъщики нагрянули въ деревню. Лукіанъ бросается къ ногамъ ихъ, возглашая: Monsieur! Madame. Отъ этихъ волшебныхъ словъ мосье и мадамъ растаяли: Лукіанъ спасенъ, въ рекруты попалъ другой. Тутъ Аванасій, торжествуя поб'єду, поеть:

> Проваль возьми тоть свыть, Гдё столько бёдь, То оть кареть, То оть манжеть, То оть Анеть, И гдё прикавчикь плуть.

Была бъда и отъ смычковъ гончихъ и борзыхъ собакъ, на которыя обмънивали семьи крестьянъ; была бъда и отъ торгашей; переселяли на лицо земли русской перекупы негровъ,

# Искусно въ рекруты торгуючи людьми,

сказалъ Княжнинъ. Говорятъ, что первое представленіе оперы: Несчастіе отъ кареты было въ Эрмитажномъ театрѣ въ присутствіи Екатерины, а неугомонная роскошь и моды, на бѣду хижинѣ, кипѣли въ столицахъ и городахъ. Были и въ деревняхъ безсовѣстные корыстолюбцы, которые наживались и добивались чиновъ, чтобы тѣснить сосѣднія угодья п

Какъ на собственныхъ, на ихъ косить дугахъ.

Нынче много писали о вред $\S$  черезполосных влад $\S$ ній; но Княж-пинъ первый высказаль это въ X в а с y н  $\S$ .

Опера Несчастье отъ кареты непосредственно принадлежить Княжнину и его времени. Она была любимою оперою Екатерины. Въ ней живая картина тъхъ дурачествъ, когда суматошный Парижъ давалъ законы нашему, такъ называемому, большому свъту, и когда мода была все, а человъчество — дъло постороннее.

При всей остроть ума своего Княжнинь не быль насмышливь и только разь намениль о падени драмы какого-то сочинителя, не означая однако имени его; онь имыль завистниковь и недоброжелателей за то, что ревностно защищаль человычество.

Хотя фортуна-мачеха не очень щедро надълила Якова Борисовича дарами своими, но и у него бывали дружескія пирушки; по повърью того времени, литераторы шутили, остроумничали, перекидывались колкими эпиграммами, заносились на Парнассъ и не заглядывали въ область политики; но когда забушевала французская революція, тогда Княжнинъ первый поняль порывъ и полеть этой бури.

Но счастливъ ли былъ Княжнинъ на поприщѣ своихъ трудовъ? Вотъ его отвѣтъ:

Одић заслуги чтя, моя не подла муза; Бъжа со лестію порочнаго союза, Въ теривній своемъ, несчастна, но тверда, Не приносила жертвъ Фортунв никогда.

И это сущая правда. А онъ много трудился. Какъ членъ Россійской академіи, онъ участвоваль въ составленіи Русскаго словаря; а въ Собесѣдникъ, гдѣ участвовала сама Екатерина, доставляль многія статьи; онъ также вмѣстѣ съ Фонвизинымъ переводиль словарь, изданный французскою академіею.

Нашть поэть доказаль также, что душа его была выше всёхъ обольщеній счастія. Иванъ Ивановичъ Бецкій приняль его въ секретари свои и водвориль въ Кадетскій корпусъ наставникомъ русской словесности. Безбородко, занимавшій и при Екатеринъ чреду блистательную, перезываль его къ себъ оть Бецкаго, предлагая и чины,

и улучшеніе состоянія. Княжнина ничто не поколебало. Онъ говорилъ: «Я чувствую, что я полезенъ на моемъ мъстъ, вотъ моя почесть и награда». Не обольщаясь никакими почестями, онъ жилъ сердцемъ и въ стихахъ своихъ сказалъ:

> Мы сердцемълишь тогда живемъ, Какъ сердце чувствуемъ въ другомъ.

И на сердечный его голосъ откликались сердца воспитанниковъ Академіи Художествъ, Воспитательнаго дома и Кадетскаго корпуса. Къ очерку жизни его должно прибавить, что В. А. Озеровъ, сочинитель Эдипа и Фингала, и Ефимьевъ, сочинитель комедіи Братомъ проданная сестра, были его учениками. Первый пожаль вѣнцы Мельпомены по смерти его, а второй блеснуль на театрѣ при немъ.

Рано уклонился Я. Б. Княжнинъ въ могилу: онъ не дошелъ и до полвѣка. Труды и чрезмѣрная чувствительность ускорили его кончину. Когда зашумѣла буря французской революціи, онъ написаль почти все то же, что тесть его, Сумароковъ, высказалъ Екатеринѣ 1762 года. Но тогда еще Франція, затериваясь въ кукольномъ быту своемъ, дремала, не слыша отдаленной бури. Правда, ее слышалъ Жанъ-Жакъ-Руссо еще 1756 года, но его называли безумцемъ и мечтателемъ.

Смерть преждевременная постигла Княжнина на сорокъ восьмомъ году. Предполагають, что рукопись его, подъзаглавіемъ: «Горе моему отечеству», попавшая въ руки постороннія, отуманила по следніе месяцы его жизни и сильно подействовала на его пылкую чувствительность. Въ этой рукописи страшно одно только заглавіе. Я читаль несколько черновых в листовь. Главная мысль Княжнина была та, что должно сообразоваться съ ходомъ обстоятельствъ и что, для отвращенія слишкомъ крутаго перелома, нужно это предупредить заблаговременнымъ устроеніемъ внутренняго быта Россіи, ибо французская революція дала новое направленіе въку. Такую же почти мысль изложиль онь въ трагедіи Росславь и въ некоторыхъ другихъ мъстахъ сочиненій своихъ. Въроятно, что рукопись умышленно или неумышленно неретолкована была людьми пугливыми, которые видять страхъ тамъ, гдв его нетъ, а не видять его тамъ, куда онъ дъйствительно затъснился. При бушеваніи вътра какая сила человъческая воспретить, чтобы колебались лъса и не волновались льса? Сумароковь, тесть Княжнина, прежде его сказаль:

> Имтай водами завръ, доколъ не увянетъ, И скройся грозныхъ бурь, доколъ громъ не грянетъ.

Патріотическія, но не дерзновенныя мысли Княжнина оправданы были событіями, быстро измѣнившими прежній міръ политическій.

Спустя лѣтъ десять по смерти его, я прочиталь въ философической исторіи о французской революціи Фонтена — Дезодоара слѣдующія слова: «Исполинскій разгромъ французской революціи, поколебавшій міръ политическій, долго будеть дѣйствовать на жребій народовъ и на судьбу правителей ихъ».

Я читаль бумагу Княжнина и повторяю еще: главныя мысли, изложенныя въ ней, читатели увидять въ моихъ «Очеркахъ жизни и сочиненій А. П. Сумарокова». Какъ бы то ни было, но тогда гуль бури французской революціи застращаль умы, и патріотическія мысли Княжнина показались неумъстными. Онъ не пережиль этого случая. Полагали, будто бы трагедія его Вадимъ нанесла ему ударъ преждевременной смерти. Это несправедливо: онъ скончался въ 1791, а трагедія Вадимъ напечатана была княгинею Дашковою въ 1792 году. Не берусь описывать свойствъ прекрасной души Я. Б. Княжнина; онъ самъ высказаль ихъ, и воть въ какихъ словахъ:

Для добродѣтели на всѣ бѣды стремиться, Любить отечество и смерти не страшиться, Для счастья своего не льстить страстямъ людей: Вотъ что я сохранялъ всегда въ душѣ моей!

#### VIII.

Н. Я. Озерецковскій, — Отв'ять его Екатерин'я. — Наружность Озерецковскаго, — Митеніе его о Карамянн'я. Посл'яднее свиданіе мое съ Озерецковскимъ, — Актеръ Офренъ. — Анекдотъ о Вольтер'я. — Мимо-классныя пособія — Питомцы графа Ангальта. — Я. П. Кульневъ, — Воспитательная система графа Ангальта. — Актеръ Плавильщиковъ. — Его уроки словесности. — Профессоръ Х. И. Безакъ. — Моя осора съ его смюмъ. — Арестъ. — Пославіе кътоварищу изъ-подъ ареста. — Слова гр. Ангальта. — И. А. Цызиревъ. — Его ув'ящанія. — Письмо мое къ графу. — Раскаяніе и прщоеніе. — Корпусныя партін. — Г. А. Галаховъ. — Кинжная сцекуляція. — Аллеръ — Плавильщиковъ и Чупятовъ. — Ф. Ф. Сакевъ.

тесто Княжнина заняль у насъ Николай Яковлевичъ Озерецковскій, академикъ, естествословъ и врачъ, словомъ, мужъ ученый, обладавшій различными свѣдѣніями. Онъ сопровождаль въ путешествіи по чужимъ краямъ графа Бобринскаго. Екатерина, недовольная Телемакомъ, укоряла Ментора. Озерецковскій съ добродушною откровенностью отвѣчалъ: «Матушка, вѣдья человѣкъ! Одинъ Богъдѣлаетъ, что хочетъ; я сдѣлалъ, что могъ». Лицо Озерецковскаго было здорово и молодо. Онъ былъ сутуловатъ и еще болѣе сгибался, когда, держа въ рукахъ табакерку, выхватывалъ изъ нея табакъ, щепотку за щепоткою, торопливо принюхивалъ, мѣрными шагами ходилъ по классу, пріискивая надлежащее слово и, отыскавъ его, придиль по классу, пріискивая надлежащее слово и, отыскавъ его, при-

говариваль: «да, воть такъ надобно». Туть рёчь его текла плодовитье и свободнье. Изучая анатомію, онь не только объясняль намь смыслъ фигуръ риторическихъ, но и дъйствіе ихъ на внутренній составъ тълесный. О Карамзинъ онъ былъ совершенно различнаго мнънія съ Княжнинымъ. Видя, съ какимъ жаромъ читали мы письма русскаго путешественника, онъ однажды заставиль меня прочесть вслухъ письмо о горахъ альпійскихъ. Я началъ читать. Озерецковскій по обыкновенію своему расхаживаль по комнать, и, когда я кончилъ чтеніе подобно восторженной Пивіи, онъ угрюмо и отрывисто сказаль: «Ну, что это такое? пышный, вычурный слогь, мыльный нузырь, надутый ветромь. Кольни булавкой, ветерь вылетить, и останется пустота. Я самъ быль на Альпахъ, но не видаль того сумбура, который забрель въ это письмо». Случилось мнъ въ другой разъ читать Озерецковскому переводь Карамвина Вольтерова экклезіаста. При чтеніи стиховъ: «Ничто не ново подъ луною», онъ вспыхнулъ оть досады и проворчаль: «Неправда, не подъ луною, а подъ солнцемъ. На что такъ срамить землю?» Для дополненія разсказа о Н. Я. Озерецковскомъ, сближаю времена и скажу, что 1825 года встретиль я его у тогдашняго министра народнаго просвещенія А. С. Шишкова. Онъ быль еще довольно крепокъ на ногахъ, но на лицъ его проглядывало изнеможеніе, предвастіе близкой смерти. Онъ мнъ очень обрадовался и сказаль съ прежнимъ радушіемъ: «Ты много трудишься, брать, этохорошо».

- Тружусь много, отвъчалъ я, потому что привыкъ къ труду, да проку мало.
- Нътъ нужды, братъ, возразилъ онъ, въ трудъ всегда есть прокъ; трудъ занимаетъ умъ и душу. Я и постаръе тебя, но не прочь отъ труда.

Въ путешествіяхъ Озерецковскаго по Россіи есть много полезнаго по части внутренняго хозяйства; слогъ ясный и приличный разсказу, мъстами встръчаются удачныя и счастливыя выраженія. Напримъръ, онъ говоритъ, что, осматривая Астрахань съ окрестныхъ ея возвышеній, онъ любовался ею, но когда вошелъ въ грязныя ея улицы, то ему показалось, что вся красота Астрахани осталась на ея холмахъ.

Занявь оть Фридриха II страсть къ французскому языку, графъ Ангальть пригласиль въ учители декламаціи для усовершенствованія въ произношеніи тогдашняго французскаго актера Офрена. Офренъ быль чрезвычайно даровитый актеръ. Декламируя разсказъ Терамена о смерти Ипполита, изъ Федры Расиновой, онъ плакаль. Плакали и мы, несмотря на длинный и однообразный александрійскій стихь: въ декламаціи Офрена простота и чувство слышались

въ выразительномъ его голосъ. Онъ не выбрасывалъ ходули декламаціп своей. Офренъ гостиль въ Фернев у Вольтера и играль сънимъ на домашнемъ его театръ. «Хотя Вольтеръ», говориль онъ намъ, «былъ иногда вспыльчивъ, но одушевлялъ свои трагедіи и лица, игравшія съ нимъ въ нихъ». Объ этомъ Офренъ разсказывалъ намъ следующій анекдоть: «Въ первомъ представленіи Китайской Сироты Вольтера Лекенъ игралъ Чингисъ-Хана. Трагедія принята была холодно. Вольтеръ бъсился и, по обыкновению своему, честилъ земляковъ своихъ именемъ вельховъ-невъждъ, способныхъ быть только тиграми и обезьянами. Во время общенства Вольтера Лекенъ прібхаль въ Ферней. Не давъ ему образумиться, Вольтеръ закричалъ: «Прочктайте, прочитайте мнъ, г. Лекенъ, роль Чингисъ-Хана. Посмотримъ, какъ вы ее играли». Лекенъ началь читать высоконарно, размахивая руками и вытягивая свой небольшой рость. «Скверно, скверно! вы убили мою трагедію!» кричаль Вольтерь, топая ногами; и самь началь читать роль Чингись-Хана. Лекень не сводиль съ него глазъ, ловиль каждый взглядь, каждый звукь его голоса, и, когда Вольтерь кончиль, онь повториль роль свою. Вольтерь въ свою очередь вслушивался и всматривался въ Лекена, и вдругь бросился обнимать его, воскликнувъ: «Браво, браво! вотъ какъ надобно выражать роль умнаго, скрытнаго и хитраго Чингисъ-Хана! Теперь наши парижане оглушать вась рукоплесканіями». Такъ и сбылось. Для записыванія уроковъ Офрена, графъ роздаль намь тетради, названныя имъ cahiers surnumeraire (сверхкомплектными); онъ препоручиль, чтобы мы записывали туда и то, что встръчали замъчательнаго при собственномъ нашемъ чтеніи. Кому удавалось сділать хорошій выборъ мыслей, изреченій историческихъ, замысловатыхъ анекдотовъ, тетрадь того удостоивалась и переплета, и собственноручной рукописи графа. Онъ очень быль доволенъ, находя у насъ извлеченія изъ героя его Фридриха II; впрочемъ, онъ выхваляль и мысли, дышавшія Фенелоновой душою. Очень немногіе изъ кадеть проходили основательно поприще класснаго ученія. Иные какъ будго выходили съ однимъ букваремъ. Въроятно, что мыслящая сила и никогда бы не пробудилась въ нихъ безъ тъхъ мимо-классныхъ пособій, изобрътенныхъ графомъ Ангальтомъ. Гдъ только недоученнымъ его питомцамъ представлялся случай къ дъйствію души, тамъ съ удивительною быстротою развивались понятія ихъ. Встретясь съ некоторыми изъ сотоварищей моихъ послъ заграничныхъ ихъ походовъ, начавшихся съ 1799 года, я изумился основательному изъясненю ихъ на языкахъ иностранных и обильному богатству ихъ познаній.

Были также и такіе кадеты, которые, вышедши изъ корпуса съ полнымъ курсомъ классическаго ученія и ставъ наряду съ обыкно-

венными офицерами, упадали подъ бременемъ учебнымъ и, хватаясь въ уныніи духа за Бахусову чащу, исчезали прежде времени и для службы, и для свъта. Были и такіе, которые, напитавшись свободою Рима и Аеинъ, оставляли службу, сами не зная, для чего. Но если кому удавалось переломить себя и свыкнуться со шпагою, тотъ, исполнивъ обязанности міра существеннаго, переходиль съ новою бодростію духа въ міръ римскій и греческій. Въчислъ сихъ новыхъ жильцовъ міра древности быль Яковъ Петровичъ Кульневъ. Услыша о его смерти, Сенъ-Женье пролилъ слезы и сказаль: «Въ полкахъ русскихъ не стало героя человъчества!» Итакъ до послъдняго біенія сердца своего Кульневъ сохранилъ правила графа Ангальта, желавшаго, чтобы всъ его питомцы были героями человъчества и на полъ битвъ, и на поприщъ гражданскомъ.

Ученіе графа Ангальта можно назвать ученіемъ предварительнымъ, которое, знакомя исподволь съ различными предметами, не изнуряетъ способностей ума и сберегаетъ полноту ихъ къ предлежащему ученію. Деспотизмъ азіатскій вредемъ и въ дѣлахъ человѣческихъ, и въ области ученія.

Неумъстное принуждение раздражаеть душу и неръдко гасить и счастливъйшия дарования. Насъ въ дътствъ съ завязанными глазами вводять въ область учения, оттого-то въ ней дътямъ и кажется все дико. Развяжите глаза ума, освътите пути, которыми умъ долженъ идти, и питомецъ смъло и радостно бросится въ объятия наукъ. Такъ думалъ и дъйствовалъ графъ Өедоръ Евстафьевичъ Ангальтъ. Воспитание, повторяю еще, называлъ онъ нъжною матерью, которая, отдаляя тернии, ведетъ питомца своего по цвътамъ.

Не теряя изъвида и русскаго языка, гр. Ангальть пригласиль и нашего актера Плавильщикова, который громкимъ и яснымъ голосомъ читалъ намъ оды и похвальныя слова Ломоносова. При этихъ урокахъ графъ всегда присутствовалъ. Кромъ одъ Ломоносова, Плавильщиковъ читалъ самъ и разсужденіе свое о тогдашней словесности, помъщенное въ 3 р и т е л ъ Крылова. Съ жаромъ говорилъ онъ о Ломоносовъ; Р о с с і а д у называлъ вънцомъ русской словесности, а Д у ш е н ь к у Богдановича неувядаемымъ цвъткомъ нашего Парнасса. Это было давно, въ прошедшемъ стольтіи, а каждый въкъ налагаетъ свою печать и на дъла людей, и на перья писателей, и не оглядываясь идетъ впередъ, чтобы въ свою очередь затеряться въ будущемъ въкъ.

Желая пріучить насъ къ основательному чтенію, изъ перваго или высшаго класса графъ выбралъ въ 1793 г. для слушанія логики нісколько учениковъ, въ число которыхъ, не знаю почему, попаль и я. Профессорь логики быль у нась Христіанъ Ивановичь Безакъ, человѣкъ благодушный и ученый. Выводы логическіе объясняль онъ выкладками или формулами алгебраическими.

Престарълый нашъ профессоръ, шутя самъ надъ способомъ своего преподаванія, говориль: «Не бойтесь моихъ крючковъ, они не такъ страшны, какъ крючки подьяческіе. Моими крючками можно ловить мышей». Ретивое мое воображение никакъ не поддавалось на эти крючки. Я слушаль разсвянно, въ тетрадь ничего не записываль, и, засунувъ книгу подъ столь, читаль украдкою то Дидерота, то Буффлера, то Вольтера, то Ж. Ж. Руссо. Профессоръ зналъ это и, не сердясь на меня, почти каждый классь вызываль на словесный бой. Не въдаю, какъ предлагаль я доводы свои, а priori или a posteriori; знаю только, что пылкая моя діалектика очень забавляла добраго профессора. Иногда спорили мы по получасу и болъе, и неръдко открыто изъявляль я несогласіе свое. Великодушный мой противникъ подлинно ли, или въ шутку уступалъ мнъ, приговаривая: «Вамъ надобно выдержать тридцать походовъ и тридцать сраженій; а безъ этого у васъ все будеть въ головъстихотворческій вътеръ». И почтенный профессоръ быль правъ. Вътреная моя голова чуть было не погубила меня еще въ кадетскомъ корпусъ.

Офицеромъ того отделенія, въ которомъ я быль сержантомъ, быль молодой человъкъ, сынъ вышеупомянутаго профессора логики. Онъ вмъсть со мною занимался описаніемъ Петербурга, давно напечатаннымъ и забытымъ. Мы были съ нимъ пріятели, но въ неравенствъ чиновъ и отъ малъйшей искры можетъ вспыхнуть пожаръ. И онъ вспыхнуль отъ одного неосторожнаго слова. Летомъ обыкновенно стояли мы лагеремъ въ саду, по три человъка въ палаткъ. Сержантскую кровать всегда ставили въ срединъ. Пока разбивали лагерь, я забираль въ библіотекъ книги и съ этимъ запасомъ безпечно бъжалъ въ садъ, по привычкъ своей, подпрыгивая и напъвая пѣсню. Вдругъ слышу голосъ одного изъ товарищей моихъ 1): «Глинка, твою кровать поставили сбоку! > Вовсе не заботясь о почетности сержантской, я спросиль у него: кто вельль? Мой товарищь отвъчалъ: «Безакъ». На это имя вырвалась у меня риема, которою подъ часъ величаютъ и очень умныхъ людей. Мой офицеръ-сотрудникъ быль на бъду въ сосъдней палаткъ и въ эту минуту забыль и нашу пріязнь, и мою для него работу, выскочиль и грозно вскричаль: «Какъ ты смъешь меня бранить?» Я сказаль очень хладнокровно: «Извините, я и не думаль объ этомъ; но мало ли что срывается съ языка и что говорится заочно!» Слова мои разнесь вътеръ, закипъла

<sup>1)</sup> М. С. Щудепниковъ.

сильная борьба, я выхватиль у него шпагу, и что сдълаль я въ запальчивости, право, и теперь не могу объяснить. На крикъ его сбъжались офицеры и кадеты, запальчивость моя сдёлалась явною, и соперникъ мой поспъшиль съ жалобою на меня къ нашимъ начальникамъ. Сперва повели меня къ нашему инспектору, мајору Фромандье. Онъ приказывалъ мнъ просить прощенія, я отвъчаль: «Умру, а не унижусь!» Отводять меня къ полковнику Редингеру, кроткому и добрейшему человеку; и онъ убеждаль меня, чтобы я просиль прощенія, но я отв'ячаль по-прежнему. Около двухъ часовъ прододжались начальницкія увъщанія, но тщетно. Изреченъ приговоръ. Нашему трагику, Владиславу Александровичу Озерову, служившему тогла въ корпусв поручикомъ, приказано было вести меня въ тюрьму, съ замечаниемъ не допускать меня отдаляться отъ стенъ корпуса, опасаясь, чтобы я въ тревоге духа не бросился въ Неву. Я шель и ни въ чемъ не противоръчиль Озерову. Тюрьма была на верху высокаго каменнаго зданія, называемаго jeu de paume (т. е. мъсто игры въ мячъ). Озеровъ простился со мною и ушелъ. Съ шумомъ захлопнулась за нимъ дверь тюремная, звонко грянули болты жельзные. Затихъ шумъ шаговъ сторожа, и все смолкло.

Подвить Катона, поразившаго себя кинжаломъ, когда Юлій Цезарь сковаль его цѣпями, кружился у меня въ головѣ, я готовъ быль раздробить ее объ стѣну; но и въ корпусѣ и внѣ его, я никогда не поникалъ подъ внезапными ударами судьбы, а быстро оправлялся и возвращался къ привычной веселости моей. Не читалъ ли я въ Ж. Ж. Руссо, сказалъ я самому себѣ, что человѣкъ во всѣхъ случаяхъ долженъ жить, какъ будто бы только-что упалъ съ облаковъ? Я здѣсь одинъ, но мечты мои со мною. Я успокоился. У меня оставили чернильницу, перо и бумагу, предполагая, что я хотя письменно буду просить прощенія. Вмѣсто челобитной мнѣ запало въ голову посланіе къ одному изъ моихъ товарищей. Вотъ начало:

> Изъ горницы весьма чудесной, О голыхъ четырехъ ствнахъ. Невинный гдф сидетъ и грфшный, Хочу писать въ тебф въ стихахъ; О чемъ? того еще не знаю, А прежде музамъ поклонюсь, и проч.

Между тъмъ опомнился мой соперникъ и, въ присутстви цълаго нашего возраста, умолялъ графа Ангальта простить меня. Графъ отвъчалъ: «Теперь поздно! Говорящая стъна, на которой я написалъ, что должно соблюдать законы и порядокъ, уличила бы меня, еслибъ я потакалъ теперь упорному юношъ; но и вы неправы. Сколько разъ я говорилъ и для памяти помъстилъ на стънъ: «Уважайте

мношей; никто не знаеть, что изъ нихъ выйдеть» <sup>1</sup>). Вы признаетесь, что и вы разгорячились, это очень похвально; великодушіе всегда готово извинять. Однажды шель я съ прусскимъ королемъ по Берлинской площади; на столоб прибить быль пасквиль на короля. Онъ приказаль мнв прочитать его и, выслушавъ спокойно, сказаль: «Пусть прибьють эту бумагу пониже, чтобы всякій могь ее читать». Вслёдъ почти за нами прівхаль въ Сансуси одинь изъ жителей берлинскихъ съ доносомъ на пасквиль. Въ этотъ день я быль дежурнымъ и пошель доложить о немъ королю. Онъ отвечаль: «Скажите этому господину, что Фридрихъ забываеть то въ Sans-Souci, что молва разглашаеть о немъ въ городе. Пусть онъ ёдеть къ себе, а я въ своемъ уголке займусь чёмъ-нибудь полезнымъ для блага народнаго». Будемъ подражать этому примёру, — прибавиль графъ, — въ жизни много можеть случиться; но, любезныя мои дёти, кто забываеть обиду и помнить добро, тотъ истинный герой!»

Чрезъ три дня со мною, неугомоннымъ узникомъ, начались переговоры и пересылки. Я упорствовалъ; мнѣ угрожали, что отдадутъ въ солдаты.

— A развѣ солдаты не люди, возражалъ я,—да еще можетъ быть и лучше насъ!

Наконецъ дней чрезъ десять посътиль мою тюрьму Иванъ Алексъевичъ Цызыревъ. При входъ его я лежаль на голой скамъъ и читалъ Тита-Ливія. Отъ внезапнаго его посъщенія я вскочилъ и нъсколько смутился. Онъ, ласково подавъ мнъ руку, сказалъ, чтобы я сълъ, и самъ сълъ подлъ меня. И. А. Цызыревъ былъ по корпусу старшимъ капитаномъ, а по арміи полковникомъ. Душа его отражалась въ прекрасной наружности. Въ сердцахъ юношей есть живое чувство правоты: они по врожденному побужденію уважаютъ высокую нравственность человъка. Это чувство питали къ нему кадеты. Его слова влетали въ душу. Когда другіе офицеры, унимая наше бушеванье, выбивались изъ силъ, являлся Цызыревъ и говорилъ:

— Господа, какъ вамъ не стыдно!

Водарялась тишина, и все приходило въ порядокъ. Не принуждая меня просить прощенія, И. А. Цызыревъ началъ со мною разговоръ о необходимости повиновенія.

- Если и палку поставять, сказаль онь, то, по обязанности службы, ей должно повиноваться.
- Позвольте миѣ этому не върить, отвъчаль я,—палка будетъ молчать, п ссоры не будеть; но, вы знаете, впрочемъ, какого шуму

<sup>1)</sup> Respectez la jeunesse, et ne vous précipitez pas de la juger, soit en bien, soit en mal. (См. Говорящую стіну, изданную въ Москві 1828 г.).

надълала та шляпа, передъ которою безумецъ Геслеръ велълъ кланяться?

Цызыревъ улыбнулся и продолжаль:

- Но признайтесь, что вы виноваты предъ Фромандье и предъ почтеннымъ директоромъ Редингеромъ въ томъ, что отвергли дружескія ихъ увъщанія.
- Признаюсь, отвъчаль я, въ этомъ я чрезвычайно виновать. Я привыкъ быть благодарнымъ и за ласковое слово, и за ласковый взглядъ; а при этомъ случат я до того онъмълъ въ изступленіи, что не внималь и душевному убъжденію.
- Припомните, прибавилъ И. А. Цызыревъ, припомните, что когда второй разъ батюшка вашъ прівзжалъ въ корпусъ, графъ Ангальтъ сказалъ ему: «Когда голова ваша покроется съдинами, сынъ вашъ будетъ вамъ утъшеніемъ». Что скажетъ отецъ, что скажетъ добрая ваша матъ, когда услышатъ о горестной вашей судьбъ? Они не перенесутъ такого удара!

Слезы лились изъ глазъ ручьями; я долго плакалъ и не могъ промолвить ни слова: наконецъ сказалъ:

— Я готовъ написать къ графу Ангальту письмо; но, говоря откровенно, я ни за что не измѣню совѣсти; а потому буду писать только въ духѣ христіанства.

Цызыревъ съ радостью согласился на это, и я написалъ слъдующее письмо по-французски: «Блудный сынъ въ порывъ своеволія оставиль родительскій домъ и на чужбинъ растратиль все имущество свое. Но, въря нъжности сердца отцовскаго, онъ возвратился къ нему. Издали увидя преступника-сына, отецъ устремился къ нему съ распростертыми объятіями и прижалъ его къ сердцу своему. Юный сынъ воскликнулъ: «Я согръшилъ предъ небомъ и предъ тобою. Я не достоинъ имени твоего сына». И вы, ваше сіятельство, и вы, нъжный отецъ кадеть, прострите ко мнъ объятія отца евангельскаго; а я устремлюсь въ нихъ съ умиленіемъ евангельскаго сына».

На другой день пришель за мною въ тюрьму В. А. Озеровъ. Въ саду предъ лагеремъ выстроенъ былъ кареемъ весь нашъ возрасть, т. е. до ста двадцати кадетъ. Графъ и всѣ начальники стояли въ срединѣ. Озеровъ ввелъ меня туда и громко съ чувствомъ прочиталъ мое письмо. Слезы брызнули у меня изъглазъ. Графъ обнялъ меня и съ прежнею нѣжностью назвалъ своимъ сыномъ, своимъ другомъ.

Промчалась туча, и прошедшее кануло въ бездну забвенія. Прошло болье пятидесяти льть, но этоть случай, можеть быть, навсегда ръшившій мою судьбу, все еще живеть въ моемъ сердць.

Была у насъ и собственная кадетская борьба мивній; и на на-

шемъ тёсномъ небосклонѣ отражался духъ XVIII столѣтія: были у насъ и свои матеріалисты, и спиритуалисты. Я быль въ числѣ послѣднихъ. Вождемъ первыхъ былъ Г. А. Галаховъ. Страстно любилъ онъ Омира и Тацита, но Гельвецій быль его законодателемъ. Сильно защищалъ онъ систему его вещественныхъ ощущеній, а я возражалъ, что побужденія нравственности и добродѣтели не могутъ быть окованы ощущеніями вещественными. «Самъ Гельвецій», говорилъ: «я дѣлами опровергнулъ могильную свою систему. Онъ былъ нѣжнымъ другомъ и защитникомъ человѣчества. Служа въ молодости по соляному откупу и слыша ропотъ утѣсняемыхъ покупателей, не онъ ли въ порывѣ благороднаго негодованія сказалъ:

«Убейте, убейте меня! можеть; быть, это уйметь другихъ отъ хищнаго разбоя!»

Жаркіе наши споры иногда оканчивались ручною схваткою. Борьба везді борьба. Сопротивника моихъ юношескихъ мивній инть уже на світь. Въ чині маіора отправился онъ въ Корфу и своимъ каре отразиль оттоманскую конницу. Онъ вірно не думаль тогда о Гельвеціи. Забыли его теперь и во Франціи. Tous les systèmes ont régné, et tous les systèmes sont morts, говорять французы.

Въ это самое время собиралось насъ человѣкъ шесть для книжной спекуляціи, или оборота. Мы затѣяли скропать Новый Жилблазъ; и окончивъ двѣ части, отправили мы ихъ, мимо нашего начальства, къ тогдашнему цензору-полиціймейстеру Жандру, а онъ препроводиль книжную попытку нашу къ директору нашему Редингеру, добрѣйшему и честнѣйшему человѣку. Насъ пожурили, погоняли, а Новый Жилблазъ пошель въ огонь. Не сооружайте костровъ инквизиціонныхъ на вздоръ: для него есть печки, очаги и камельки.

Раболъпное благоговъніе къ французскому театру внушалъ намъ Аллеръ, учитель французской риторики. Высокопарнымъ слогомъ своимъ онъ провозглашалъ намъ:

«Корнель владычествуеть на небесахъ, Расинъ на землѣ, а Кребильонъ въ областяхъ преисподнихъ». Вольтеру въ этомъ раздѣленіи не было уголка, ибо онъ, вопреки чугунныхъ узаконеній школьнаго Батте, осмѣлился плѣнять сердца Заирою и Альзирою.

Аллеръ до званія учителя риторики быль французскимъ адвокатомъ. Когда онъ черезъ-чуръ раздобарствовалъ, графъ Ангальтъ говорилъ ему шутя:

— Avocat, taisez vous! (Г. стряпчій, молчите!)

При этомъ возгласт малорослый Аллеръ пріосанился и съ театральною напыщенностью возглашалъ.

— Non, quand un avocat parle, il faut que l'auditoire l'écoute. C'est la règle. Н'єть, когда стряпчій говорить, тогда слушатели должны ему внимать. Это правило.

Графъ улыбался и молчалъ.

Хотя нашъ адвокать-риторъ и не открылъ Ньютоновой системы, но подобно ему носилъ лѣтомъ и зимою одинакую одежду, —то было полукафтанье, подбитое мѣхомъ, и съ широкими карманами по обѣимъ сторонамъ. Въ жару самодовольствія ударяя по карманамъ, онъ говориль:

— У меня въ карманахъ вся французская словесность.

Аллеръ читалъ намъ И фигенію и Федру, а Плавильщиковъ, окончивъ съ нами Ломоносова, читалъ трагедіи Княжнина и Сумарокова и всѣ вышедшія тогда стихотворенія Державина. Когда звучнымъ голосомъ прочелъ намъ Вельможу, гдѣ сказано:

# Всякъ думаетъ, что я Чупятовъ Въ Мароккскихъ лентахъ и звѣздахъ,

мы спросили у пего: да кто же этотъ Чупятовъ? Онъ отвъчалъ:

— Говорятъ, что Чупятовъ былъ нѣкогда богатымъ купцомъ, торговалъ за моремъ, но одна сильная буря лишила его состоянія и затмила его умъ. Не могу сказать, торговалъ ли онъ съ Африкою, но въ помѣшательствѣ разсудка ему мечтается, что имъ плѣнилась Мароккская принцесса, и онъ горитъ къ ней взаимною страстью, и что въ награду за его постоянство она присылаетъ тѣ почетные знаки, о которыхъ упоминаетъ Державинъ. Я познакомлю его съ вами.

Плавильщиковъ сдержалъ слово, и на другой день, часу въ шестомъ вечера, пришелъ къ намъ въ садъ съ мароккскимъ кавалеромъ. Я смотрѣлъ на Чупятова съ большимъ вниманіемъ. Онъ былъ высокаго роста, во французскомъ кафтанѣ и съ мишурными знаками отличія. Лицо его было здоровое и свѣжее, хотя и проглядывала въ выраженіи какая-то грусть. Болѣе всего удивляла меня его скромность; онъ шелъ тихо и такъ вѣжливо намъ кланялся, что мы отъ добраго сердца и безъ всякой улыбки платили ему взаимнымъ поклономъ.

Къ особеннымъ нашимъ занятіямъ съ графомъ Ангальтомъ принадлежало чтеніе военныхъ записокъ и жизни древнихъ и новыхъ полководцевъ. Этимъ предметомъ занимался съ нами Ф. Ф. Сакенъ, бывшій потомъ фельдмаршаломъ.

### ГЛАВА ІХ.

Охлажденіе Еватерины въ графу Ангальту.—Послёдніе дни графа.—Его погребеніе.— Влаготворительность графа.—Захаровь.—Письмо Ангальта въ Руминцеву.—Заботливость графа Ангальта о кадетахъ.—Мысли его о сперти.—Питомцы графа.— Монахтинъ.— Толь.—Память объ Ангальть.—Поступовъ Редингера.— М. И. Кутузовъ.—Пріемъ, сдёлавшый ему въ корпусё.—Мод річь и отвіть на нее.

еремѣняются обстоятельства, а вмѣстѣ съ ними перемѣняются иногда и люди; въ превратности свѣта трудно сохранять непоколебимость душевную; но кто утвердилъ дѣянія свои на совѣсти, тотъ не отдастъ ихъ на произволъ легкомысленнаго мнѣнія: нравственную жизнь свою ставить онъ выше всего земнаго.

Такъ говорилъ графъ Ангальтъ и никогда не измѣнялъ этому правилу. Мѣсяца за три до кончины своей подвергся онъ какой-то опалѣ при дворѣ, гдѣ никогда онъ не былъ уклончивымъ царедворцемъ. Вмѣстѣ съ охлажденіемъ Екатерины все къ нему перемѣнилось, но онъ оставался всегда тѣмъ же, чѣмъ и прежде: ревностно исполнялъ свою генералъ-адъютантскую должность, ни отъ кого изъ придворныхъ не допытывался объ этой перемѣнѣ; а къ намъ былъ еще привѣтливѣе и, чувствуя изнеможеніе силъ своихъ, онъ какъбудто хотѣлъ, чтобы въ кругу пашемъ пресѣклось послѣднее біеніе его сердца. Въ половинѣ 1794 г. скончался графъ Өедоръ Евстафьевичъ Ангальтъ. За два дня до смерти онъ медленными шагами обходилъ садъ и съ отеческимъ вниманіемъ бесѣдовалъ съ нами о говорящей стѣнѣ, и послѣднимъ привѣтомъ его было не прощаніе, а надежда на скорое свиданіе.

— Слабъетъ тъло мое, — сказалъ онъ, — но не душа. Вы, мои любезныя дъти и друзья, всегда были въ ней, и она никогда не разстанется съ вами.

Мы не знали, что это было послѣднее прощаніе съ нами его отцовской любви. Блѣдностью было подернуто лицо его, но въ глазахъ свѣтилась привѣтливость подобно лучамъ солпечнымъ, безмятежно угасающимъ на западномъ небѣ.

Графъ не призывалъ ни корпусныхъ, ни постороннихъ врачей. Ни жизнію, ни смертію своею онъ не хотѣлъ никого безпокоить. Но какимъ мы были поражены ударомъ, когда директоръ нашъ К. Ө. Редингеръ, заливаясь слезами, сказалъ:

— Общаго нашего отца нѣтъ. Графъ Ангальтъ умеръ!

Цёлый корпусь готовъ быль двинуться къ гробу его. Около семи лёть быль онъ начальникомъ и никого не огорчиль ни дёломъ,

ни словомъ; кроткіе выговоры его были отцовскими наставленіями. Изъ старшаго нашего возраста назначили 20 человъкъ въ домъ покойнаго графа. Въ числѣ ихъ, былъ и я 1). Умилительное зрѣлище представилось глазамъ нашимъ въ простой комнать, гив стояль гробъ его. Въ предсмертный часъ свой онъ поручилъ, чтобы все было какъ можно проще. Гробъ не былъ окруженъ никакою выставкою знаковъ почетныхъ, но туть были уже и непрестанно приходили вновы, сироты и люди разныхъ состояній; съ рыданіями ихъ раздавались восклицанія: «Отецъ нашъ, благодітель нашъ! Кто будеть безь тебя нашимъ кормильцемь?» У гроба только его открылась тайна неистощимыхъ его благодвяній. При вступленіи въ корпусъ графа Ангальта императрица подарила ему серебряный столовый приборъ. У него пировъ не было, и никто не зналъ, куда исчевъ этоть подарокь. Туть узнали оть его камердинера, что графъ его продаль, и что полученныя за него деньги и часть своего жалованья употребляль онь для вспоможенія нуждающимся. При жизни своей, разсуждая съ нами о различныхъ свойствахъ человъческихъ, онъ говорилъ:

— Любезныя дъти и друзья! есть чудные люди, которые, имъя все, не дълають добра ни себъ, ни другимъ; и только смерть вырываеть у нихъ то, чъмъ не умъли дълиться, пока были на свътъ. Скупость наполняла ихъ сундуки, а сердца ихъ были пусты. Будемъ дълать добро, пока мы живемъ, п, доставляя отраду другимъ, мы будемъ чувствовать въ сердцъ нашемъ еще лучшую награду.

Такъ и поступалъ графъ Ангальтъ. По утру, до отъезда своего въ корпусъ, онъ каждый день приказывалъ своему камердинеру справляться о всёхъ бёдныхъ и больныхъ той части, гдё онъ жилъ; а вечеромъ посылалъ къ нимъ пособія отъ неизвёстнаго. Мы плакали при этомъ разсказѣ, и трагикъ нашъ В. А. Озеровъ, бывшій съ нами дежурнымъ при гробѣ, туть же написалъ въ память графа французскіе стихи, помещенные покойнымъ цензоромъ П. А. Корсаковымъ въ первой книжкѣ Маяка.

Зало, гдѣ мелькали остатки великолѣпія, отворилось въ первый разъ и приняло гробъ графа Ангальта. А при прежнемъ его хозяинѣ, графѣ Г. Г. Орловѣ, какое туть было стеченіе и вельможъ, и людей чиновныхъ!

Но тутъ можно припомнить, что отсюда и графъ Орловъ отправился въ Москву не на радостные дни, но когда зараза угрожала

<sup>1)</sup> Варіанть: "Къ телу его быль назначень поручивъ В. А. Озеровъ и двёнадцать человёвъ кадеть, въ числё которых в быль и я. Около полудня пришли мы въ бывшій домъ графа Г. Г. Орлова, гдё жиль графь Ангальтъ и умеръ на простой постели".

тамъ повсемъстною смертью. И гдъ укрыться отъ неизбъжнаго предъла? Жизнь исчезаеть, добро остается, и оно привело къ гробу покойнаго графа Ангальта страдальцевъ, и въ ихъ сердцахъ онъ жилъ и будеть жить своими благодъніями.

Изъ постороннихъ былъ у гроба съ семействомъ только Захаровъ, переводчикъ книги подъ заглавіемъ: «Совъты военнаго человъка, отца—сыну, посвященные графу Ангальту». Но и онъ не былъ для него чужимъ человъкомъ: Захаровъ былъ учителемъ графа русскаго языка. Вмъстъ съ нимъ пошли мы въ кабинетъ графа, служившій для него и спальнею. На письменномъ столикъ на одной сторонъ лежали три евангелія: славянское, французское и нъмецкое, и русскія пословицы; на другой—поэтическая практика Фридриха ІІ-го и Генріада, изъ которыхъ графъ доставлялъ намъ выписки. Скромный Захаровъ говорилъ намъ, что онъ училъ и учился вмъстъ съ нимъ, читая славянское евангеліе и сравнивая его съ переводами.

Графъ, — говорилъ онъ, — очень любилъ русскія пословицы и называлъ ихъ указателями русскаго народнаго духа.

Туть же Захаровъ разсказаль намъ, что графъ каждый годъ къ Рождеству и къ Свътлому Воскресенью поручалъ ему выкупать по нъскольку человъкъ, содержавшихся въ острогъ за долги.

И мнѣ, — прибавилъ онъ, — оставилъ графъ незабвенный памятникъ: онъ подарилъ мнѣ золотую табакерку съ своимъ портретомъ, нарисованнымъ вашимъ товарищемъ, кадетомъ Дербуномъ. Вызывались и академики писать его портретъ, но онъ говорилъ:

— Кисть сына лучше другихъ изобразить лицо и душу своего отпа.

Узнали мы также оть Захарова, что почти наканунт своей смерти графъ писалъ къ II. А. Румянцеву письмо. Оно не было еще запечатано, и вотъ его переводъ: «При вступленіи моемъ въ начальники кадетскаго корпуса, гдт вы, любезный другъ, были стариннымъ кадетомъ, я писалъ къ вамъ, что желалъ бы имтт при себт какого-нибудъ заслуженаго солдата изъ числа ттъхъ, которые были съ вами въ походахъ и живутъ у васъ въ деревнт. Вы удовлетворили мою просьбу, и присланный вами сержантъ, возвратясь къ вамъ, скажетъ, что до послъдняго дня моей жизни мы вспоминали и ваши походы и вашу славу. Онъ и вамъ и мит былъ преданъ душою, и я любилъ простую русскую его ртчь и разсказы о вашихъ подвигахъ. Часъ отъ часу болте чувствую изнеможеніе ттлесныхъ силъ моихъ, но живо еще воображаю то время, когда въ молодости своей вы были у насъ, въ Берлинте, и съ такимъ жаромъ читали, въ присутствіи короля, отрывки изъ тактики его. Давно это было! Я

умираю, а вы долго еще живите и для отечества, и для примъра дътямъ моимъ, кадетамъ, а вашимъ внукамъ. Съ перваго шага моего въ корпусъ я познакомилъ ихъ съ вашею славою и съ вашими подвигами. Любите ихъ моею любовію».

Товарищи мои смѣнялись, а я до самаго погребенія оставался у гроба покойнаго графа. Чась оть часу болѣе стекались туда бѣдняки, которымъ помогаль онъ при жизни своей. Онъ дѣлалъ добро тайно, но сердце страдальцевъ угадываетъ своихъ благотворителей. Они узнали, что ихъ помощникомъ былъ тотъ, чья карета летѣла въ корпусъ тогда, когда ни однѣ дрожки не показывались на улицахъ. Бываютъ мгновенные порывы любви и вниманія, а у графа Ангальта это было чувство постоянное, онъ имъ жилъ и жилъ для кадетъ. Каждое утро, каждый день послѣ обѣда онъ спѣшилъ къ намъ съ какою-нибудь выпискою, съ подарками книгъ или съ новымъ открытіемъ въ области наукъ. Помню и теперь, съ какимъ удовольствіемъ извѣстилъ онъ насъ, что наконецъ научились смягчать морскую воду, и съ какимъ чувствомъ онъ прибавилъ:

— Какъ бы счастливы были люди, еслибы научились смягчать все то, что огорчаетъ человъчество.

И у этого человѣка, когда затуманился его жребій, не было у гроба ни одного временнаго любимца счастія. Но онъ зналъ свѣтъ и, передавая намъ свой опытъ, написалъ на говорящей стѣнѣ: «Перелетныя птицы торопятся туда, гдѣ блеснетъ лучъ весны, и спѣшатъ оттуда, гдѣ повѣетъ зимній холодъ. Солнечные часы свѣтятся въ ясный день, меркнутъ вмѣстѣ съ нимъ. Вотъ, мои любезныя дѣти, образъ ложныхъ друзей. Все перемѣняется, кромѣ совѣсти. Берегите это сокровище, и оно будетъ вашею отрадою во всѣхъ обстоятельствахъ вашей жизни».

Упомянуто уже было, что графъ былъ и начальникомъ корпуса, и генералъ-адъютантомъ. Не знаю, отчего за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины своей впалъ онъ въ глубокую опалу при дворѣ. Одинъ только разъ въ продолженіе семи мѣсяцевъ, при разговорѣ о семилѣтней войнѣ, императрица внимательно къ нему обратилась съ вопросомъ:

— Графъ! такъ ли это было?

Общая любовь петербургскихъ жителей, несмотря на опалу его при дворѣ, провожала его въ могилу. Улицы, по которымъ везли на Волково поле тѣло графа Ангальта, затѣснялись народомъ. Кровли усѣяны были зрителями; повсюду раздавались восклицанія: «Онъ былъ отцомъ кадетъ!», а бѣдныя семейства, провожавшія его, прибавляли: «Онъ былъ и нашимъ отцомъ!»

По отеческой любви своей къ кадетамъ графъ желалъ, чтобы и

прахъ его покоился въ саду кадетскаго корпуса. Въ срединъ, предъкадетскимъ лагеремъ врыта была мраморная доска съ надписью, кто подъней лежитъ.

Воть что объ этомъ говорилъ графъ:

— Я по двумъ причинамъ помъстилъ надгробный свой камень въ саду кадетскомъ. Во-первыхъ, по праводушію, во-вторыхъ, по обязанности. По праводушію въ изъявленіе привязанности моей къ нимъ, оставаясь и после смерти съ ними, или родственниками ихъ, или съ ихъ детьми; по обязанности, — чтобы примеромъ моимъ, такъ сказать, сроднить ихъ съ последнимъ явленіемъ жизни человеческой. Ибо, повърьте миъ, мои юные и любезные друзья! страхъ смерти есть страхъ пустой, безполезный и ничтожный, страхъ, свойственный людямъ робкимъ и слабоумнымъ и приковавшимъ свой умъ къ одному праху земному. «Любезныя дёти! воть четвероугольникъ, гдъ помъстится мой прахъ. Около него плющъ п незабудки съ надписью: не забудь меня! Къ нимъ привыются мирты, гирлянды цвътовъ. Мирта, — эмблема мертвой природы, плющъ — пріявни, онъ льнеть и обвивается, незабудки — душа этой картины; листья плющевые — чувствъ погребаемаго. Мирть окончательное дъйствіе картины ». На другой день посл'в великольных похорон графа Брюса графъ Ангальть сказаль намь: «Меня будуть погребать не такъ пышно; кадеты попросять своихъ кроликовъ подрыться подъ мой надгробный камень; а старшіе сержанты положать меня подъ него, и діло будеть въ шляць. Cela va fort bien la montagne est passée!»

Въ XVIII столѣтіи увъряли, что воспитаніе не достигло своей цъли, оттого что въ училищъ надобно забывать занятое въ свъть, а въ свъть отбрасывать пріобрътенное въ училищь. Но ученіе графа Ангальта развивалось въ понятіяхъ его питомцевъ на всёхъ путяхъ жизни. Не упомяну здёсь о тёхъ кадетахъ, которые такъ рано исчезли 1799 года въ войнъ, кипъвшей въ Швеціи, Италіи и Голландіи. Сь 1812 года особенно изв'єстны стали: Монахтинъ, Толь (впоследствім графъ) и Полетика. Первый, управляя штабомъ корпуса Дохтурова, вывель наши полки, со всъхъ сторонъ непрестанно тревожимые непріятелемъ, и на военномъ совъть подъ Смоленскомъ въ числъ трехъ голосовъ былъ и его голосъ. Толь былъ дежурнымъ полковникомъ при Кутузовъ, а Полетика въ Лондонъ, напечатавъ на англійскомъ языкъ статью о тогдашнемъ состояніи Россіи, быль посломь въ области Съверной Америки; ръчь, произнесенная имъ тамъ, была напечатана въ заграничныхъ въдомостяхъ. Монахтинъ паль жертвою Бородинской битвы въ чинъ генерала. Умъ его былъ обогащень глубокими познаніями, и онъ удивляль природныхъ германцевъ и французовъ знаніемъ ихъ языковъ. По окончаніи загра-

ничной войны 1815 года французскіе историки называли Толя первымъ русскимъ тактикомъ. Отчего имъ такъ казалось, не разбираю этого. Скажу только, что ни Монахтинъ, ни Толь, ни Полетика не занимали ни въ одномъ изъ корпусныхъ классовъ первыхъ мъстъ. Въ последний годъ жизни графа Ангальта шесть кадеть награждены были звъздами; они не были въ числъ ихъ, а я былъ; впрочемъ, они получили потомъ звъзды на службъ, но я ихъ не домогался заслужить: моя звёзда блеснула и померкла въ стёнахъ корпуса. Но двё памяти о граф'в Ангальт'в живуть и теперь въ душт моей: сердечная память о любви его къ намъ и умственная память, укрѣпленная его руководствомъ и до сихъ поръ еще помогающая мнъ въ соображеній моихъ мыслей. Онъ спасъ мою пылкую юность и въ этомъ дъль быль единственнымъ моимъ наставникомъ. Въ вышеприведенной надписи моей къ портрету незабвеннаго графа Ангальта, я сказаль, что для другихъ онъ быль Титомъ, а для себя Катономъ. Захаровъ, прочитавъ мою надпись, возразиль: «Графъ Ангальтъ быль счастливье Тита: императорь римскій съ горестью признавался, что онъ потерялъ одинъдень, не сдълавъ добра, а въ жизни графа и каждый чась, и каждый день посвящень быль добру». Нашь директорь. полковникъ Редингеръ, вполит дълилъ съ нами скорбь о потеръ нашего отца и по движенію собственнаго своего сердца сохранялъ его правила. Однажды при мнъ явился къ нему богатый отецъ одного изъ нашихъ кадеть (имя его скрываю) съ низкимъ поклономъ и, робкою рукою подавая ему свертокъ, сказалъ: «Туть пятьсотъ рублей». — «Вы, —возразилъ Редингеръ, — конечно, назначили это для того, чтобы показать сыну вашему, какъ должно употреблять излишнія деньги». Товарищъ мой быль тотчасъ призванъ, и директоръ сказалъ ему: «Воть, мой другь, батюшка твой дарить тебъ иятьсоть рублей на добрыя дъла, и мы исполнимъ его желаніе. На триста рублей въ память графа Ангальта мы выкупимъ изъ острога нъсколько человъкъ, а двъсти рублей доставимъ въ городскую больницу». Съ этими деньгами отправленъ быль офицеръ, которому поручено было взять росписку изъ острога и больницы. Богачъ краснёль и не зналь, что говорить; сынь, ничего не зная, отъ добраго сердца цѣловаль его руки, а я въ восторгъ сказаль Редингеру: «Вы оживляете графа Ангальта чувствительностію и дѣлами вашими!» Офицеръ возвратился. Росписки отданы были отцу; товарищъ мой, простясь съ отцомъ, вышелъ вмёстё со мною, повторяя одно изъ любимыхъ изреченій графа Ангальта:

> Le bien que l'on a fait la veille, Fait le bonheur du lendemain.

«Я счастливъ сегодня,—говорилъ онъ мнѣ,—счастливъ буду завтра и всегда напоминаніемъ объ этомъ днѣ».

Неизвестность и ожиданіе всегда волнують умы. Долго допытывались мы и наконець узнали, что къ намъ назначенъ начальникомъ Михаиль Иларіоновичь Кутузовъ. Мы уже слышали о его чудесныхъ ранахъ, о его подвигахъ подъ Изманломъ, о его быстромъ движеніи за Дунаемъ на высотахъ Мачинскихъ, которое решило победу и было первымъ шагомъ къ заключенію мира съ Портою Оттоманскою въ исходъ 1791 года. Въ половинъ 1794 года быль онъ чрезвычайнымъ посломъ въ Константинополъ, гдъ ловкою политикою возбудиль общее внимание пословь европейскихь, а остроумиемь своимъ развеселяль важный дивань и султана. Въ блестящихъ лаврахъ вступиль онь къ намъ въ корпусъ, и туть встретило его новое торжество, какъ будто нарочно приготовленное для него рукою графа Ангальта. Вошедъ въ нашу залу, Кутузовъ остановился тамъ, гдъ была высокая статуя Марса, по одну сторону которой, какъ уже выше было сказано, начертана была выписка изъ тактики Фридриха II: «Будь въ станъ Фабіемъ, а въ полъ Ганнибаломъ», а по другую сторону стояль бюсть Юлія Кесаря. Если бы какая-нибудь волшебная сила вскрыла тогда звъзду будущаго, то тутъ представилась бы живая летопись всехъ военныхъ событій 1812 года. Но тогда въ нашей великой Россіи никто объ этомъ не думаль; все въ ней пировало и ликовало, только мы были въ уныніи. Кутузовъ молча стояль предъ Марсомъ, и я чрезъ ряды моихъ товарищей подошель къ нему и сказалъ: «Ваше высокопревосходительство! въ лицъ графа Ангальта мы лишились нашего нъжнаго отца, но мы надъемся, что и вы съ отеческимъ чувствомъ примете насъ къ своему сердцу. Душа и мысль графа Ангальта жила для насъ, и благодарность запечатлъла въ душахъ нашихъ любовь его къ намъ. На поляхъ битвъ слава увънчивала васъ лаврами, а здъсь любовь ваша къ намъ будеть одушевлять насъ такою же признательностію, какую питали мы и къ прежнему нашему отцу». Когда я кончиль, Кутузовь, окинувь нась грознымъ взглядомъ, возразилъ:

— Графъ Ангальть обходился съ вами, какъ съ дётьми, а я буду обходиться съ вами, какъ съ солдатами.

Мертвое молчаніе было единственнымъ на это отв'єтомъ. Онъ понялъ, что мы догадались, что слова его были постороннимъ внушеніемъ.

## ГЛАВА Х.

Политическія событія.—Недов'вріє Екатерины в'є гр. Ангальту.—Французъ Пашъ.—Марсельева. —Духъ времени.—Оправданіе гр. Ангальта отъ взводимыхъ на него обвиненій.— Его питомцы.—Образъ жизни кадетъ при гр. Ангальта.—Почитатьли графа. —Дъягельность его питомцевъ.—Наставленія графа Ангальта.—Памятникъ ену.—Кутузовъ.—Вуйство кадетъ.—Спасеніе Толя.—Мое стихотворство.—Экважены.—Руоское сочиненіе.—Предсиманніе Кутузова.—Отношеніе его къ кадетамъ.—Преждевременный выпускъ.—Толь.—Річь Кутузова.—Мой отвіть по тактикъ.—Л. А. Нарышкивъ.—Пісць Великой Екатеринъ.—Піріемная временщика.—Отвивъ Державина о монхъ стихахъ.—Совітъ Л. А. Нарышкивъ.

ыло время испытанія для всёхъ и для всего. Съ одной стороны, буря революціи шумёла во Франціи, а съ другой запылала война въ Польше отъ тщеславнаго порыва новаго временщика! Для взволнованныхъ страстей нёть ни уроковъ исторіи, ни опыта, туть нуженъ свётильникъ истины. Но гдё его взять среди круженія нашихъ обществъ? Усомнилась и Екатерина въ ученіи графа Ангальта: ей показалось, что онъ какое-то необыкновенное направленіе даетъ умамъ нашимъ. А я по совёсти скажу, что онъ даже никогда не произносилъ слово революція. Онъ предлагалъ намъ тогдашнія напечатанныя извёстія въ видё только современной исторіи. «L'ingnorance de ce qui est, entraine l'ésprit dans les ténèbres», говориль онъ (Незнаніе существующаго увлекаетъ умъ въ потемки).

Между тымь, какая-то невидимая рука въ нашей залы съ оконъ и столовъ отбирала книги и газеты и снимала со стенъ все собственноручные памятники графа Ангальта. Постепенно исчезли со стыть нашего сада и надписи, и эмблемы, и изображение системъ Тихобрага, Птоломея и Коперника; вмъсть съ ними отживали и пирамиды, и ствны Вавилонскія, и всв чудеса древняго міра. И въ ствнахъ залы, и въ саду все для насъ перемънилось, кромъ напоминанія о томъ человъкъ, который въ тъсные предълы корпуса отповски старался переселить все то, что непрерывный рядь въковъ передаваль мысли человъческой. Не стало у насъ ни французскихъ журналовъ и ни какихъ заграничныхъ газеть; но въ это время вступилъ учителемъ французскаго языка въ младшій возрасть швейцарецъ Пашъ. Моя французская болтливость скоро меня съ нимъ познакомила. Не знаю, родственникъ ли онъ того Паша, который быль въ числе республиканскихъ министровъ и завлекъ умныхъ, но опрометчивыхъ жирондистовъ сперва въ съти свои, а потомъ на гильотину. Упомяну только, что онъ передаваль мнв въсти о французской революціи, и что оть него получиль я марсельезу, которую тогда перевель; въ

необычайное время не люди-воздухъ высказываеть событія. Опустыла учебная область графа Ангальта; Кутузовъ переселился въ корпусъ, но жилъ въ немъ невидимкою. Это было въ исходъ тринадцатаго года бытности нашей въ корпусъ. Мы чувствовали, что намъ настало время отворить изъ него ворота. Такъ и сбылось. И потому предложу нъсколько словъ о предубъжденіи, которое и до сихъ поръ еще существуеть, на счеть хода ученія при графъ Ангальть. Полагають, будто бы оно поселяло въ умы наши какуюто изнъженность, отвращавшую оть работь и трудовь обыкновенной службы 1). Отвъчаю на это примърами и начну съ моихъ товарищей, а потомъ съ кадетъ старшихъ возрастовъ, вышедшихъ изъ корпуса при графѣ Ангальтѣ. Покойный графъ Толь дослужился до всьхъ военныхъ почестей, кромъ фельдмаршала; сенаторъ Полетика достигь также всёхъ почестей и продолжаеть службу. П. П. Турчаниновъ служилъ постоянно и умеръ генералъ-лейтенантомъ. М. С. Щулепниковъ служилъ въ гражданской службѣ, но участвовалъ въ Бородинской битвѣ и отъ полученной тамъ раны умеръ. А. А. Писаревъ извъстенъ по военной части и продолжаетъ службу въ званіи сенатора. А. Х. Востоковъ занимается постоянно словесностью и изследованіемъ отечественныхъ древностей. Н. В. Арсеньевъ проходилъ поприще военной и гражданской службы и учредилъ домъ для лишенныхъ ума, заслуживающій вниманіе всѣхъ пріть в при брика, который постоянно занимался фехтовальнымъ искусствомъ и въ чертогахъ царскихъ, и въ корпусъ, и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ; онъ нъкогда въ борьбъ на рапирахъ побъдилъ Поликучи, который уступалъ въ этомъ искусствъ одному только И.С. Горголли. Обращаюсь къ кадетамъ старшихъ возрастовъ: 1799 года много было изъ нихъ генераловъ въ Италіи съ Суворовымъ; и онъ послалъ къ императору Павлу съ извъстіемъ о первыхъ своихъ побъдахъ полковника Кушникова, вышедшаго изъ корпуса при графѣ Ангальтѣ, и писалъ къ графу Ростопчину: «Кушниковъ все знаеть, перомъ напишеть, карандашомъ нарисуеть, циркулемъ измърить мои шаги. Онъ всему научился въ корпусъ. Ура!» Несмотря на огромное состояніе, пріобрътенное имъ по женитьбъ, онъ умеръ на службъ александровскимъ кавалеромъ. Товарищи Кушникова, Салтыковъ и Меркуловъ, служать сенаторами въ московскихъ департаментахъ. Упомянулъ я, что трагикъ нашъ Озеровъ умеръ прежде времени и въ припадкъ унынія бросиль въ огонь последнюю свою трагедію: Медею. Поэзія

<sup>1)</sup> См. 2-ю книжку «Москвитянина» 1846 года.

нерадъльна съ чувствительностію: Расинъ умеръ отъ косаго взгляда Людовика XIV, а Мильтонъ, гонимый Карломъ II, не упадаль духомъ. Но все это не зависить оть воспитанія. Полагають также, будто бы при графѣ Ангальтѣ была въ корпусѣ какая-то затворническая жизнь 1). Не говоря о томъ, что у насъ быль и свой театръ, и карусель, и что графъ Ангальтъ приглашалъ тогдашнихъ виртуозовъ, Хандошкина, Жерновика и другихъ, чтобы увеселять насъ концертами, скажу, что мы посъщали и общественные театры и концерты. и въ праздники вы взжали въ городъ къ нашимъ знакомымъ. Но что можно было занять тогда въ большомъ свъть, гдъ женщины забавлялись рулеткою, гдв около нихъ кривлялись петиметры и гдв были и пожилые люди, которые не понимали ни Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли пустымъ вольнодумствомъ. А я въ это время читаль въ корпуст, что въ той же Франціи, гдт возставали и противъ Бога, и противъ безсмертія души предъ лицомъ цълаго народа и предълицомъ неба, призывали Высшее Существо и говорили: намъ нужны правота и добродътель. При жизни графа Ангальта были порицатели его ученія, но были и достойные цінители его. Князь Н. В. Ръпнинъ препоручилъ двухъ своихъ родныхъ внуковъ Фогелю, преподававшему намъ исторію на французскомъ языкъ, съ тъмъ чтобы они пользовались наставленіями графа Ангальта. Вследъ за этимъ явился графъ М. О. Каменскій съ двумя своими сыновьями и сказаль графу Ангальту: «Вы пролагаете юношамъ вашимъ путь къ славъ и трудамъ; вы и въ стыахъ кадетскаго корпуса продолжаете тъ подвиги, которыми увъковъчили имя ваше въ борьбв вашего короля съ саксонцами; шпагою своею вы пожинали лавры, а человъколюбіемъ привлекли сердца. Примите и моихъ сыновей подъ свое руководство». Обратясь къ сыновьямъ, прибавиль: «Поцьлуйте руку, которая всегда миловала побъжденныхъ непріятелей!» Графь обняль ихъ, и они часто вмість съ нами обходили садовую нашу ствну и слушали отеческіе его уроки. Князь Рыпнинь и графь Каменскій были первыми старинными кадетами; стало быть, они умъли и могли цънить всъ переходы корпуснаго воспитанія. Наконецъ предполагають также, что юные кадеты, по причинъ изнъженной мысли сдълались неспособными къ трудамъ службы, спешили на покой въ свои поместья. Но и это было бы не безполезно. Кто воспитанъ любовію и вниманіемъ, чье сердце не окаменъло отъ роскоши и тщеславія, тотъ будеть и тамъ полезенъ. Въ началъ 1796 года воспослъдовала война съ Персіею, и нъкоторые изъ моихъ товарищей были въ этомъ походъ. Въ исходъ того

<sup>1)</sup> См. «Москвитянинъ» 1846 года.

же года, при вступленіи на престоль императора Павла, такъ называемые матушкины сынки, въ колыбели записанные въгвардію и жившіе тунеядцами въ пом'єстьяхъ своихъ отцовъ, потребованы были на дъйствительную службу, оть которой некогда было уже отбиваться кадетамь. Въ архаровскомь полку, въ восьми баталіонахъ, многіе изъ моихъ товарищей были моими сослуживцами. 1799 года происходили военныя дъйствія русскихъ въ Италіи, въ Швейцаріи, въ Голландіи и на прибрежныхъ островахъ Англіи. Сколько же кадеть трехъ последнихъ выпусковъ графа Ангальта исчезло въ этой общирной войнъ! 1805 года русскія войска спъшили на помощь австрійцамъ. И туть были мои товарищи. Въ концъ 1806 года русскіе ополчились за Пруссію; въ то время составилось 600,000 земскихъ войскъ, куда поступили и пожилые кадеты. 1807 года продолжались двв войны: въ Пруссіи и въ Турціи. 1808 года къ войнѣ съ Портою Оттоманскою присоединилась война со Швецією и продолжалась до исхода 1809 г. Оть 1810 до половины 1812 года, когда полки Наполеона двигались уже во внутренность Россіи, моръ остановиль действія русскихъ въ Турціи. Сколько было подъ знаменами войны отечественной кадеть близкихъ къ выпускамъ графа Ангальта; участвовали они и въ трехлетней заграничной войне. Изъ этого очерка военныхъ годовъ видно, что тогда ни въ Россіи, ни въ Европъ некогда было нажиться на розахъ. Накоторые изъ товарищей моихъ посла общаго мира служили въ канцеляріи вдовствующей императрицы. Следственно, кадеты графа Ангальта способны были и къ письменнымъ занятіямъ. И графъ оставилъ воспитанникамъ своимъ душевныя и безсмертныя наставленія, какъ быть полезными отечеству и человъчеству.

Воть подлинникъ и переводъ ихъ:

«Mes chers enfants, mes amis, mes compagnons! Il у а de grandes ressources dans le coeur de l'homme (Много жизни въ сердцъ человъка).

«Nous ne voyons ordinairement que quelques détails et non pas le tout. Soyons donc modestes et réservés dans nos jugements». (Мы видимъ только нѣкоторыя подробности, но не все. А потому будемъ скромны и осторожны въ нашихъ сужденіяхъ).

«Le jour viendra, mes chers amis, oui, il viendra, que vous devez ordonner; alors, je vous en prie, avec un maintien tranquille et doux, et d'un ton ferme et assuré; tout cela agit plus qu'on le pense sur l'ame de celui qui obéit. Point de colére, point d'emportement, sans orgueil, sans arrogance, et n'humiliez point—car cela révolte. N'oubliez pas, mes bons enfants, ce qu'on vous dit, c'est un ami

veritable et sincère qui s'entretient avec vous» (Наступить день, любезные друзья, когда вы должны будете повелѣвать; тогда, прошу васъ, повелѣвайте съ видомъ безмятежнымъ и кроткимъ, голосомъ твердымъ и спокойнымъ; все это сильнѣе, нежели предполагають, дъйствуеть на души подчиненныхъ. Не увлекайтесь ни гнѣвомъ, ни пылкостью, ни гордостью и никогда не унижайтесь, ибо это возмущаеть душу. Не забывайте, мои добрыя дѣти, не забывайте моихъ словъ. Съ вами бесѣдуеть искренній и истинный другь).

Воть памятникъ графа Ангальта, другаго не ищите. На Волковомъ полъ прахъ его скрыть подъ тъмъ камнемъ, подъ которымъ онъ хотълъ покоиться въ стънахъ корпуса, а подлъ этого смиреннаго памятника возносится великолъпный камень нъмецкому столяру.

Предпринимали подписку на памятникъ, но она не состоялась. Графъ Ангальтъ подавалъ руку каждому русскому человъку, но не уступалъ ни шагу временной спъси. Върилъ ли Кутузовъ молвъ о графъ и о корпусъ, не знаю. Но онъ былъ вполнъ свътскимъ человъкомъ и въ этомъ ръзкою чертою отличался отъ Суворова. Отдълянсь отъ свъта, Суворовъ, какъ будто опасаясь, чтобы слава его подвиговъ не затмилась, набивался съ письмами ко всъмъ значащимъ своимъ современникамъ. Кто чего-нибудь ищетъ и домогается, тотъ не хочетъ бытъ забытымъ. «Не покажисъ раза три въ театръ, говорилъ Наполеонъ послъ первой войны въ Италіи, и слава твоя разстелется дымомъ». Кутузовъ не велъ переписки, но въ виду общества дъйствовалъ своимъ лицомъ, кланялся и уклонялся, выжидалъ и не упускалъ выжданнаго, оттерпливался и послъ сумрачныхъ дней выходилъ блистательнъе.

Въ корпусъ вступилъ онъ во всемъ сіяніи славы своей. Онъ жилъ въ стінахъ корпуса, но не съ нами. Незадолго до своей кончины, графъ Ангальтъ подарилъ мнѣ полное изданіе Плутарха, Аміотова перевода. Замѣчу здісь, что все то, что графъ намъ дарилъ, и все, что было въ нашей увеселительной залѣ, онъ покупалъ на собственное иждивеніе и сверхъ того доставлялъ всевозможныя льготы корпуснымъ учителямъ. Графъ Ангальтъ былъ мотъ и расточитель на добрыя дѣла.

Безпечная веселость моя исчезла. Уныло бродя по саду, я то перечитываль изреченія нашей стіны, то читаль Юнговы ночи Лаво, то проливаль слезы вмість съ Доддомь, читая его размышленія вытемниць. Доддь быль духовникь и наставникь графа Честерфильда. Вы отсутствіе своего воспитанника, увлекаясь благотвореніемь, оны составиль дов'єренность за ложною подписью для полученія изы банка около 100.000 рублей на наши деньги. Подлогы

открылся. Доддъ быль взять подъ судъ; были неопровержимыя доказательства, что деньги разошлись по рукамъ бъдныхъ, самъ графъ ревностно за него ходатайствоваль, но по англійскимь законамь быль онъ казненъ. Въ это же почти время и въ силу тъхъ же законовъ адмирала Биха разстръляли за то, что противные вътры вырвали изъ рукъ его побъду. Такіе вътры бушують часто и на твердой земль. Посль графа Ангальта забушевали у насъ человъкъ шесть силачей: они задирали и обижали слабыхъ, въ числѣ которыхъ былъ и Толь. Однажды забіяки условились потышиться надъ нимъ. Для меня тогда была единственная отрада отстанвать тъхъ, кому грозила бъда. Я присовътовалъ. Толю спрятаться, а самъ не пошель ужинать, занялся переводомъ мессинскихъ элегій изь Анахарзиса Бартелеми. Не отыскавъ Толя, забіяки налетьли на меня и кричали: «Ты его запряталь, гдъ онъ?»—«На что онъ вамъ», — возразилъ я: «и долго ли вы еще будете тышть свои кулаки?» Вмъсто отвъта кулаки застучали на моей головъ, кровь хлынула у меня изъ носа. Я хотълъ выскочить въ окно и стеклами израниль себъ правую руку. На ней и теперь еще остались эти слъды. Мой товарищъ Толь въ чинахъ и почестяхъ забыль объ этомъ. Да я ему ни о чемъ не докучалъ, потому что никогда не искалъ мило-стиваго вниманія важныхъ лицъ. Дёло кончилось тёмъ, что я за разбитое стекло и за шумъ былъ посаженъ на сутки въ карцеръ.

Скажу по совъсти, что изъ всъхъ моихъ товарищей одинъ только я былъ мечтателемъ, и что часто воображеніе заполоняло всъ способности моего ума. Увлекаясь порывомъ воображенія, я сочиниль стихи на тогдашнія военныя дъйствія республиканскаго оружія, прибавя къ тому и мысли мои о новой нашей борьбъ въ Польшъ. Трагикъ Озеровъ, все еще служившій въ корпусъ, показаль мои стихи Державину, и лирикъ нашъ поручилъ ему сказать мнъ, чтобы я не даваль волю воображенію. Но въ этомъ подъйствоваль не онъ. Незадолго предъ тъмъ отецъ мой писалъ ко мнъ, что желаетъ, чтобы я поступилъ въ артиллерію, гдъ служить нашъ родственникъ. Я отвъчалъ, что всъмъ наукамъ нельзя выучиться, что гнавшись за двумя зайцами—ни одного не поймаешь, и я къ артиллерійской службъ неспособенъ.

Въ отвѣтъ отецъ мой писалъ, что до него дошелъ слухъ, будто я сочиняю стихи, и совѣтовалъ мнѣ въ изъявленіе благодарности за оказанныя намъ благодѣянія написать посланіе къ императрицѣ, прибавляя, что объ этомъ уже отнесся къ Л. А. Нарышкину, и что онъ обѣщалъ довести мои стихи до свѣдѣнія императрицы. Вотъ что было поводомъ къ сочиненію пѣсни Великой Екатеринѣ. Но объ этомъ будетъ далѣе.

Между тѣмъ поразило насъ необычайное обстоятельство. При вступленіи въ корпусь графа Ангальта, Екатерина до перевзда своего въ Царское Село и по возвращеніи оттуда провзжала мимо корпуса и дарила привѣтливою улыбкою кадеть, сбѣгавшихся взглянуть на нее, но это прекратилось за годъ до кончины графа, п къ удивленію нашему въ началѣ декабря Екатерина опять проѣхала мимо корпуса. Эта загадка скоро объяснилась и предвѣстила преждевременный выпускъ нашъ изъ корпуса. На другой день по проѣздѣ императрицы былъ повѣщенъ, а чрезъ два дня воспослѣдовалъ экзаменъ, всегда происходившій по вечерамъ. Началось съ русской словесности. Николай Яковлевичъ Озерецковскій задалъ намъ сочинить письмо, будто бы препровожденное къ отцу раненымъ сыномъ съ поля сраженія.

Кадеть Егоровъ быль первымь по классу, Калатинскій вторымь, а я третьимь. Два первыя сочиненія Кутузовъ слушаль безъ особеннаго вниманія. Дошла очередь до меня. Я читаль съ жаромь и громко, Кутузовъ вслушивался въ мое чтеніе. Лицо его постепенно измѣнялось, и на щекахъ вспыхнуль яркій румянецъ при слѣдующихъ словахъ: «Я раненъ, но кровь моя лилась за отечество, и рана увѣнчала меня лаврами! Когда же сынъ вашъ пріѣдеть къ вамъ, когда вы примете его въ свои объятія, тогда радостное біеніе сердца вашего скажеть: «Твой сынъ не измѣниль ожиданіямъ отца своего!» У Кутузова блеснули на глазахъ слезы, онъ обняль меня и произнесъ этотъ роковой и бѣдоносный приговоръ: «Нѣтъ, брать! ты не будешь служить, ты будешь писателемъ!»

Недавно еще слышалъ я, будто бы Кутузовъ обходился съ нами сурово. Это неправда; правда только то, что между имъ и нами было какое-то безмолвное недовъріе, но это недовъріе рушилось и разръшилось случайно. Кутузовъ пожалъ тогда такіе лавры, какихъ не пожиналъ ни на высотахъ Мачинскихъ, ни подъ стънами Измаила, ни на полъ Бородинскомъ—онъ побъдилъ самого себя.

Два вечера прошли спокойно. На третій спрашивали у насъ всемірную исторію, которая какъ будто нарочно подоспъла съ великими своими превратностями къ важнъйшему обстоятельству нашей кадетской жизни. Мы начали шепотомъ разговаривать между собою, и голоса 120-ти кадетъ слились въ одинъ жужжащій гуль. — «Тише, господа!» сказаль Кутузовъ. Мы смолкли и чрезъ нъсколько минуть опять заговорили. «Тише, говорю вамь!» грозно повторилъ Михаилъ Иларіоновичъ. Мы замолчали, но не на долго. «Тише!» закричаль онъ еще гровнъе и при этомъ третьемъ «тише» прибавилъ нъсколько словъ, отъ которыхъ мы замолчали. Ударило восемь часовъ; Кутузовъ вышелъ. Мы всъ пошли за нимъ. Каждый вечеръ

Кутузовъ вздиль къ тогдашнему временщику. Слуга сказалъ, куда вхать, а мы закричали:

— Подлець, хвость Зубова!

Въ наше время о каждомъ экзаменъ начальникъ корпуса лично доносилъ императрицъ. На другой день Кутузовъ явился къ ней.

- Каковы твои молодцы? спросила Екатерина.
- Прекрасны, Ваше Величество, отвъчаль онъ, они слишкомъ учены, имъ недостаетъ только военной дисциплины. А потому, хотя они не дожили еще до срока двухъ лътъ, но позвольте ихъ выпустить.

Екатерина согласилась и сказала:

— Постарайся отдать твоихъ молодцовъ на руки такихъ полковниковъ, которые бы не застращали ихъ службою. Юношей надобно беречь, они пригодятся.

Кутузовъ объявиль намъ рѣшеніе Екатерины. При появленіи его, нынѣшній графъ Толь и я, мы стояли возлѣ его. Кутузовъ любиль Толя за искусные чертежи и за охоту къ военнымъ наукамъ.

— Послушай, брать, сказаль онъ Толю, чины не уйдуть, науки не пропадуть. Останься да поучись еще.

Толь остался, и Кутузовъ ознакомиль его съ своими военными правилами и познаніями.

Шесть человъкъ выпущены были капитанами, а всъ прочіе поручиками. Кутузовъ созвалъ къ себъ нашихъ офицеровъ и сказалъ имь: «Господа, развъдайте, кто изъ кадеть не въ состояніи обмундироваться, да сдылайте это подъ рукою. Наши юноши пресамолюбивые, они явно ничего отъ меня не возьмутъ». Съ мундировъ недостаточныхъ кадеть мърки сняты были ночью: чрезъ три дня мундиры были готовы и отданы имъ, будто бы отъ имени ихъ отцовъ и родныхъ. Ударилъ часъ прощанія. Мы составили кругь. Кутузовъ вошель въ него и сказалъ: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказаль вамъ, что буду обходиться съ вами, какъ съ солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдать? Я получиль и чины, и ленты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо мив говорять: онъ настоящій русскій солдать. Господа! гдъ бы вы ни были, вы всегда найдете во мнъ человъка, искренно желающаго вамъ счастія, и который совершенно награждень за любовь къ вамъ вашею славою, вашею честью, вашею любовью къ отечеству». За день до выхода изъ корпуса, когда надъли мы мундиры, Кутузовъ поодиночкъ призывалъ насъ къ себъ и предлагаль намь тактическіе вопросы. Мнъ задаль онь вопрось о полевыхъ укрепленіяхъ. Чувствуя, что по строгимъ правиламъ науки не могу отвъчать, я спросиль: какъ прикажете мнъ объясниться, тактически или исторически? Онъ взглянуль на меня и сказаль: «Ну, посмотримъ, отвъчай исторически». Я началъ: «Полевыя укръпленія устраиваются для остановленія первыхъ напоровъ непріятеля. Извъстнъйшіе изътакихъ укръпленій устроены были Петромъ I на полѣ Полтавскомъ, и графъ де-Саксъ въ сочиненіи своемъ о военномъ искусствъ приписываетъ имъ побъду русскихъ надъ Карломъ XII. Въ древнія времена авинскій полководецъ Ификратъ при всякомъ случать укръплялъ свои войска и, когда его упрекали въ излишней осторожности, онъ говорилъ: «Въ военное время непріятель вездъ. Онъ не тамъ нападаетъ, гдѣ его остерегаешься, но тамъ, гдѣ его не ждутъ». Но никакія укръпленія не могуть устоять предъ отважною ръшимостью войска. Графъ Ангальтъ разсказывалъ намъ о вашемъ движеніи на высотахъ Мачинскихъ, споспъпествовавшемъ къ заключенію мира съ Портою Оттоманскою 1791 года». Кутузовъ былъ доволенъ моимъ отвътомъ.

Теперь скажу несколько словь о Л. А. Нарышкине. Левъ Александровичъ Нарышкинъ, какъ говорилось, быль столпо-вой вельможа двора Екатерины, посредникъ между ею и мнѣніемъ народнымъ. Приготовляясь издать какой-нибудь указъ, она поручала ему узнать: что скажеть о томъ народъ? Нарышкинъ зналъ духъ народный и острыми замысловатыми шутками умѣлъ вызвать мысль народную. Въ простой одеждѣ ходилъ онъ по площадямъ, протирался, никого не толкая, вездѣ, гдѣ былъ народъ, заводилъ рѣчь, какъ бы неумышленно, о томъ, что нужно было ему вывѣдать. Люди русскіе любили его. Затыливымъ балагурствомъ и радушною ласкою приманивалъ онъ сердца ихъ. Однажды при мив сходилъ онъ съ крыльца къ каретв. Его встрътиль хлъбникъ съ корзинкою и говоритъ: «Батюшка, Левъ Александровичъ! прикажите выдать за хлъбы деньги».—«Скрипку, скоръе скрипку!» закричалъ онъ. Принесли скрипку.—«Ну, братъ! ты славный парень; пропляши бычка»! Туть вельможа-скрипачь засучиль рукава, заиграль, загудёль и запёль, словомь, какъ говорилось, отодралъбычка, а хлъбникъ удалой выкинуль лихую вы иля ску. «Славно! Славно, брать!» вскричаль Левъ Александровичь. «Воть мы и расплатились. Я играль, ты плясаль». Разумбется, что деньги были отданы. Левъ Александровичь быль оберъшталмейстеромъ. Однажды Екатерина вхала изъ Петербурга въ Царское Село, до котораго верстахъ въ двухъ сломалось колесо въ ея кареть. Императрица, выглянувъ изъ кареты, громко сказала: «Ужь я Левушкъ (такъ называла она Л. А.) вымою голову». Левъ Александровичь выпрыгнуль изъ коляски, прокрадся стороною до въёзда въ Царское Село, вылиль на голову ведро воды и сталь,

какъ вкопанный. Между тьмъ колесо уладили, Екатерина подъвъзжаетъ, видитъ Нарышкина, съ котораго струилась вода и говоритъ: «Что ты это, Левушка?» — «А что, матушка! въдь ты хотъла мнъ вымыть голову. Зная, что у тебя и безъ моей головы много заботъ, я самъ вымыль ее»! Все кончилось смъхомъ. Въ другой разъ пришель онъ во дворецъ, прикинувшись чрезвычайно встревоженнымъ. — «Что съ тобою сдълалось, Левушка?» спросила Екатерина, — «ты такъ грустенъ!» — «Матушка!» отвъчаль онъ, — «жена меня гонитъ съ бълаго свъта! Она требуетъ, чтобы я платилъ долги! Да гдъ это видано, матушка, чтобъ придворный платилъ долги? Отъ этого со стыда умрешь. Разведусь, разведусь съ женою!» Долгъ былъ заплаченъ. Но какой? Екатерина возвращала ему только то, что онъ расточительною рукою разсыпалъ для народныхъ увеселеній.

Левь Александровичь быль еще гостепріимцемъ и угостителемъ всёхъ азіатскихъ народныхъ старшинъ, пріёзжавшихъ съ поклономъ къ Екатеринё или по дёламъ. За столомъ было для каждаго родное, любимое его блюдо. По пестроте разнообразныхъ одеждъ различныхъ племенъ, казалось, видишь не обёдъ, а какойто волшебный съёздъ изъ Тысячи одной ночи. Хозяинъ азіатскихъ своихъ гостей осыщалъ привётами и ласками, шутилъ, смёшилъ ихъ, забавлялъ музыкой и плясками. А они, возвратясь во-свояси, говорили своимъ друзьямъ и роднымъ: Какая царица! какіе у ней бояре!

Такой голосъ раздавался и въ кочевъв калмыковъ и въ степяхъ кирги зъ-кайсаковъ. Чувство достоинства души своей глубоко запало въ сердца тъхъ племенъ кочующихъ, которыя сказали: «Лучше пальмѣ быть вырванной съ корнемъ, нежели переломленной: лучше человѣку умереть, нежели жить въ уничтоженіи». Ловила и Екатерина всѣ случаи, чтобы торжественно показывать ему свой радушный привѣтъ. Былъ у него однажды балъ и маскарадъ. Гремѣла музыка, танцовали подъ звуки польскихъ Козловскаго, положенныхъ на слова Державина; гремѣли клики:

Славься симъ, Екатерина, Славься, нъжная къ намъ мать!

Внезапно и неожиданно является Екатерина въ полномъ нарядъ царицы Натальи Кирилловны, подходитъ къ хозяину и ласково привътствуеть его. Восхищенный хозяинъ бросается на кольни, цълуеть руку Екатерины и въ слезахъ восклицаеть: Матушка! Матушка! матушка!

По выход'є моемъ изъ корпуса, я при первомъ шаг'є въ большой св'єть увид'єль, что буду въ немъ пришельцемъ и гостемъ. По приказанію милостивца нашего семейства Л. А. Нарышкина я напечаталь въ корпусной типографіи упомянутую пѣснь Великой Екатеринѣ, переплелъ въ голубой атлась и представиль ему первое мое печатное сочиненіе. Въ то же утро отправиль онъ меня къ князю П. А. Зубову съ маіоромъ Петровымъ, служившимъ при дворцовой конюшнѣ. Въ пріемной князя было уже множество лицъ и въ мундирахъ и во фракахъ. Нисколько не робѣя, но укрываясь отъ любопытныхъ взоровъ, я сталъ въ уголъ комнаты и закрылъ шляпою мое сочиненіе, а мой услужливый путеводитель, какъ опытный знакомецъ съ передними знатныхъ, подбѣгалъ то къ тому, то къ другому съ привѣтствіями и разспросами.

Я много уже читаль о переднихь временщиковь и думаль: чего оть нихъ добиваются? Сегодня они все, а завтра вмъстъ съ ихъ случайностью все исчезнеть, и тъ самые раболъпные поклонники, которые съ такою жадностью ловили каждый его взглядъ, первые забудуть ихъ. Кромъ этого, кружились въ головъ моей и Римъ, и Спарта, и Аеины, гдъ не знали переднихъ и гдъ, по словамъ одного французскаго поэта, «не нужно было ждать приказа молвить слово».

Туть, нечаянно оглянувшись, я увидаль М. И. Кутузова, который стояль недалеко оть дверей. Въ то время оть князя вышель камердинеръ съ подносомъ и съ пустою шоколадною чашкою въ рукахъ. Кутувовъ поспѣшно подошель къ нему и спросилъ пофранцузски: «Скоро ли выйдеть князь?» — «Часа черезь два», отвічаль съ важностью камердинерь. А Кутузовъ, не отступавшій оть стънъ Очакова, ни отъ стънъ Измаила, смиренно сталъ на прежнее мъсто. Досада закипъла въ моемъ юномъ сердцъ; я подошелъ къ Петрову и сказаль: «Я не стану болье ждать!» Оторопьвь оть этихъ словъ, Петровъ спросиль: «А что же я доложу Льву Александровичу?» — «Что вамъ угодно» — отвъчалъ я, -- «Кутузовъ, герой Мачинскій и Измаильскій, здёсь ждеть и не дождется, а я что такое?» И я ушель. Часу въ шестомъ вечера пришель я къ Нарышкину. Онъ сидълъ на софъ съ какимъ-то незнакомымъ человъкомъ: то былъ Державинъ. Увидя меня, Левъ Александровичъ захохоталь и сказаль: «Гаврило Романовичь! посмотрите, воть этоть Вольтеровъ Гуронъ, который убъжаль изъ пріемной князя, онъ затьяль тамь высчитывать послужной списокъ Кутузова. Понатрется въ свъть-перестанеть балагурить. Однако, въ пъснъ его къ Екатеринъ есть хорошіе стихи»; и Левъ Александровичь прочиталь наизусть слъдующее:

> Ты отрокомъ меня пріяла, Ты разумъ мой образовала, Ты въ сердце чувствія влила;

Благотворительной рукою Ты правила моей душою, Ты живнь миз новую дала!

Державинъ похвалилъ эти стихи. Я былъ очень радъ, и благодаря моей памяти, съ восторгомъ началъ наизусть читать его Фелицу. Левъ Александровичъ приговаривалъ: «Продолжай, продолжай, братъ!» Лицо Державина дышало удовольствіемъ, и слезы брызнули изъ глазъ его при строфѣ:

Стремятся слевъ пріятныхъ рѣви
Изъ глубины души моей;
О, воль счастливы человѣви
Тамъ должны быть судьбой своей,
Гдѣ ангелъ вроткій, ангелъ мирный,
Соврытый въ свѣтлости порфирной,
Съ небесъ неспосланъ скипетръ несть.

Державинъ поцъловалъ меня и сказалъ: «Питайте всегда эти чувства къ государынъ, это дълаетъ честь вамъ и вашему сердцу; но», — прибавилъ онъ, — «передалъ ли вамъ В.А. Озеровъ мнѣніе мое о вашихъ стихахъ?» Но, не дождавшись отвъта, Левъ Александровичъ спросилъ: «А что онъ, видно, и тамъ что-нибудь напроказилъ? ужь не ударился ли онъ въ политику?» Державинъ отвъчалъ, что стихи мои не предосудительны, но что я часто слишкомъ неосторожно увлекаюсь порывомъ воображенія. — «То-то, братъ», — сказалъ Левъ Александровичъ, — «воображеніе бредъ; а до политики не касайся, это не твое дъло. Наша политика въ кабинетъ Екатерины. Она за насъ думаетъ и заботится. А наше дъло пировать да веселиться!» Былъ я въ нъсколькихъ домахъ такъ-называемаго большаго свъта, но нигдъ не слыхалъ ни слова о дълахъ европейскихъ. Мысли и душа моя летъли на родину.

### ГЛАВА ХІ.

Повядка на роднеу въ 1795 году. — Картена зими. — Остановка въ Чудовъ. — Разсказм ветерановъ. — Новгородъ. — Историческія воспоминанія. — Натріархальное семейство. — Въдность народа. — Дорожные разговоры. — Мой старшій брать. Матушкины омики. — Карти. — Унадокъ родоваго дворякства. — Зоричъ. — Шиловскій корпусъ. — Радость свиданія съ родними. — Пребываніе на роднив. — Первованіе на роднив. — Первованіе въ москву. — В. С. Ваксель. — Д. П. Беклеминевъ. — Письмо А. Г. Орлова. — Обратный путь. — Смерть брата. — Эпитафія. — Повядка въ Петербургъ. Возвращеніе въ москву. — Кызвь Ю. В. Долгорукій. — Его экспедиція въ Италію и Черногорію. — Чесменскій бой. — Штать князя. Князь П. П. Долгорукій. — С. Н. Сандуновъ. — Лиза Сандунова — Померанцевъ. — Пумеринъ. — Плавильщиковъ.

Вездѣ я направляль мысль мою къ сему вѣчному вліянію, которое видиная природа производить на расположеніе духа и на судьбу человѣка.

AJEKCARAPE I'YMGOJEATE.
Toute ma jeunesse est réfugiée dans mon coeur.

Вся вность ноя переселилась въ сердце мое.

Шатобріанъ.

**5**ъ 1795 году, въ половинъ января, по выходъ изътогдашняго 🔀 сухопутнаго кадетскаго корпуса, отправился я на родину, въ Духовщинскій увздь, съ старшимъ братомъ моимъ Василіемъ и съ младшимъ Николаемъ, корпуснымъ моимъ сопитомцемъ. Изъ насъ, трехъ братьевъ, одинъ я остался на шаткихъ колеяхъ нашего міра, такъ часто и въ такихъ различныхъ объемахъ кружащагося безь мира. Мнв было тогда девятнадцать леть. Зима роскошествовала во всемъ великолении своемъ. Въ стенахъ нашего училища бъгали мы по двору и въ саду въ легонькихъ курточкахъ, безъ шляпъ и въ башмакахъ, подчасъ съ такими же подметками, какими отличались сапоги бъдняка Наполеона Бонапарта до 1793 г., то-есть до нерваго удачнаго его батарейнаго выстрёла подъ Тулономъ. На все время и все на время! Но бъгая и по двору, и по саду, я видель снегь, но не зиму. А за заставой, подъ яснымъ, голубымъ небосклономъ, мелькнули въ глазахъ моихъ и рощи, и поля, и луга, и долины, блиставшіе и изумрудами, и яхонтами, и топазами, словомъ, -- очаровательными отблесками всёхъ тёхъ цвётовъ, которые Ньютонъ сътакимъ усиліемъ заманиваль въ окна своего кабинета, но которые слово Божіе сотворило въ одно быстрое мгновеніе.

Удивительная была картина зимы! То быль блистательный праздникь, которымь она дарить глаза безденежно. Но когда одинь изъ такихъ зимнихъ праздниковъ пооцарапалъ носъ Дидероту, кото-

рый перечитываль Наказъ съ Екатериною, онъ писалъ въ Парижъ, къ пріятелямъ своимъ: «Если будете на берегахъ Невы, то окутывайте плотнѣе лицо: русскій морозъ невѣжливъ». Живи Дидеротъ въ нашть двѣнадцатый годъ, и онъ бы назваль нашть морозъ—морозомъ убійственнымъ. Но развѣ морозъ заманивалъ къ себѣ громы и молніи ратные? Развѣ пески знойной Ливіи виною, что они засыпали войско Камбиза? Развѣ вѣтры виноваты, что грозные порывы ихъ разметали, такъ называемый, «непобѣдимый» флотъ гордаго Филиппа?

Какъ бы то ни было теперь разсуждая, а въ январѣ 1795 года съ восторгомъ наслаждался полнымъ разгуломъ зимы, которая блескомъ цвѣтовъ своихъ не лелѣяла глазъ моихъ тринадцать лѣтъ. Мнѣ и брату моему Николаю, намъ душно было въ кибиткѣ. Новое зрѣлище земли и неба непрестанно заманивало насъ къ себѣ. Особенно мой сопитомецъ, какъ-будто предчувствуя, что весна дней его померкнетъ съ будущею весною, почти не заглядывалъ въ повозку. На свободѣ, подъ открытымъ небомъ хотѣлъ онъ надышаться жизнью. А у него въ этой жизни была и душа, и жаркое чувство, и умъ, и мысль зоркая; все это было и все промелькнуло мгновеннымъ лучемъ въ апрѣлѣ того же 1795 года. Ему удалось только взглянуть на мать, на отца, услышать слова ихъ любви, услышать первую пѣснь весенняго соловья, помолиться въ родномъ храмѣ плечь у стѣнъ его, подлѣ праха нашихъ праотцевъ.

Быстро на свътлый небосклонъ налетаетъ грозная туча! То же бываетъ и на небосклонъ нашей жизни. Едва блеснетъ улыбка на устахъ, а въ глазахъ сверкаютъ слезы. Но тогда сквозъ радужное сіяніе восхитительной надежды не проглядывала къ намъ ни одна черта туманная. Сердца наши ликовали и летъли на родину. Въ такомъ расположеніи духа остановились на покормку нашихъ лошадей въ сель Чудовъ. Старшій нашъ братъ былъ въ бекешъ, а мы въ военныхъ зеленыхъ курточкахъ. Неподалеку отъ насъ сидълн на полатяхъ два отставные солдата, обросшіе уже бородами. Въ это время и въ съверной столицъ, и въ окрестностяхъ ея витала какая-то молва о новой войнъ. Поглядывая на насъ, старые служивые (тогда слово ветеранъ не было еще въ ходу) между собою говорили: «Вотъ и эту молодежь туда же отправять».

Туть вдругь одинь спросиль товарища своего: «Да когда же кончится этоть мятежь?» Другой, не запинаясь, наотръзь отвъчаль: «Да какъ людей не будеть!» И теперь еще не надивлюсь этому быстрому, этому громоносному отвъту. Сберите всъхъ мыслителей нашего міра земнаго—они будуть разсуждать о превратностяхъ политическихъ, о кипъніи страстей человъческихъ, о поры-

вахъ духа завоевательнаго и такъ далѣе. Но человѣкъ безграмотный, простымъ смысломъ, безъ всѣхъ околичностей къ укрощенію мятежа и волненію страстей превращаетъ нашу земную вселенную въ пустыню безлюдную. Поэзія ужасная! Но разсказъ мой не выдумка, онъ напечатанъ былъ въ 1805 году въ журналѣ Брусилова въ то самое время, когда нашъ Михаилъ Иларіоновичъ Кутузовъ, первый изъ русскихъ полководцевъ, началъ борьбу съ Наполеономъ въ странѣ германской, гдѣ судьба опредѣлила ему и 1813 года продолжать такую же борьбу, и кончить жизнь.

Съ теплаго ихъ пріюта мы пригласили добрыхъ ветерановъ къ намъ на чай. Съ нами, юношами, разгулялось воображеніе ихъ, и память былаго громко откликнулась; «Намъ обоимъ», сказалъ одинъ изъ нихъ: «довелось быть подъ Кагуломъ, въ карев генерала Племянникова, въ которое тучею ястребиною влетвли толпы янычаръ, поджидавшія насъ въ лощинахъ. Вскрикнувъ: «Алла! Алла!», они бросились на насъ въ кинжалы. Мы не то, чтобы дрогнули, но некогда было спохватиться. Вдругъ, откуда ни возьмись, на конъ богатырскомъ взвился графъ Петръ Александровичъ полетомъ соколинымъ, подскакалъ къ намъ и воскликнулъ: «Ребята, стой!» И душа у насъ встрепенулась, и ноги какъ-будто къ землъ приросли, и ни одна чалма не выбилась изъ карея».

Такъ говорилъ первый, а вотъ разсказъ его товарища.

«Съ нашими русскими полками какъ-будто нагрянула подъ Очаковъ и зима русская: лиманъ замерзъ; а въ день великаго угодника Божьяго Николая сказанъ былъ штурмъ. Морозъ былъ трескучій, но сердца кипъли отвагою. Вдругъ раздалось въ рядахъ нашижъ: «Князь Григорій Александровичъ молится на батарев и плачеть: ему жаль насъ, солдатушекъ». Загремъло: «ура! съ нами!» Мы полетъли на валы, на стъны—и кръпости какъ-будто и не было. А лътомъ, когда еще турки храбрились, нашъ батюшка князъ Григорій Александровичъ какъ-будто для прогулки разъвзжалъ подъ ихъ батареями. Ядра сыпались, а онъ себв и не поморщится. Однажды подлѣ него, рука объ руку, убило ядромъ наповалъ генерала Синельникова, а на отца нашего не пала и порошинка. Видно, Богъ его за то и берегъ, что онъ себя нигдѣ не берегъ, а объ насъ всегла жалълъ».

И это истина историческая. По случаю взятія Исакчи князь Таврическій въ тогдашнихъ военныхъ извѣстіяхъ писалъ: «При столь важномъ происшествіи милость къ намъ Господня тѣмъ паче видна, что у насъ не было ни одного убитаго, ни раненаго».

Разсказы нашихъ чайныхъ собесёдниковъ-ветерановъ были, такъ сказать, продолженіемъ и дополненіемъ того, что мы слышали въ стѣнахъ нашего корпуса. Были у насъ старме служивые въ прислугахъ при пушкахъ, на ученіяхъ. Мы были окружены олицетворенными лѣтописями временъ Румянцева, Потемкина и Суворова. Разумѣется, что эти лѣтописи кипѣли разсказами о взятіи крѣпостей и о сраженіяхъ, иногда и съ перемолвкою, но мы слушали съ восхищеніемъ. Очаковъ и Кинбурнская Коса особенно были намъ знакомы. Въ честь взятія Очакова сочинена была кадриль, которую мы танцовали въ торжественныя собранія, а съ Кинбурномъ сблизило насъ письмо Суворова къ дочери его. Поздравляя ее «графинею двухъ имперій», онъ между прочимъ препоручалъ ей при встрѣчѣ съ графомъ Безбородкою во дворцѣ цѣловать у него руку. Случайность — лѣстница. Одинъ съ нея сходить, другой восходить — Безбородко восходить, а звѣзда князя Таврическаго начинала тускнѣть.

Продолжаю свой разсказъ.

Утреннее солнце блеснуло надъ Новгородомъ, когда мы къ нему подъёхали. Волшебное имя его было мнё извёстно не изъ преданій историческихъ, но изътрагедіи: Вадимъ, Якова Борисовича Княжнина. Мысль моя залетёла въ даль вёковъ, и я воскликнулъ съ Вадимомъ:

О! Новгородъ, что ты быль и что ты сталь тенеры!

Теперь, то-есть когда мнимый или подлинный Вадимъ вступиль въ борьбу съ Рюрикомъ. А чёмъ онь былъ до Рюрика? Ничёмъ. Ибо онъ еще и не существоваль. Повторяю, мнё было тогда девятнаддать лётъ, а я о лётописцё Несторё и слухомъ не слыхаль. Была у насъ какая-то краткая русская исторія, сочиненная Вегеленомъ съ вопросами и отвётами на русскомъ и французскомъ языкахъ. Эти сухія, краткія, такъ сказать, выжимки изъ исторій истомляють только память, а душё ничего не передають. Исторія отечественная—новый міръ для каждаго юнаго сына отечества. Изъ нея переходить въ жизнь его бытіе жизни вёковой. Мнё неоткуда было усвоить себё эту жизнь; зато какой быль разгулъ юному моему воображенію!

Но простите мнѣ, и домъ Ярослава, и домъ Мареы Посадницы! Мнѣ тогда въ умъ не приходило спросить: гдѣ вы? Русская старина была отъ меня тогда, говоря русскимъ словомъ, «за тридесять земель». Да и теперь мы все еще выкликиваемъ ее изъ дали туманной. Когда же блеснеть солнце надъ полнымъ объемомъ отечественной исторіи, откуда ждемъ самобытной ея жизни!

Мы прівхали въ Новгородъ въ воскресенье и, помолясь въ первомъ храмв Божіємъ, пустились черезъ Ильмень за Ильмень.

И въ какой пріють привела насъ счастливая судьба! Шести лъть разстался я съ родиною. Быть земледъльческій какъ-будто заслоненъ быль отъ насъ дремучими лъсами, раскинутыми природою по берегамъ Ореноко. Изъ-подъ морознаго небосклона вошли мы въ просторную избу, чистую, теплую и свётлую. Хозяева об'єдали. Патріархъ семьи, старецъ маститый, сидълъ у образнаго кіота. По сторонамъ сидъли сыновья, невъстки и внучата. Хозяйка была въ другомъ пріють — въ тихой могиль. На столь, на скатерти бълой, какъ снъгъ, дымилась чаша со щами и лежали пироги, свътящіеся отливомъ яхонтовъ. Все, говоря нынъшнимъ словомъ, все обличало туть обиліе привольной сельской жизни; и ласковый, радушный хозяинъ пригласилъ насъ къ трапезъ своей. Старшій нашъ брать отнъкивался; а мы и съ добрымъ позывомъ на пищу, и съ простосерлечіемъ юношескихъ літь приняли привіть безь всёхъ околичностей. Приказавъ своимъ поотодвинуться, хозяинъ усадилъ насъ подлъ. Туть и въ памяти, и въ душъ моей откликнулись стихи, напечатанные въ тогдашнемъ московскомъ журналъ:

> Русь блаженная стократно! Какъ душё моей пріятно, Что въ родной странів моей Въ селахъ можно съ счастьемъ знаться, Съ нимъ въ углу твоемъ встрічаться!

Не знаю, что понравилось въ насъ гостепріимному нашему хозяину; то ли, что, сметря на насъ, юношей, онъ припоминалъ свои весенніе дни, или наше простосердечіе, но у него оть избытка сердечнаго лился разговоръ, и между прочимъ онъ разсказалъ намъ слѣдующее любопытное обстоятельство:

«Я не здівшній уроженець», сказаль онь; «сь отцомь моимь я прійхаль вь эти міста по нашимь промысламь вь то самое время, когда при государь Петрі І происходила первая поголовная перепись всему русскому народу и когда каждый остался крівпкимь землів тамь, гдів застала его перепись. Я было сильно пригрустнуль, но родитель мой, человіжь смыпіленый и грамотный, сказаль мнів: Развів ты не видіяль, какь великій государь работаль вь Воронежів, снаряжая сухопутное и судоходное войско подъ Азовь? Онь быль и на пристани сь топоромь вь рукахь, и вь кузниців, и вь воеводской канцелярій, и вездів на работів; не въ сласть ему ни сонь, ни пища: вся мысль его вь трудів. Трудно нашему брату и избу перестроить, а ему, отцу нашему, довелось перестроивать цілое царство. Ему нужно и свое родное войско, и свой флоть. Но для этого нужны во всемь порядокь и чередь. Воть для чего и перепись крівпть нась съ землею. Онь трудится для всіхь; какъ же и намъ не потрудиться

для него? Тысячи рукъ нашихъ не сдѣлають того, что дѣлають однѣ его руки; тысяча глазъ не увидять того, что одни глаза видять и распоряжають. Намъ будеть и здѣсь житье привольное. Лѣсовъ окомъ не окинешь; земли, слава Богу, досталось намъ вдоволь. Не давай только потачки лѣни, и будь самъ готовъ на службу, когда востребуеть того государь. Будемъ крѣпко держаться за землю, а душою за Творца Небеснаго, такъ Богъ и благословить насъ; руки у насъ не связаны, и наше останется при насъ».

«Такъ», прибавилъ нашъ хозяинъ, «говорилъ мой отецъ, и Богъ на самомъ дълъ благословилъ и насъ всъхъ. Пока шла перепись—смуты не было никакой. По всъмъ приходамъ повъщена была сходка, и въ храмахъ вразумляли насъ, что для чего дълается. А мы молились Богу, да просили у Него, Царя Небеснаго, земному нашему царю здравія и долгольтія. Велся порядокъ— п все велось порядкомъ».

Выважая изъ сельского гостепримного приота нашего хозяина, мнѣ казалось, что выезжаю изь страны счастливой Аркадіи. Послі уже я читаль, что датчанинь Флемингь, бывшій вь Россіи при царѣ Михаилѣ Өеодоровичѣ и прожившій нѣкоторое время въ селеніяхъ новгородскихъ, говорить, что онъ встретилъ тамъ и Аркадію, и міръ патріархальный, гдв душа и сердце обнимались съ чистою совъстью. Дары душевные нашъ хозяинъ заимствоваль не изъ преданій — они были его собственностью. Въ силу требованій нынішней статистики, мні бы слідовало означить и урочище пріозерное и имя хозяина, но весь письменный мой запасъ остался въ ствнахъ нашего училища. Не было у меня ни карандаша, ни записной книжки. Все тогдащнее мое сокровище состояло въ «Вадимъ» Княжнина, въ «Путешествіи изъ Петербурга въ Москву», надълавшемъ тогда много шума, а теперь уснувшемъ сномъ непробуднымъ, и «Чувствительномъ путешествіи», Стерна, въ которомъ сердце и мысль всегда что-нибудь отыщуть. Съ этимъ запасомъ и съ мечтами романической юности вхаль я на родину. Но чемъ боле отдалялись мы отъ жилища нашего пріильменскаго гостепріимца, твиъ болве казалось, что мы завзжаемъ въ какія-то дымныя, курныя дебри. Это бъдныя хижины. Войдемъ. Двери настежь; съ двухъ сторонъ прорубы, названные окнами, открыты; сверху, въ отверс тіе трубы, бьеть дымь и заполоняеть избу. Вътеръ разгуливаеть ъвъ ствнахъ, дымная мгла слепить глаза. Это бы еще ничего, но тути и колыбели младенцевъ, туть и животныя, гнездящіяся по угламъ сли расхаживающія по тинистому полу, зараженному тлетворною ростью. Некоторые предполагають, что въ хижине, отданной на произволь смрада и дыма, ходячій ветерь прочищаеть воздухъ. Но

каково пришельцамъ колыбельнымъ въ этомъ дымномъ и вѣтреномъ мірѣ! Не того желалъ Петръ І. Въ одномъ изъ достопамятныхъ указовъ своихъ онъ предписываетъ, чтобы избы одну отъ другой раздѣлять садами и въ охраненіе отъ пожарныхъ случаевъ, и для соблюденія чистоты, необходимой для здоровья. И Екатерина ІІ, разсуждая о томъ, отчего у крестьянъ отъ двадцати и пятнадцати дѣтей едва-ли остается четвертая часть, говорить: «Долженъ быть тутъ какойнибудь порокъ или въ пищѣ, или въ образѣ ихъ жизни, или въ воспитаніи, который причиняеть гибель сей надежды государства. Какое цвѣтущее состояніе было бы Россіи, еслибы могли благоразумными учрежденіями отвратить или предупредить сію пагубу» 1).

Следственно, по мненію Екатерины, и для крестьянь необходимо воспитаніе, охраняющее душевныя и телесныя способности. Но какое впечатленіе производили надъ нами эти пріюты б'єдности, это высказать не могу! На покормкъ лошадей мы шли на улицу на борьбу съ морозомъ, чтобы не глотать тлетворныхъ испареній. Туть встръчали мы мальчишекъ, бъгавшихъ и подлъ, и мимо насъ въ скудныхъ лохмотьяхъ. Съ плечъ нашихъ порывались къ нимъ наши легкіе тулупы; но другихъ у насъ не было, и мы по невол'в укрощали стремленіе сердечное; зато тайкомъ вытаскивали изъ нашихъ чемодановъ то чулки, то платки, торопливою рукою раздавали мы и то, и другое; еще торопливъе бросались они къ нашимъ подаркамъ, и когда садились мы въ кибитку и трогались въ путь, они бъжали за нами съ восклицаніями: «Благодаримъ васъ!» И это слово громко откликалось въ душт нашей. По прітадь на родину, когда старшій нашь брать должень быль представить опись во всемь выданномь намъ, мы чистосердечно покаялись родительницв нашей въ похищеніяхъ нашихъ у насъ самихъ. Она поцъловала насъ и перекрестила.

Воспоминанія юныхъ літь! Вы волшебный, очаровательный голось той райской птички, который тысячу літь превращаеть въ одинъ день, въ одно мгновеніе!

Какъ бы то ни было, но и тогда я заметиль, что у жильцовъ этихъ дымныхъ пріютовъ есть какая-то речь самобытная и сильные обороты въ выраженіи мысли. Наставники ихъ—природа, сердце и здравый смысль, а нередко и горе жизни. Въ нашъ девятнадцатый векъ оповестили, что неть девяти музъ, но есть одна только муза—скорбь душевная <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Наказъ § 266.

<sup>2)</sup> Presque tous les chefs d'oeuvre dans tous les arts sont dus à quelque souffrance connu on secrette. Il n'y a pas neuf Muses, cela est faut: il y en a une—la douleur.

Чудное дѣло! При блескѣ кружащагося міра, при чудесахъ образованности надобно душѣ тонуть въ скорби душевной, чтобы вызывать оттуда безсмертные напѣвы и передавать ихъ въ даль вѣковъ!

Но эта скорбь душевная и объясняеть геній Омира. Внішній объемь его Иліады весь заимствовань изъ памятниковь кисти и різца, уцілівшихь въ храмахь и чертогахь, покоющихся и теперь еще въ развалинахь стовратныхь Омвь. Омирь, польстя Иліадою тщеславію грековь, самъ издівался надъ витязями ея въ шутливой своей поэмі. Но Одиссея—созданіе его сердца и глубокое выраженіе превратностей жребія человіческаго; и въ нашихь глазахь, и въ нашь вікь повторилась цілая Одиссея и въ какомъ исполинскомъ объемі!

Въ ночь звъздную, когда сводъ небесный полнымъ блескомъ свътиль своихъ какъ-будто всматривался во что-то необычайное на землъ, е м у, вчерашнему повелителю народовъ и властелину ихъ жребія, ему дозволено было пройтиться по большой Ліонской дорогъ. Медленно и уныло идетъ онъ и вдругъ встръчаетъ сельскаго священника. Остановя его, о нъ спрашиваетъ: «Скажи мнъ, служитель Божій, подъ какою я теперь стою звъздою?» Скромный пастырь отвъчалъ: «Не знаю». — «А я», возразилъ о нъ: «вчера еще я зналъ и небо, и землю, а теперь все забылъ».

Поэть Попъ говорить, что сквозь всю Одиссею пролегаеть живая струя любви къ человъчеству. Съ восхищениемъ читалъ въ колыбели воспитания моего Одиссею, переведенную Рошфоромъ. А по выходъ оттуда на первыя деньги, выработанныя у театра московскаго, я купилъ этотъ переводъ и подъ портретомъ Омира подписалъслъдующее его стихи:

Songez qu'un suppliant, que le malheur accable, Est aux yeux des dieux mêmes un objet respectable.

«На просителя-страдальца и небо смотрить съ умиленіемь».

Испыталь Одиссей или Улиссъ бури морскія, испытала грозное ненастье и моя Одиссея. 1812 года переплыла она море огненное и остановилась подъ скромнымъ балаганомъ тамъ, гдѣ эта буря нашествія уравняла и сокровища палать, и пожитки мелкихъ пріютовъ; тамъ отыскалъ я Одиссею моей юности и перекупильее. Уцѣлѣлъ портретъ Омира, уцѣлѣла и надпись: «На просителя-страдальца и небо смотрить съ умиленіемъ».

Омиръ правъ. Любовь къ человъчеству—солнце міра духовнаго. А если оно не согръваеть души, то что такое жизнь и для чего жить?

Непрестанно отуманиваемые дымомъ и опальнымъ видомъ хижинъ, мы съ меньшимъ братомъ для разсвянія переселились мыслью

въ область историческую. Брать мой зналъ наизусть почти всю ту древнюю Ролленеву исторію, которую сочинитель по мітрів отпечатанія частей препровождаль Фридерику Второму, когда онъ быль еще насліднымъ принцемъ, и къ которому писаль по вступленіи его на престоль: «Желаю быть вашимъ другомъ, но не въ этомъ бренномъ мірів, а тамъ— въ вітности. Это великая тайна».

Въ дорожную кибитку нашу по очереди переселялись и Вавилонъ, и Экбатана, и Персеполисъ, и развалины Пальмиры, и всемірная держава римская. Прислушиваясь къ жаркимъ разсказамъ и къ ребяческимъ мечтамъ неопытности нашей, нашъ старшій братъ и тогдашній менторъ тихомолкомъ улыбался, покачивая головою. Оть различнаго воспитанія были у насъ и различныя понятія.

Главнымъ впечатлѣніемъ юности моей почитаю то, что въ первый проъздъ мой изъ училища на родину я получилъ первый урокъ въ изслъдованіи духа народнаго. Я вычитывалъ душу народа русскаго не изъ книгъ, но подъ сводомъ неба и прислушиваясь къ душъ русскаго слова. Вотъ что было впослъдствіи основаніемъ «Русскаго Въстника».

Пустясь въ дальнъйшій путь, мы повстръчали к рестьяни н а-Цицерона. Воть какимъ образомъ. Дорога была изрыта выбоями, тянулся возъ и опрокинулся. Мы съ братомъ Николаемъ выскочили изъ кибитки и помогали бъдняку приподнять возъ. Попытка наша была удачна. Видя, что лошадь чуть передвигаетъ ноги, мы спросили у крестьянина, зачъмъ впрягаетъ онъ такую измученную лошадь. — «Что дълать?» — отвъчалъ онъ — «у насъ въ цълой деревнъ не сыщешь лучше этой. Коли увидите по здъпнимъ деревнямъ нищихъ, спросите: чьи к рестьян е? Вамъ скажутъ: такого-то. (крестьянинъ каждый разъ повторялъ имя, довольно тогда громозвучное); если встрътите клячонку, спросите: от к у д а о н а? Вамъ скажутъ: изъ такой-то деревни. Еслибъ проъзжали лътомъ и увидъли бъ испитой скотъ, вы спросили бъ: чей скотъ? Вамъ бы отвъчали: крестьянъ такого-то. Еслибъ увидъли убогую пашню и спросили бы: чьи пашни? Вамъ сказали бъ: крестьянъ такого-то».

Эта крестьянская р и т о р и к а ринула въ сильный разгулъ память и воображение мое. Дюмарсе, думалъ я, правду сказалъ, что на площадяхъ и на рынкахъ услышишь такія м е т а ф о р ы и ф и г у р ы р ит о р и ч е с к і я, какихъ не встрѣтишь и въ лучшихъ риторикахъ. Есть сердечное, есть душевное витійство, выкликиваемое чувствомъ изъ глубокаго чувства. «Отъ избытка сердца», сказалъ небесный Благовѣститель, «глаголятъ уста». Гремѣло витійство на стогнахъ Рима и Аеинъ. Раздавался голосъ душевный и подъ тѣнію дремучихъ лѣсовъ древней Германіи и Сѣверной Америки. Всѣмъ извѣстна рѣчь

поселянина, отправленнаго съ береговъ Дуная въ Римъ посломъ. Разительны и слова дикарей американскихъ, вызываемыхъ европейцами къ переселеню. «Можемъ ли мы», воскликнули они, «можемъ ли мы сказать праху отцовъ нашихъ: Встань и слъдуй за нами!» Периклъ, сорокъ лътъ владычествовавшій надъ асинянами силою краснорьчія, каждый разъ, готовясь говорить передъ народомъ, молилъ боговъ, чтобы не обмолвиться и не сказать глупости. Питайте душу мыслями, животворными для человъчества, и тогда, по выраженію Лонгина, мысли ваши будуть отголосками души вашей».

Есть наборъ словъ и есть слово жизни, которое никогда не пролетить мимо сердца. Упрекая юнаго Леостена, щеголявшаго высокопарною ръчью, Фокіонъ сказалъ: «Твои ръчи подобны кипариснымъ деревьямъ: онъ высоки, но безплодны».

Возвратясь въ кибитку, съ удивленіемъ пересказаль я старшему нашему брату о жалобъ бъднаго крестьянина. Какъ можно такъ сурово обходиться съ людьми, которыхъ Я. Б. Княжнинъ называлъ «почтенными питателями рода человъческаго»! И, не дождавшись отвъта, прочиталъ стихи:

Почтенъ питатель смертныхъ рода, Къ надеждѣ нивъ своихъ спѣшитъ; Чтя труды его—сама природа Согбенны класы золотитъ.

Брать мой пожималь плечами и улыбался: онъ зналь все то, что отъ меня закинуто было завъсою неопытности.

По обычаю того времени, старшій брать мой Василій записань быль въ гвардію числиться, а не служить. Множество молодыхъ дворянъ также льготно числились и, подобно брату моему, наслаждались отпускомъ; иные, мелькали во фрунть, другіе доучивались слегка въ гвардейскихъ школахъ и выходили капитанами и поручиками. Передъ новымъ годомъ начиналось назначение. Секретарю гвардіи отбою тогда не давали съ запросами: «Будеть ли назначенъ мой сынъ? Внесенъ ли въ списокъ мой племянникъ?» и т. д. Въ первый день новаго года новопроизведенныхъ офицеровъ представляли Екатеринъ. Ласково привътствовала она ихъ и называла юный офицерскій разсадникъ запаснымъ своимъ войскомъ. А когда, вынырнувъ изъ этого войска, капитаны и поручики, не окурясь военнымъ порохомъ, спѣшили на битву съ зайцами, тогда по вдохновенію Екатерины сочиняли посланія къ трусамъ, которые, гоняясь за зайцами, не щадять ни рукъ, ни ногь, ни головы, а за отечество боятся выглянуть изъ захолустья своего. Въсмыслъ вещественномъ, новички-офицеры не могли вредить службь, в о-первых ъ, потому, что, числясь сверхъ-комплектными, не получали жалованья; в о-вторыхъ, потому, что имъ въ пъстуны давали старинныхъ и заслуженыхъ капитановъ; наконецъ, и потому, что они мелькали только передъ рядами и скрывались, какъ молодой мъсяцъ. Старые служивцы не слишкомъ сердились на молодежь, слывшую тогда подъ названіемъ мату шкиныхъ сынковъ, ибо эти баловни привозили обиліе благь земныхъ туда, гдъ фортуна была мачехою. Особенно пятьдесять два богатыря, то-есть карты, угобжали звонкостію и бумажностію новичковъ.

Въ разгулъ тогдашняго быта дворянскаго молодые дворяне бъгали отъ чернилъ и перьевъ, какъ отъ пугалищъ. Зато люди дъловые, по праву способностей своихъ и по знанію русскаго языка, не заталкивая дворянъ, изъ которыхъ одни гонялись за зайцами, а другіе офранцуживались въ Парижъ, но выслуживаясь, занимали значительную чреду въ службъ гражданской. А отъ этого неръдко князьямъ и боярамъ доводилось обивать пороги и стоять въ переднихъ новыхъчиновниковъ, вышедшихъ, какъ говорится, въ люди не по грамотамъ предковъ, но по личнымъ достоинствамъ.

Упадокъ родоваго дворянства происходилъ, в о-первыхъ, отъ ранней отставки дворянь, ибо отдаточные въ рекруты обгоняли юныхъ помъщиковъ своихъ чинами; в о-в т о р ы х ъ, отъ уклоненія оть службы гражданской, вътретьихь, оть обстоятельствъ побочныхъ. Наконецъ игра карточная сильно потрясла и опрокинула старинный быть дворянскій. Игроки-систематики говорили: «Какая до того нужда, что имънія переходять изъ рукъ въ руки? Тъмъ лучше: одинъ промотался, а многіе нажились. Слъдственно деньги не стануть залеживаться въ могильныхъ сундукахъ; оборотъ ихъ будеть дъятельнъе ибыстръе». Не знаю, что сказаль бы Сидней и Адамъ Смить объртихь оборот ахъ и изворот ахъ денежныхъ. Карточный долгь почитался долгомъ святымь и выв в с к ою чести. Горе тому, кто, проигравъ вечеромъ на честное слово, не уплачиваль по утру! Продай, заложи крестьянь, пусти по міру легков рныхъ заимодавцевъ, а плати или со всёхъ ломберныхъ столовъ грянеть на тебя проклятіе. При князѣ Прозоровскомъ, тогдашнемъ московскомъ градоначальникъ, запрещенъ былъ банкъ. Встрътясь на гулянь в съ Анакреономъ своего времени Ю. А. Нелединскимъ, князь сказаль: «Ну сирвчь (это было обыкновенною его поговоркою или приговоркою), вы слышали: банкъ запрещенъ?> «Благодаримъ васъ, ваше сіятельство! — отвечаль Нелединскій, — «перестануть играть на м влокъ».

Почтенный мой цензоръ Петръ Александровичь Корсаковъ же-

лаль, чтобы я выпустиль разсказь о брать. Нельзя, въдь мы не въ патріархальныя живемъ времена. Разрывъ родства—исторія нашего времени.

Дети одного семейства, на заре жизни разселныя по различнымъ мъстамъ и получившія различное воспитаніе, послъ долговременной разлуки встръчаются, какъ будто посторонніе и незнакомые. Такъ и съ нами случилось. Я быль воспитанъ въ Петербургъ, а брать мой Василій вырось дома и набздомь учился въ Шкловъ, въ корпусъ, учрежденномъ Семепомъ Васильевичемъ Зоричемъ, устремленнымъ на путь временнаго блеска княземъ Таврическимъ. Вечеромъ, въ первый день случайности своей, Зоричу данъ былъ баль на одной петергофской дачь. Гусарь-удалець и красавець шутиль, забрасываль турецкими словами, которыя уловиль въ отважныхъ схваткахъ съ отоманскими наёздниками, очаровывалъ всёхъ ловкими движеніями въ венгеркі и мазуркі, и самь быль очарованъ внезапнымъ переходомъ изъ рядовъ гусарскихъ въ чертоги. Случайность его протекла, какъ тихая струя безшумнаго ручейка. Ни при себъ, ни послъ себя не оставиль онъ никакого слъда на поприщѣ тогдашней политики, которая, повторяю слова Державина, не выходила изъ мощныхъ дланей того исполина, который оси влился взвъсить силу Росса и духъ Екатерины. Но уклоняясь въ кругъ жизни частной, Зоричъ сдълалъ то, чего несдълаль ни одинь изъ временщиковъ ни прежде, ни посл'з его. Онъ завелъ въ Шкловъ корпусъ и этимъ заведеніемъ сблизиль съ собою дворянъ смоленскихъ и бълорусскихъ. Труднъе всего соблюдать во всемъ надлежащую середину. Китайцы, по ихъ мивнію, тысячи и тысячи лътъ доискиваются этой надлежащей середины. А потому и неудивительно, что ея не было ни въсухопутномъ корпусь, гдь я воспитывался, ни въ корпусь шкловскомъ, куда брать мой наважаль для мимолетнаго ученья. Сухопутный кадетскій корпусъ былъ слишкомъ затесненъ стенами отъ большаго и малаго свъта, а корпусъ шкловскій, подобно древней Спарть, вовсе быль безъ стънъ. Корпусъ Зорича былъ и садомъ Гесперидскимъ, и волшебнымъ замкомъ Тассовой Армиды. У роскошнаго владъльца Шклова быль непрестанный приливъ и отливъ гостей. Гремъли концерты, шумели балы, были театральныя представленія, проскакивали и романическія приключенія. Изъ Шклова можно было отправляться въ столицы, въ полномъ смыслъ, человъкомъ моднаго свъта. Но брать мой, заглядывая только въ Шкловъ, свыкся съ деревней для деревни.

Между тъмъ часъ отъ часу болье приближались мы къ родинъ нашей. 8-го февраля 1795 года мы увидъли съ окрестной высоты нашу

родину. Свётилось прекраснёйшее зимнее утро. Послё тринадцатилѣтней разлуки съ роднымъ пепелищемъ завидъть надъ кровлею отповскою струящійся дымъ въ отблескі багряномъ — это можно чувствовать, а не описывать. Воть мы уже спускаемся съ горы, и на звонъ колокольчика сбъгаются и изъ деревни, и люди дворовые. Гремить общій голось: «Блуть! Блуть!» Вь ожиданіи нась, тринаднатильтнихъ птенцовъ, слетввшихъ съ гивада роднаго, събхались родные и родственницы. У крыльца быстрее молніи вылетель я изъкибитки. Въ волненіи душевномъ б'єгу въ комнату. Никто не указалъ мнъ на родительницу мою. А какимъ образомъ очутился я у ногъ ея, и теперь не могу этого объяснить. Думаю только, что сердце мое угадало бы и среди тысячи женщинь, хотя глаза мои простились съ нею на шестомъ году жизни моей. Съ того восхитительнаго мгновенія прошли десятки літь, но и теперь еще вполні живеть оно въ душъ моей. Ни корпусная жизнь, ни смерть моихъ родителей не истребили ихъ изъ моей памяти. Среди различныхъ превратностей судьбы я счастливъ въ тоть день, когда они мелькнуть мнв въ сновиденіи. После первыхъ восторговъ свиданія, когда я вышель въ другую комнату, меня окружили прежніе мои дворовые-сверстники. съ которыми въ ребячествъ моемъ дълилъ я игры и все, что у меня было. Туть же бросилась обнимать меня моя кормилица и, указывая на своего сына, сказала: «Воть, батюшка, твой братець». И тогда же я породнился съ нимъ этимъ чувствомъ. И мнф, и ему нужна была взаимная любовь, но я не могь такъ безусловно сблизиться съ моимъ роднымъ братомъ.

Я дышаль новою жизнію, жизнію родственною. Небосклонь родной быль предёломь и мыслей, и желаній моихь. Видёть отца, мать, сестру; любоваться семилётнимь братомь Өедоромь, который, вытвердя многія мёста изъ Владиміра, трагедіи Ө. П. Ключарева, читаль ихъ съ жаромъ и съ размашкою дётскихъ рукъ: воть что было тогда радостію обновленныхъ моихъ дней.

## Гдв лучше, вакъ въ семьв своей!

сказаль И. И. Дмитріевъ. Я вполив это тогда чувствоваль. Не заботился ни о службв, ни о будущемъ жребіи моей жизни, ни о почестяхъ, которыя служа можно заслужить. Не такъ думали добрые родители мои: они предполагали, что сынъ ихъ, девятнадцатильтній поручикъ, выйдетъ, какъ говорилось, въ люди и будетъ чвмъ-нибудь въ свътв. Такъ они думали, а эта мысль даже и мимоходомъ не западала въ мой юношескій, въ мой романическій умъ. Душа моя, такъ сказать, поглощена была однимъ родственнымъ чувствомъ: ничто другое не примъшивалось къ нему. Иногда мною забавлялись, какъ ребенкомъ; я походиль на выходца изъ какого-то другаго свъта, откуда появился, не въдая и не зная, что дълають и какъ живуть въ подлинномъ свътъ.

Сердце, полное жизни и любви, дорожить каждою ласкою, каждымъ словомъ радушнымъ. Однажды шель я по деревнъ. Кормилица моя бросилась ко мнъ изъ избы, запросила къ себъ и усердно потчевала блинами, приправляя потчеванье веселостію и привътною ръчью. Убъдила она меня завернуть къ ней и на другой, и на третій день. Родительница моя узнала объ этомъ и смъясь сказала: «Въдь ты этимъ отобьешь отъ дъла и работы». Рубль серебряный былъ наградою кормилицъ за блины.

Въ первый разъ познакомился съ большимъ свътомъ въ Смоленскъ и тамъ же въ первый разъ увидълъ у коменданта балъ. Зрълищемъ волшебнымъ показался онъ мнъ, и я написалъ слъдующіе стихи:

> Великольніемъ прославлень градъ Петровъ, Москва веселія жилищемъ учинилась, А обладающа сердцами всіхъ любовь Съ предестной красотой—въ Смоленскі поселилась.

Этоть привъть въ одинь вечеръ ознакомиль меня со всъми. Въ стихахъ моихъ не было лжи! Смоленскъ, дъйствительно, величался тогда красотою жительницъ своихъ. Но, какъ говорить пъсня:

## Все со временемъ проходитъ.

Сверхъ того, Смоленскъ, сближенный съ Екатериною, уроженцемъ своимъ княземъ Таврическимъ, цвълъ тогда двумя отраслями сельскаго хозяйства: продажею въ Ригу хлъба и пеньки, особенно закупаемыми англичанами.

Но вътвь этой послъдней промышленности весьма поблекла съ 1800 года, когда послъ войны итальянской воспослъдовалъ разрывъ съ Англіей. Расчетливые островитяне обратились за этимъ избыткомъ въ другую сторону. А какъ дорожили тогда англичане нашею пенькою, о томъ будетъ далъе разсказъ княгини Дашковой.

Хотя родители мои были не въчисль богачей, но я видъль, что въ первый прівздъ мой отправляли они домашніе избытки къ тымъ изъ сосьдей, которые не могли сами прівхать, а другіе получали пособіе лично. И это происходило тогда по всымъ годовымъ праздникамъ. Быстро прошло двадцать дней со времени прівзда нашего на родину, и на второй недыль великаго поста попечительный мой отецъ со мною и братомъ, моимъ корпуснымъ сопитомцемъ, рышился вхать въ Москву, чтобы выпросить насъ въ отпускъ. На Дорого-

бужской дорогь завернули мы въ село въ Залежье 1), достойное своего названія и по прекрасному дому, и по очаровательнымъ окрестностямъ, где Днепръ величаво извивается. Но въ этомъ свете постоянство-гость мимолетный. По прихотямъ своенравной фортуны, перетасовавшей и растасовавшей у насъ столько движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, родственники сперва выиграли у родственника село Залежье, а потомъ оно перешло къ бъдному смоленскому шляхтичу, Василію Савельевичу Вакселю, который нікогда по безпріютности своей проживаль у моего прад'єда, упомянутаго в'ь первой части записокъ. Не знаю, гдв Ваксель учился математикв, но извъстно, что при смътливомъ умъ и искуснымъ межеваніемъ сдружился онъ съ тъмъ талисманомъ, который называемъ счастіемъ. Богатство лилось къ нему рекой. Къ селу Залежью пріурочилось Заборье въ Вяземскомъ увздв и т. д. Быль ли онъ въ Москвв однимъ изъ главныхъ членовъ межевой канцеляріи, или песлѣ Апрѣлева быль начальникомъ оной — не помню.

Хотя въ нашъ девятнадцатый въкъ порываются выхватить бытъ и варяжскій, и казарскій, и санскритскій изъ челюстей такой древности, но она многое и многое перемежевываеть къ туманной области забвенія. Какъ бы то ни было, а расторопный землемежеватель прослыль въ Москвъ Вольтеромъ, по каламбурному или загадочному знанію (Vol-terre). Упоминаю объ этомъ шутя, потому что и онъ самъ говорилъ мнъ смъючись: «Вотъ добился же и я до чего-нибудь въ свътъ! Меня называють Вольтеромъ, хотя я отъ роду не былъ гръшенъ ни въ одномъ стишкъ».

Акциденціи, или взятки прокрадывались и въ девяностыхъ годахъ. Неудивительно. Поэтъ сказалъ:

И въ солнцв, и въ лунв есть темныя мъста.

Но тогда была своя сноровка: «Бери ловко въ руки, выдавай ловко изърукъ, и все сойдеть съ рукъ; дѣлись — говорили остряки — взятками, своди концы съ концами, и дѣло будеть въ шляпѣ». Я. Б. Княжнинь высказалъ это въ Сбитеньщикѣ своемъ такимъ образомъ:

Кажется не зожно, Все на свётё можно: Покупать, продавать; Только должно осторожно поступать.

По большей части такъ и дѣлали. Притомъ же роскошь и мода въ семействахъ средняго состоянія не требовали еще шалей, съ

<sup>1)</sup> По другой рук. Засижье.

которыми князь Таврическій ознакомиль большой світь, послі второй турецкой войны; въ каретахъщеголяли тогда князья, графы и бояре. Слідовательно то, что переходило въ руки по діламъ и тяжбамъ, сокровенно сохранялось въ штатулкахъ, которыя отверзали нідра свои по выході въ отставку владільца своего; тогда на сбереженныя акциденціи покупались или деревни, или домишки.

Въ первыхъ числахъ марта 1795 года въ первый разъ въбхалъ я въ Москву, но въ какую? Не вхаль Христофоръ Колумбъ по наклоненію магнитной стрълки: сперва мысленно отыскаль Новый Свъть, потомъ открылъ его. Ни по какому наклоненію мыслей монхъ не могь я тогда отыскать Москвы въ Москвъ. Прочиталь я въ корпуст въ Натальт боярской дочери о градипрестольномъ. Но это чтеніе быстро промелькнуло въ памяти моей, загроможденной памятниками Рима и Афинъ. Счастливая звезда, которая сопровождала меня отъ Петербурга до родины, встрътила меня и при первомъ шагъ моемъ въ Москвъ. Еслибъ я въ отроческихъ лътахъ наслышался о Кремль, о Красной площади, еслибы слышаль, что въ Москвъ почти каждая улица есть страница историческая, то върно порывался бы взглянуть на нее съ Поклонной еще горы, откуда представляется она въ общирномъ объемъ своемъ. Но я преспокойно сидъль въ углу кибитки и думаль о родинъ. Ни большой колоколъ, ни исполинская пушка, ни колокольня Ивана Великаго, ничто не возбуждало и не занимало моего любопытства. Несмотря на пустынное отношеніе памяти и мыслей моихъ къ старинной и зав'ятной матушкъ-Москвъ, сердце мое породнилось съ ея гостепримствомъ. Приближаясь къ церкви Смоленской Божіей Матеріи, мы вышли изъ кибитки; отецъ нашъ остановился у наружной иконы Николая Чудотворца и осънился крестомъ; мы также перекрестилисъ и вслъдъ за нимъ пошли на Смоленскій рынокъ осв'єдомиться, гді можно остановиться. Туть къ намъ подошелъ незнакомецъ въ большой медвъжьей шубъ и сказаль, обращаясь къ отцу нашему:

- Вы, конечно, прівзжіе, вамъ нужна квартира?
- Точно такъ, отвъчалъ мой отецъ.
- Милости просимъ ко мнѣ, продолжалъ незнакомецъ, у меня какъ будто бы нарочно для вашего прівзда теперь опростались комнаты.

И радушный незнакомець взяль отца подъ руку и повель къ себъ. Имя его Д. П. Беклемишевъ. Этотъ почтенный человъкъ пострадаль впослъдствіи оть неудачныхъ оборотовъ и оть непомърнаго усердія своего. Онъ тогда разсказываль мнѣ, что родственникъ его, Беклемишевъ, имълъ жаркую схватку въ собраніи депутатовъ въ Москвъ съ однимъ изъ сильныхъ тогдашнихъ временщиковъ.

Одушевляясь званіемъ депутата, Беклемишевъ праводушно объяснялся о необходимости твердаго и положительнаго законоучрежденія. Временщикъ закричалъ:

- -- Молчи, дерзкій!
- Молчи самъ возразилъ Беклемишевъ: жизнь мою оставилъ я за порогомъ палаты депутатской, и здъсь въщаю словами правды, ибо оть насъ требують правды.

Следовало бы мне объ этомъ разспросить подробнее, но мне тогда и во сне не снилось, что буду когда-нибудь писать въ Россіи объ Россіи.

Беклемишевъ сообщиль мнѣ письменный отзывъ графа А. Г. Орлова по случаю отказа его быть предсѣдателемъ палаты депутатовъ. Вотъ сущность этого отзыва: «Милостивые Государи! Приношу вамъ глубочайшую благодарность за оказанную мнѣ честь избраніемъ меня въ предсѣдатели палаты депутатовъ. Сія величайшая для меня почесть доказываетъ, что вы обращаете вниманіе на скромную мою жизнь, но чѣмъ болѣе уважаю сіе избраніе, тѣмъ болѣе испытываю мою совѣсть и убѣждаюсь, что я неспособенъ поддерживать столь важное званіе и признаю себя недостойнымъ высокой чреды, на которую вы меня вызываете. Но вмѣстѣ съ вами и со всѣми сынами Россіи, буду молить Провидѣніе, да увѣнчаетъ Оно трудное ваше дѣло повсемѣстнымъ водвореніемъ правды и святости законовъ, споспѣшествующихъ общему нашему счастію, и дабы тѣмъ исполнилось намѣреніе нашей монархини, предпочитающей счастіе Россіи собственной жизни».

Тогда ходила молва, будто бы жители отдаленных странъ нашего отечества, прибывшіе въ Москву для присутствія въ собраніи, простодушно удивлялись, для чего нужны законы. Это просто шутка; о законахъ не думали тогда роскошные богачи, проматывавшіе на прихоти пустаго тщеславія труды поселянъ своихъ, но дѣйствія законовъ всегда страшились тѣ, которые, заглушивъ голосъ совѣсти, опасались, что рано или поздно правосудіе сорветь личину съ пронырливой ихъ корысти.

> Какъ сонъ, какъ сладкая мечта, Исчезла и моя ужь младость.

Но она нѣкогда была, итакъ продолжаю объ ней разсказъ.

Къ счастію, безостановочно дали намъ отпускъ, и мы выёхали изъ Москвы. Но несчастный ушибъ, принудившій отца открыть кровь, задержаль насъ нёсколько подъ Вязьмой у одного изъ родныхъ нашихъ, отъ котораго мы выёхали на Страстной недёлё. Дорога была несносная; по утру, въ самое Свётлое Воскресенье мы

не пріїхали, а по непроходимой почти ростепели шагомъ черепашьимъ притащились въ деревню нашу Пологи, бывшую верстахъ въ двадцати отъ Сутокъ. Тринадцать лѣтъ не встрѣчали мы этого дня съ матерью, а потому и просили отца нашего, чтобы поспѣшить въ родныя Сутоки. Онъ не могъ удовлетворить нашей просьбы и по слабости здоровья, и по причинѣ ужасной дороги. Но мы говорили, что пойдемъ пѣшкомъ, что пролетимъ двадцать верстъ, чтобы только похристосоваться съ матушкой.

Видя неотступную нашу просьбу, родитель мой сказаль мив:
— Сергвй! Я заказаль въ Москвв чугунную доску для памятника, который хочу поставить на томъ мёств, гдв императрица удостоила насъ посвщениемъ своимъ, и гдв она соблаговолила собственною рукою записать въ корпусъ тебя и брата твоего.

Быстро схватиль я перо и написаль следующее:

Дражайшій памятникь благополучныхь дней, Когда монархиня, достойна алтарей, Родителей моихъ жилище посытила И благости на нихъ несмытныя излила! Ты будешь возвыщать грядущимъ временамъ, Сколь снисходительна была царица къ намъ.

Мечта! мечта! И этоть памятникъ при пожарныхъ заревахъ 1812 года легь въ прахъ земной. Но и тридцать четыре года не изгладили изъ души моей того восторга, когда мы съ братомъ не пошли, а полетѣли на крыльяхъ любви торопливой. На топкихъ лугахъ мы увязали по колѣни; порывъ сердечный все преодолѣвалъ. Въ полверстѣ отъ дома нашего кровь брызнула у меня изъ горла. Я остановился, обмылся изъ ручья, и мы, такъ сказать, перелетнымъ взиахомъ влетѣли въ комнаты и воскликнули:

— Христосъ воскресъ, матушка!

Не требуйте отъ пера того, чего и сердце не можетъ высказать! Напрасно многіе ув'єряють, что порывы душевные—бредъ и мечта. Въ глазахъ моихъ въ зал'є корпусной умеръ одинъ отецъ, общимая сына своего посл'є десятил'єтней разлуки.

Не знаю, какъ я не умеръ отъ радости, празднуя великій день на родинъ. Я тогда такъ быль счастливъ!..

На возвратномъ нашемъ пути на родину у брата Николая оказалось какое-то неодолимое влеченіе къ водѣ. На Днѣпрѣ, переходя по льду, онъ едва не утонулъ. Въ тотъ годъ весна была ранняя, и братъ мой, отправляясь въ гости къ кому-нибудь изъ родныхъ, всегда спрашивалъ: есть ли тамъ рѣчка? Наступилъ весенній праздникъ Георгія, храмовой праздникъ въ нашемъ селѣ. Погода была ясная, хотя вѣялъ холодный вѣтерокъ. Мать наша, по слабости здоровья, легла послъ объда отдохнуть. Отецъ мой ходиль по двору и куриль трубку. А я, гуляя подъ горою, на берегу ручья, мечталь съ Стерномъ. Вдругъ среди общаго безмолвія раздался страшный крикъ: «Утонулъ, утонулъ! Николай Николаевичъ утонулъ!» Сестра моя гуляла въ саду: ее несли въ обморокъ. Родитель мой молніей полетьль къ озеру, въ отчаяния душевномъ бросился въ него и быль уже въ немъ по грудь. Насилу могли его удержать. «Гдв онъ? Гдв онъ?» вопіяль горестный нашъ отець. Служитель мой Иванъ Яковлевъ, которому впоследствии далъ я свободу и определилъ къ московскому театру, объясниль мнь, что погибшій брать мой зазваль его купаться и, едва спустился съ берега, пошелъ ко дну, и что онъ нъсколько разъ нырялъ за нимъ, но тщетно. Раскинули неводъ, принесли багры, достали тело. Между темь, оть шума и смятенія мать наша выбъжала на крыльцо, и что же увидала она? Мертвое тъло юнаго сына ея, несомое на рукахъ; того сына, который послъ тринадцати лътъ разлуки для того возвратился на родину, чтобы взглянуть на мать, на отца и умереть! Прівхаль врачь, но было уже поздно. Не было и искры жизни.

Я окаментать отъ глубокой скорби, слезы замерли у меня въ груди. Врачъ отворилъ мит кровь, которая едва струилась.

Разнеслась плачевная молва по сосъдству, съъхались родные. Положено было предать твло землв на другой день. Мать наша лежала полумертвою; по временамъ туманно поглядывала и съ тяжелымъ стономъ вопіяла: «Гдв онъ! Гдв онъ! Живъ ли онъ?» И опять смыкала очи. Скрытно оть нея, рано по утру повезли тлънные останки въ церковь. Я остался при матери, остались и нъкоторые родные. Нъсколько разъ, приходя въ себя, порывалась она въ столовую, предполагая, что тамъ тъло покойника. Ее удерживали и говорили, что она еще успеть проститься. Ударилъ часъ по полудни. Лицо ея покрылось яркимъ румянцемъ. «Вы обманываете меня! > --- сказала она, -- «вы обманываете меня! Николая погребають! > Она поверглась стремительно на кольни, положила три земные поклона и прочитала Отче нашъ! Я слышалъ голосъ сердца, голосъ души! Я слышалъ моленіе матери. Я упалъ на колени, молился, рыдаль, и мне казалось, что камень оторвался отъ стесненной груди моей. Кто сказалъ матери, что въ тотъ самый мигь сына ея опускали въ могилу? Кто сказаль ей о томъ? Сердце матери! Милый брать и сопитомець! Не стану оплакивать ранней твоей кончины; ты много не испыталь, не боролся ни съ собственнымъ своимъ сердцемъ, ни съ превратностями судьбы; не испыталъ ты и горестнаго гоненія страстей человіческихъ. Брать мой былъ моложе меня годомъ и питалъ въ душе чувствительность добродетели. Никогда не огорчаль онъ меня, но я въ стѣнахъ корпуса огорчаль его иногда упреками за пренебреженіе французскаго языка. Читая однъ русскія книги, онъ ознакомился съ душою роднаго слова. Я мечталь, а онъ разсуждаль. Постоянное чтеніе исторіи сблизило съ нимъ предварительный опыть. Я смотръль на все сквозь лучи радужные; взглядъ его на общество быль върный, но не порицательный.

Въ это время родственникъ мой, занимавшій въ Смоленскі чреду почетнаго чиновника, отправлялся на берега. Невы по ділу, въ которое вовлекли его непріязненные попреки. Нужно было лично поклониться сильному временщику и отыскать благоволеніе. Повторяю и здісь, что Екатерина сама сознавалась, что и послії изданія У чрежденія о губерніяхъ все еще настояла нужда їздить въ сіверную столицу для отысканія покровительства 1).

Для разсѣянія меня отпустили съ родственникомъ моимъ. Въ это счастливое время и слухомъ еще не слыхалъ я, что такое суды и для чего они существують? Роковой жребій знакомства съ ними та-ился вдали будущаго, откуда, какъ послѣ увидять, такимъ ударилъ налетомъ перуннымъ, что я не въ стихахъ, а просто въ прозѣ завидовалъ брату моему, отошедшему въ могилу до встрѣчи съ тяжбою и ябедою. Но, повторяю еще, тогда все это скрывалось вдали недоступной мысли моей.

Горе тому, кому довелось на туманномъ западѣ жизни искать и отыскивать. Подъ бременемъ этой пытки родственникъ мой изнемогь и умеръ. Онъ меня любилъ и увѣрялъ, будто бы я не разбогатью и отъ золотаго руна. Простясь съ прахомъ его, я отправился въ Москву, гдѣ находились вновь составленные московскіе баталіоны, куда я назначенъ былъ при выпускѣ изъ корпуса. Во второй разъ для меня Москвы не было въ Москвъ. Русское было далеко отъ мо-ихъ мыслей, а въ настоящемъ затерялся я въ области такъ-называемаго большаго свѣта, также далеко отъ древней Москвы и отъ старобытной Россіи.

Войска, бывшія тогда въ Москвѣ, состояли подъ начальствомъ князя Юрія Владиміровича Долгорукова. Являюсь къ князю. Лицо его показалось мнѣ угрюмымъ; но радушная ласка освѣтила его. «Останься, братъ, при мігѣ, сказалъ князъ,—а я дамъ свѣдѣніе въ вашъ баталіонъ, что оставляю тебя при себѣ. Твой корпусный однокорытникъ Монахтинъ у меня живетъ».

Въ первую еще битву въ семилътнюю войну, то-есть въ авгу-

<sup>&#</sup>x27;) См. «Собесъдникъ» 1783 года и «Были и Небылицы» Еватерины Второй, изданным сочинителемъ Записовъ 1830 года.

сть 1756 года, князь Юрій служиль въ гвардіи и быль раненъ. Не величаю личной его храбрости. Скажу только, что въ свое время отличался онъ и свъдъніями военными, и знаніемъ языковъ, и расторопностью дипломатической, а потому по настоянію графа Алексъя Григорьевича Орлова и быль употребленъ онъ въ тайную экспедицію военно-дипломатическихъ посольствъ въ Чорную гору.

1769 года сдѣлалось движеніе къ первой турецкой войнѣ. Князь просился въ Арменію. Екатерина удержала его. Въ это время графъ А. Г. Орловъ, подъ предлогомъ болѣзни, находился въ Италіи. Были о томъ и догадки, и предположенія. Разсказывали, будто бы онъ изъ Ливорны отправилъ какую-то таинственную дѣвицу въ Россію, гдѣ будто бы и отдана она была въ одинъ изъ женскихъ монастырей. Странствуя на досугѣ по Италіи, графъ завернулъ въ Венецію.

Въ прежней европейской дипломатикъ были пройдохи или спекуляторы политическіе, уловлявшіе всв случаи выставлять себя людьми нужными, необходимыми, чтобы темъ удобнее ловить рыбу въ мутной водъ. Нашлись такіе удальцы изъ нашихъ единовърцевъ, славянъ-венеціанцевъ. Они увърили графа Орлова, будто бы славяне-венеціанцы недовольны правительствомъ и будто бы и сосъди ихъ черногорцы ждуть и не дождутся, когда ударить для нихъчасъ избавленія отъ ига оттоманскаго; наконецъ, они увъряли, что по первому воззванію россійскаго двора вспыхнеть общее возстаніе въ Архипелагъ. Полагаясь на эти увъренія, графъ убъждаль Екатерину немедленно отправить флоть, но съ темъ, чтобы князь Юрій Долгорукій участвоваль въ экспедиціи, а иначе не приметь начальства. Составилась тайная экспедиція для отправленія къ берегамъ Италіи. Князь Юрій назначенъ быль главою ея подъ именемъ купца Барышникова. Получа изустныя наставленія оть императрицы, князь вышель изъ кабинета, а графъ Григорій Григорьевичь Орловъ вынесъ къ нему Аннинскую ленту и сказалъ:

— Императрица дозволяеть вамъ ее надъть, когда захотите, и даеть вамъ двадцать тысячъ рублей.

Князь отвѣчаль:

— Не возьму ни ленты, ни денегь, а званіе купца приняль я на себя въ той надеждь, что буду чъмъ-нибудь полезень отечеству.

Прибывъ въ Италію, князь Юрій встрітиль графа Орлова въ Пизі и вручиль ему бумаги оть императрицы. Ждали флота, ждали войска. Но флоть семь місяцевъ простояль у береговъ Англіи, будто бы для починки, а въ самомъ ділі для того, что адмираль думаль и твердиль: «Авось помирятся!» Но авось въ политикі, говоря словами Суворова, то же, что и авось въ военномъ ділів. Это обманчивый оборотень. Начались приготовленія къ достиженію туманной,

неопредъленной цъли. Въ этой попыткъ политической князь Юрій быль гласомъ (sic) страдательнымъ. Но и невольно подчиняясь чужимъ предположеніямъ, онъ выпутывался изъ затруднительныхъ обстоятельствъ собственною расторопностью.

Надлежало спѣшить на Семигальскую ярмарку. Двадцать шесть бродягь славянь изъ различныхъ мѣсть Италіи отправились въ Семигалію къ Драговичу, а князь Юрій пустился въ Анкону за деньгами къ Маруцію. Изъ военныхъ чиновниковъ быль съ княземъ Долгорукимъ маіоръ Розенбергь, который впослѣдствіи, то-есть 1799 года, въ чинѣ полнаго генерала, отразиль на горахъ въ Швейцаріи Массену и поразиль Лекурба. Секретаремъ при экспедиціи быль Миловскій. Предпріимчивую дружину вель въ Черную гору черногорецъ, служившій капитаномъ въ Россіи. Вторымъ лицомъ по князю быль графъ Войновичъ, подданный венеціанскій. Были еще два гвардейскіе офицера, дворецкій князя и слуга итальянецъ Лукезини, плуть записной и проворный.

— Воть, говориль князь: воть вся моя армія, съ которою я отправился на Семигальскую ярмарку.

Труденъ быль переходъ черевъ горы: несли на себъ свинецъ, порохъ, медали и подъ этою ношею вскарабкивались на горы, пробирались черевъ стремнины и пропасти, уцъпляясь за терновникъ.

— Смерть, прибавляеть князь: была передъ нами, около насъ и подъ нами. Наконецъ съ руками, исцарапанными и окровавленными, въ одеждъ изорванной, странники-дипломаты вошли въ черногорскую деревню Черницу, откуда князь Юрій пов'єстиль сборъ черногорцамъ въ Цетинъ, гдъ были архіерей и губернаторъ. На другой день черногорцы хлынули со всёхъ сторонъ, выслушали манифесть, присягнули императриць Екатеринь и поступили подъ начальство князя Юрія. Но флоть все еще медлиль, а венеціане, прислуживаясь туркамъ, смъльчакамъ нашимъ раскидывали вездъ съти и даже покушались отравить ихъ, подкупая слугу итальянца. Наконецъ турки повъстили, что тоть получить пять тысячь червонныхъ, кто представить имъ князя Юрія живаго или мертваго. Звукъ объщанных в червонцевъ свъяль съ устъ черногорцевъ мимолетную присягу. Умысля захватить и продать князя туркамъ, они подъ разными предлогами домогались отдалить отъ него стражу славянскую. Киязь съ сопутниками своими решился бежать. Графъ Войновичь, переодевшись въ турецкую одежду, наняль лодку. Труденъ быль входъ въ Черногорію, еще труднье быль оттуда ночной выходь. Изь стремнинь и пропастей опытный проводникъ выносилъ, такъ сказать, дружину на рукахъ. Заря встрътила ее на берегь моря. Славянскій патріархъ, укрывавшійся отъ турокъ съ нісколькими архимандритами, упросиль князя взять ихъ съ собою.

— Съ восторгомъ, говорилъ князь: отплыли мы. Насъ окружали четыре непріятеля: черногорцы, венеціанцы, турки и берега моря Адріатическаго.

А вотъ разсказъ нашего героя о бов Чесменскомъ.

Послѣ моихъ походовъ, пишетъ князъ: поѣхалъ я къ князю Алексѣю Григорьевичу, а флотъ поплылъ искатъ славы въ Архипелагѣ, оставя одинъ корабль и фрегатъ, на которыхъ мы съ графомъ отправились въ Морею. Появленіе флота русскаго нагнало на турокъ сильный страхъ: Наваринъ сдался горсти русскихъ и грековъ. Русскихъ было только двѣнадцатъ человѣкъ.

Заметимъ, что въ нашъ векъ этоть самый Наваринъ решилъ судьбу Греців. Вскор'в подосп'яль къ намъ, прододжаеть князь: Адмиралъ Ельфинстонъ съ тремя кораблями и присоединился къ прежнимъ нашимъ шести линейнымъ кораблямъ. Было также v насъ и несколько фрегатовъ. Долетьла высть, что въ море пустились шестнадцать турецкихъ кораблей и множество различныхъ судовъ. Составился на кораблѣ нашемъ совѣтъ, на которомъ были два графа Орловы, контръ-адмиралъ, капитанъ нашего корабля, Грейгь и я. Начинали колебаться, но мы съ Грейгомъ рбшительно сказали, что должно плыть къ турецкому флоту и напасть на него. Не вдругь, но, наконець, намъ удалось вовлечь въ мненіе наше графа Алексвя Григорьевича. Къ счастію нашему, у насъ быль капитань Грейгь, мореходець искусный, опытный, умный и распорядительный. Онъ разставиль нашь флоть въ следующемъ порядкв. Три корабля въ авангардв подъ начальствомъ адмирала: 1) «Европа», 2) «Евстафій», на которомъ былъ адмиралъ Спиридовъ и графъ Өедоръ Григорьевичъ Орловъ; 3) «Януарій». Коръ де-баталь: 1) «Трехъ Святителей», 2) «Три іерарха», 3) «Ростиславъ». Въ арьергардъ адмиралъ Ельфинстонъ. Корабли: 1) «Не тронь меня»; 2) осьмидесяти-пушечный «Всеволодь», 3) «Саратовь».

Предписано было, чтобы корабли между собою находились на разстояніп полкабельта, чтобы шли одинь за другимь и на пистолетный выстръль отъ непріятеля ложились въ линію и производили пальбу.

Накануні Грейгь убіждаль меня принять начальство на кораблі «Ростиславі». Я сміночись отвічаль, что я не морякь. Наконець, но настоянію его, я перейхаль на корабль «Ростиславь», куда посліндоваль за мною генераль Палень, подполковникъ Перель и еще нікоторые. На другой день увидівли мы турецкій флоть на якорів между островомь Хіосомь и азіатскимь берегомь. Корабль капитань-

паши въ той же линіи, но отдаленный полкабельтовъ на шесть или болье, на правомъ крыль всего флота.

Данъ знакъ къ нападенію. Корабль «Европа», пришедъ на надлежащее разстояніе, поворотиль вдоль турецкаго флота съ пальбою. За нимъ двинулся «Евстафій», а потомъ «Януарій». Ставъ передъ капитанъ-пашинскимъ кораблемъ, «Януарій» встрѣтилъ мель и, опасаясь попасть на нее, вернулся назадь. То же предпринималь и «Евстафій», но паруса были чрезвычайно повреждены. Задрейфовало его на корабль капитанъ-пашинскій. Полагали, что завяжется ручной бой, но адмираль и графъ Өедоръ Григорьевичь съли въ шлюпку и погребли къ фрегату, стоявшему въ отдаленіи оть флота. На кораблів, второпяхъ, адмиралъ забылъ сына своего, а графъ Өедоръ Григорьевичъ друга своего, князя Козловскаго. Капитанъ Крузъ на последней своей шлюпке послаль адмиральскаго сына къ графу Алексъю Григорьевичу прокричать: «ура!», то-есть поздравить со взятіемъ турецкаго корабля. Горестно было это: «ура!» Перескочивъ на заполоненный корабль, наши встрътили дымъ, клубившійся снизу. Бросились опять на свой корабль. Корабль турецкій запылаль въ огнъ. Наши люди въ изумленіи ожидали жребія своего. Вдругь съ турецкаго корабля упала горящая мачта на нашъ корабль; искры отъ него посыпались въ пороховую камеру, открытую въ сраженіи. Мгновенно корабль нашть взлетёль на воздухъ, спаслись капитанъ Крузъ, штурманъ и еще человъка четыре. Всь прочіе погибли, въ томъ числь и князь Козловскій. Очень въроятно, что турки сами зажгли пустой корабль, чтобы подвергнуть нашъ флоть той участи, какую испытали отъ насъ.

Корабль «Трехъ Святителей» первый перешелъ сквозь турецкую линію. «Три іерарха» и «Ростиславъ», повернувъ противъ турецкаго флота, двинулись къ нему какъ можно ближе и огромляли его пальбою. Флотъ турецкій, отрубя якорь, стремительно и въ разстройствѣ пустился въ глубокій бассейнъ при Чесмѣ. А нашъ авангардъ, убавляя паруса, прибылъ тогда, когда уже обложили Чесменскій бассейнъ. Въ сраженіи онъ далеко былъ отъ насъ и изъ хвастовства стрѣлялъ на воздухъ изъ пушекъ.

Между тыть въ то самое время, когда взорвало корабль «Евстафій», графъ Алексый Григорьевичъ швырнуль на палубу брильянтовую табакерку и вскричалъ: «Ахъ! брать!» Неожиданно явившійся адмиральскій сынъ извыстиль, что графъ Өедоръ Григорьевичъ и отецъ его живы; графъ позвалъ меня къ себь, и мы пустились съ нимъ отыскивать брата его и застали его державшаго въ одной рукъ шпагу, а въ другой ложку съ яичницей. На груди адмирала быль большой образъ, а въ рукъ рюмка съ водкою.

Снова переговоря съ Грейгомъ, немедленно оснастили мы четыре брандера, и ночью, подъ прикрытіемъ корабля «Европы», Клокачевъ вплыль въ бассейнъ и сблизился съ турецкимъ флотомъ, который въ такой быль суматохѣ, что иной корабль стоялъ къ намъ кормою. Нѣсколькими выстрѣлами брандскугельными отважный Клокачевъ сжегъ турецкій флоть до тла. Изъ четырехъ брандеровъ одинъ «Ильинъ» спѣпилъ свой брандеръ съ фланговымъ турецкимъ кораблемъ. Разъѣзжая съ Грейгомъ на шлюпкѣ, мы увидѣли на разсвѣтѣ, что одинъ только корабль «Родосъ» уцѣлѣлъ, и проводили его въ русскій флотъ. Домогались вытащить и другой, но съ сосѣдняго корабля свалилась на него мачта.

Ужасно, неописанно было зрѣлище въ Чесменскомъ портѣ! Кровь смѣшалась съ водою; люди обгорѣлые, въ различныхъ положеніяхъ лежали между дымившимися корабельными обломками, которыми такъ затѣсненъ былъ портъ, что едва можно было пробраться на шлюпкѣ.

Угасъ пламень пожара Чесменскаго, вспыхнуло новое пламя отъ порывовъ щекотливаго самолюбія. Подтрунивая надъ княземъ Юріемъ, графъ Өедоръ Григорьевичъ Орловъ сказалъ:

- Въдь миъ дадуть второй степени Георгія, а вамъ третьей... Въ пылу досады князь возразилъ:
- Что я заслужиль, то все мое, а если меня обойдуть, то всетаки мое останется при мнв. А что вамъ дадуть, тому не позавидую.

Радушный князь Юрій Владиміровичь приняль меня въ число адъютантовъ своихъ. И я зажилъ у князя, какъ въ родномъ домъ. Штать князя Юрія Владиміровича составлень быль изъ отличныхъ молодыхъ людей того времени. Два брата Апухтины были изъ нервыхъ остроумниковъ. Алексъй Михайловичъ Пушкинъ по бъглости и гибкости ума своего, говоря тогдашнею ръчью, быль первый хватъ въ Москвъ. Хватъ значило въ то время молодецъ на всъ руки. Онъ забрасываль и русскими, и французскими bons mots (острыми словами). Въ этомъ мірѣ я былъ совершенно новичкомъ, а потому какъ можно менъе говорилъ, боясь обмолвиться. Но какъ ни умудряйся, а подъ часъ отъ бъды не уйдешь: попалъ и я въ просакъ, и воть такимъ образомъ. Дочь князя превосходно выучилась у иностранца Кинеля музыкъ и живописи. Мнъ вздумалось на одну изъ ея картинъ скропать французскіе стихи, въ которыхъ съ восточною надутостью слога, я назваль ее la perle des princesses. Досталось мнь отъ остряковъ моихъ товарищей за эту восточную жемчужину! И по дъломъ.

Чтобъ глупо не упасть и чтобъ не осрамиться, Такъ лучше не въ свои намъ сани не садиться.

Въ числъ адъютантовъ князя Юрія Владиміровича были два брата Долгорукіе, сыновья князя Петра Петровича, который, какъ значится въ «Запискахъ» князя Юрія Владиміровича, 1770 года заполонилъ Наваринъ съ двънадцатью русскими рядовыми и горстью грековъ. Вскоръ по восшестви на престолъ императора Александра старшій брать (тоже князь Петръ Петровичь) поступиль къ нему въ адъютанты. Записки не числительныя таблицы, а потому, нарушая ходъ годовъ, упомяну о достопамятномъ случаѣ, относящемся къ князю Петру Петровичу Долгорукому. 1805 года, предъ Аустерлицкимъ сраженіемъ, князь отправленъ быль къ Наполеону для переговоровъ. Въ первыхъ параграфахъ второй части военныхъ записокъ Монтекукули сказано, что если ожидать переговорщика, то на передовой прим отдавать приказъ, чтобы всъ часовые кричали, что они изнурены голодомъ, усталостью и готовы бъжать. Наполеонъ помнилъ и привелъ въ дъйствіе это правило. Молодой князь-переговорщикъ забыль его. Едва показался онъ, вдругъ раздались громкія восклицанія часовыхъ французскихъ: «Куда насъ ведеть этоть императорь! Онь хочеть нась переморить сь голода и холода! Мы сдадимся! мы разбѣжимся!» Князь быль умень, но туть не спохватливъ. Принявъ за чистыя деньги ложные возгласы, нашъ переговорщикъ представился Наполеону въ видъ властительнаго диктатора. Тогда судьба не давала еще Наполеону техъ грозныхъ уроковъ, которые свели его на скалу Елены; тогда чело счастливца обвилось блестящими лучами славы итальянской и египетской. Какъ-будто забывъ и это, князь кичливо укорялъ его въ нарушеніи договоровъ и занятіи Неаполя. Закипълъ досадою Наполеонъ, гибвною рукою накинуль на голову шляпу и гордо сказаль: «Eh bien nous nous battrons!» (Такъ мы будемь сражаться!). На обратномъ пути встрътилъ и провожалъ князя тотъ же ложный крикъ на передовой цъпи, и онъ передаль его за подлинный отголосокъ негодованія. Собранъ былъ военный советь. Кутузовъ представлялъ, что должно пообождать, что мы стоимъ подъ ствнами Ольмюца, что къ намъ подходять наши войска. «Правда», прибавиль онъ, «мы терпимъ недостатокъ въ продовольствій, но его терпять также и французы». По этимъ и другимъ соображеніямъ Кутузовъ не соглашался на бой. Возвратившійся князь улыбнулся. Кутузовъ сказалъ: «Что ты улыбаешься, молодой человъкъ! Не думаешь ли, что трусость удерживаеть меня оть сраженія? Мои льта и мои раны за меня говорять». Съ этими словами онъ вышелъ изъ совъта. Часа въ четыре государь посьтиль Кутузова. Сраженіе было отмънено. Михаиль Ларіоновичь бросился къ ногамъ императора и сказалъ: «Государь! вы спасаете славу Россіи». Къ несчастью, произошло недоумъніе между союзниками. Ночь, смѣнившая день, перемѣнила и обстоятельства. Но на другой день Кутузову доставленъ быль планъ битвы. «Не соглашаюсь!» воскликнулъ онъ, «это планъ Наполеона». Булгаринъ справедливо замѣтилъ, что теперь можно откровенно говорить о первыхъ нашихъ неудачахъ. Неудачу Аустерлицкую, эту первую попытку русскихъ противъ Наполеона, кажется, цѣлыя столѣтія отмежевали отъ нашего времени. Какъ искры, мимолетныя побѣды сверкали и угасали на поляхъ ратныхъ, но потомство не забудетъ, что Александръ не возбранилъ Кутузову напечатать во всеобщее свѣдѣніе, что «по причинѣ личнаго присутствія государя не отдаеть онъ отчета въ Аустерлицкомъ сраженіи».

Прибывъ въ Парижъ подъ яркимъ сіяніемъ счастливой своей зв'єзды, Наполеонъ приказалъ представить на театръ ту тактическую хитрость, которою удалось ему завлечь въ съти князя Долгорукаго.

П. П. Долгорукій умерь передъ началомъ второй войны съ французами, т. е. въ 1806 г. Умеръ и Кутузовъ, не стало Наполеона, не стало и Александра I, и сколькихъ еще не стало! Тутъ невольно скажешь съ Босюетомъ: «О néant! О mortels, ignorants de leur destinée». «О суета! О смертные, невъдущіе судьбы своей!»

Въ гостепріимномъ домѣ князя Юрія Владиміровича судьба дала мнѣ въ сосѣди ловкаго актера того времени — Силу Николаевича Сандунова. По пылкости, живости, дѣятельности и изворотливости ума его можно назвать русскимъ Бомарше. Разсказъ о тогдашней Москвѣ начну съ новаго моего знакомства. Обстоятельства женитьбы его сливаются съ напоминаніями вѣка Екатерины ІІ. Въ молодости своей С. Н. Сандуновъ былъ ловкимъ актеромъ и на театрѣ, и въ обществѣ. Не зная французскаго языка, острыми русскими шутками смѣшилъ онъ баръ и большой свѣть, а иногда и крѣпко задѣвалъ ихъ своими колкостями. Но вдругъ впалъ онъ въ глубокую задумчивость. Лиза, поступившая на Большой Эрмитажный театръ императрицы, заполонила его сердце. Но у него былъ опасный соперникъ и по важному мѣсту, и по отличнымъ способностямъ гибкаго ума. Но этотъ дѣлецъ-вельможа, говоря словами Державина:

Сегодня обладаль собою, А завтра прихотямь быль рабъ.

Ведя холостую жизнь, онъ любиль на досугѣ попировать съ пріятелями въ трактирѣ и, оставляя за порогомъ свою почетность, уравнивалъ тамъ всѣхъ съ собою ласкою и привѣтомъ. Страстно также любилъ онъ общественныя увеселенія, особенно театръ и маскарады.

Силенъ былъ этотъ вельможа, но въ дѣлѣ соперничества вышло иначе. Сердце Лизы отдано было Сандунову. «Въ это ужасное время», говорилъ мнѣ Сандуновъ,— «часто приходила мнѣ въ голову мысль о самоубійствѣ; но это пагубное средство я всегда почиталъ трусостью, а не отважностью. Невольно, однакоже, изнемогаль я иногда духомъ и, однажды, когда я читалъ «Вертера» Гете, торопливо вошла ко мнѣ Лиза, взглянула на книгу, вырвала ее изъмоихъ рукъ и сказала: «Полно тебѣ дурачиться, можетъ быть, сегодня будемъ мы счастливы. Вечеромъ я играю въ Эрмитажѣ «Оедула съ дѣтьми»—сочиненіе императрицы. Возьми перо и пиши къгосударынѣ прошеніе о нашемъ бракѣ. Ты знаешь, какъ государыня любить эту оперу. Можетъ быть, мнѣ удастся ей угодить; подамъ нашу просьбу, а ты будь въ это время за кулисами».

«Өедулъ съ дѣтьми» была любимою оперою Екатерины изъ всѣхъ театральныхъ представленій. Въ этотъ вечеръ Лиза превзошла сама себя. Сочинительница, очарованная ея игрою, была внѣ себя отъ восхищенія. Рукоплесканія не умолкали. Послѣ представленія Екатерина допустила Лизу къ рукѣ, а она бросилась на колѣни и вскричала: «Матушка! Матушка царица! спаси меня!» Съ этими словами вручила она Екатеринѣ бумагу, въ которой жаловалась, что сильный вельможа, преслѣдующій ее, препятствуеть ей выйти за С. Н. Сандунова. Въ этотъ мигъ выбѣжалъ изъ-за кулисъ Сандуновъ и сталъ также на колѣни. Прочитавъ прошеніе, Екатерина сказала: «Все уладится, будьте спокойны и не заботьтесь о приданомъ».

Приданое готовилось, а Екатерина по этому случаю сочинила для Лизы пъсню:

Какъ красавица одъвалася, Одъвалася, снаряжалася, Для милаго друга Жданаго супруга. Всъ подружки Другь отъ дружен Ей старались угодить, Чтобъ скоръе снарядить. Ливу всъ онъ любили, Сердцемъ всъ ее дарили За ласку, любовь, За доброе сердце; А доброе сердце Всего намъ милъй!

Трудно жить и уживаться въ этомъ свъть не только въ горъ, но и въ радостяхъ и въ счастіи. Началась новая борьба. Около людей случайныхъ, на посылкахъ ихъ прихотей и страстей, кружится всегда рой рабольпныхъ прислужниковъ. На Сандунова нападали

со всёхъ сторонъ, чернили, сердили, выводили изъ терпѣнія. Но у него были тогда два вспомогательныя войска — восторгъ счастливой любви и театральная слава жены его. Вскорѣ послѣ этого въ особенной чести на театрѣ была опера «Рѣдкая вещь», переведенная съ итальянскаго актеромъ Дмитревскимъ, который въ Лондонѣ удпвлялъ Гаррика, а въ Парижѣ игралъ въ Вольтеровой «Заирѣ» Оросмана, дожилъ до нашего 1812 года, почти ста лѣтъ явился на театрѣ въ драмѣ «Ополченіе» и умеръ въ повтореніи историческихъ вѣковъ. Въ этой оперѣ Сандунова представляла крестьянку. Богачъ, городской волокита, увиваясь около нея, обольщаеть ее драгоцѣнными подарками. Она взяла изъ рукъ его кошелекъ и отвѣчала аріей:

Престаньте льститься ложно И думать такъ безбожно, Что деньгами возможно Въ любовь къ себъ склонить. За деньги золотыя, За камни дорогіе Красавицы градскія Васъ могуть полюбить, А насъ корысть не льстить.

И при этомъ словѣ она бросила кошелекъ къ той сторонѣ, гдѣ каждый разъ сидѣлъ въ ложѣ раздосадованный вельможа-обожатель (Безбородко). Громко хлопали зрители, хлопалъ, сжавъ сердце, и сіятельный вельможа, который, при обширномъ умѣ и удивительной памяти, уподоблялся, въ разгулѣ страстей, современнику своему, Фоксу, который металъ пламенные перуны на холоднаго соперника своего Питта (?). Но всему есть предѣлъ. Сандунова до того довели, что онъ, по собственнымъ словамъ, рѣшился бѣжать изъ Петербурга въ Москву; а по этому случаю, прощаясь съ зрителями, онъ отважился прочитать стихи, сочиненные Клушинымъ, издателемъ «Меркурія» и сотрудникомъ въ «Зрителѣ» Крылова. Главною мыслью этихъ стиховъ было то, что Сандуновъ не хочеть оставаться долѣе тамъ,

Гдѣ бары и бароны Готовы разсыпать Лизетамъ милліоны.

Милліоны, въроятно, причтены для риемы. Переселясь въ Москву, Сандуновъ отдалъ въ Воспитательный Домъ, въ пользу сиротъ, всъ петербургскія драгоцінности, полученныя прежнею Лизою. Его называли скрягою, но это неправда. Скряга прячеть за замки и деньги, и душу свою, а Сандуновъ трудовыя свои деньги расточилъ на пользу общественную.

Напротивъ дома своего, на Трубъ, выстроилъ онъ бани на славу, съ приличными отдъленіями для всъхъ сословій, и всъ его благодарили. Справедливо только то, что онъ пріучалъ жену свою къ самому мелочному хозяйству. Въ ней какъ-будто были двъ женщины.

Одна — актриса, восхищавшая игрою и голосомъ зрителей, а другая въ обществъ чрезвычайно робкая и безгласная. Однажды, за объдомъ, князь Юрій Владиміровичь, указывая на нее, сказаль: «Нашу Елизавету Семеновну можно уподобить фельдмаршалу Лаудону. Въ мирное время онъ какъ-будто робълъ предъ каждымъ человъкомъ и не могь промолвить ни одного слова, а въ сраженіяхъ быль герой и леталь какъ орель. Елизавету Семеновну никто въ комнать не узнаеть, она сидить притаясь и боится промолвить слово, но на театрѣ за ея быстрою игрою и голосомъ не посиввають наши рукоплесканія . А С. Н. Сандуновъ быль ловкимъ, умнымь и искуснымь актеромъ и на театръ, и въ комнать. Казалось, что онъ никогда не сходиль со сцены. Но живая, ловкая Сандунова какъбудто бы сама въ себъ исчезала, переходя изъ театра въ комнату. Каждый день видълся я съ Сандуновымъ. Насъ раздъляла одна только стена. Весело было смотреть на счастливую чету, но грозный приговоръ судьбы палъ и на Сандунова. Въ вихръ нашего свъта счастье — быстрая перемвна театральных декорацій.

Сила Николаевичъ Сандуновъ, мой первый путеводитель въ Москвъ, познакомилъ меня съ товарищами своими: Йомеранцевымъ, Шушеринымъ, Плавильщиковымъ и другими. Какъ-то въ разговоръ Николай Михайловичь Карамзинъ говорилъ мнь, что нашъ Померанцевъ сходствовалъ съ французскимъ актеромъ Мале. Не знаю, чъмь быль прежде Мале, но Померанцевь изъ причта церковнаго перешель на театръ и самоучкою сдълался въ своемъ родъ единственнымъ актеромъ. Онъ былъ высокаго роста и казался неуклюжимъ. Но безъ всъхъ движеній онъ сильно овладъваль вниманіемъ зрителей. Вся страсть драматическаго искусства была въ его голосъ. Иногда только приподнималь онъ правую руку и, сжимая въ ней всь пальцы, кромь указательнаго, дъйствоваль ею чуднымь образомъ. Въ первый разъ видълъ я его въ «Отцъ семейства» (кажется, Иффланда). Пораженный быствомы дочери своей сы какимы-то графомъ, онъ говорилъ: «Ты улетвла отъ меня, милая моя малютка! Я любиль, я лелвяль тебя! ты одна была моею жизнью и отрадою! и ты покинула меня, и ты унесла съ собою всв мои радости; зачвиъ не взяда ты съ собою и моего сердца! Оно изноеть безъ тебя и скоро перестанеть биться! > Весь театръ плакалъ. Неподражаемъ онъ быль во всёхъ прозаическихъ драмахъ, но не умёль произнести ни одного стиха, и въ роли Гостомысла быль даже смъщонъ.

Напротивъ того, Щушеринъ былъ миоическимъ протеемъ или русскимъ оборотнемъ: отъ «Ярба» переходилъ къ «Сыну любви», и въ «Попугатъ» Коцебу былъ простодушнымъ Ксури, а впослъдствіи въ «Эдиптъ» Озерова оживилъ страдальца, лишеннаго зрънія

и гонимаго судьбою. На театръ перешель онъ изъ давки, гдъ быль простымъ сидъльцемъ. Онъ быль роста высокаго и стройнаго, лицо его было умное, черты чрезвычайно рёзкія, но въ «Сынё любви» и въ другихъ подобныхъ драмахъ онъ казался красавцемъ; у него все было разсчитано: и каждый шагь, и каждое движеніе, и выраженіе каждаго слова. Роли свои повторяль онь, обыкновенно, передъ зеркаломъ и былъ строгимъ судьею самого себя; въ пріятельскомъ кругу Шушеринъ былъ очень остроуменъ, но никогда не пересуждаль ни товарищей, ни знакомыхъ. Изъ всехъ тогдашнихъ актеровъ одинъ только Плавильщиковъ поступилъ на театръ изъ дворянъ. При самомъ кроткомъ нравъ у него была слабость: онъ всегда съ удовольствіемь упоминаль о своемь дворянствів и о томъ времени, когда, въ званіи учителя, знакомиль слушателей своихъ съ русскою исторією, по портретамъ ся государей. Въ роляхъ отповъ семейства онъ быль превосходень въ выраженіи каждаго слова. Въ трагедіяхъ всегда выражаль чувство и никогда не звучаль риомами, но иногда увлекался жаркими порывами и вскрикивалъ. Илавильщиковъ силою исполинской груди произносиль однимъ духомъ длинные періоды изъ похвальнаго слова императриць Елизаветь Петровнъ. Лицо его отличалось необыкновенною свъжестью. Чай быль любимый его напитокъ. За чаемь онъ быль говорливъ и говорилъ умно и складно, но никогда не вдавался ни въ какіе споры. Въ дълахъ театральныхъ мнъніе его товарищей управляло имъ.

## ГЛАВА ХІІ.

Знакоиство мое съ Шатровымъ. – Его Канинъ. — Н. П. Николевъ. — Обёдъ у Каранзина. — Острый отвътъ Николева. — Представление Сорены. — Отвътъ Екатерины графу Брюсу. — Попытка моя печататъ свои стики. — Цензоръ Х. А. Чеботаровъ. — Модный свътъ. —
Роскопъ. — Князъ Ю. В. Долгорукій. — Моя адъртавтская должность. — Хозяйственная
дъятельность князя. — Князъ В. Ю. Долгорукій. — Его долги. — Щедрость стараго князя. —
Слабости князя. — Князъ В. Ю. Долгоруково о гр. Зубовъ. — Ототавка князя. — Отнускъ
мой на родину.

"Вездъ я направлялъ мысль мою къ сему въчному вліянію, которое видимая природа производить на расположеніе духа и на судьбу человъка".

Александръ Гумбольдтъ.

"Toute ma jeunesse s'eet réfugiée dans mon coeur".

Вся вность моя переселилась въ сердце мес.
Шатобріанъ.

С. Н. Сандунова познакомился съ Н. М. Шатровымъ. Не учась пигдѣ, онъ сталъ на степень поэтовъ-самоучекъ. Русское слово, славянское нарѣчіе и природа — были его наставниками. Напраспо классики затягиваютъ подъ свои зна-



мена Буало — онъ наотрѣзъ сказалъ: «Кто не родился подъ звѣздою поэзіи, тоть пе будеть поэтомъ». Съ запасомъ метафоръ недалеко уѣдешь. Умъ говоритъ уму, сердце — сердцу, душа — душѣ. Простолюдину Шекспиру природа открыла всѣ тайны сердца человѣческаго. Кому предоставлено читать въ великой книгѣ природы, всегда отверстой для духа творческаго; кому предоставлено уловлять переливныя движенія сердца и души человѣческой — тотъ выразится языкомъ вдохновенія. Шатровъ не знаеть иностранныхъ языковъ, но въ стихотвореніяхъ его — общій объемъ мыслей. Дидероть въ бытность свою въ Петербургѣ, гдѣ перечитываль съ Екатериною Наказъ ея, узнавъ, что Василій Майковъ, сочинитель проказныхъ поэмъ, не свѣдущъ ни въ живыхъ, ни въ мертвыхъ языкахъ, упросилъ Александра Ильича Бибикова перевесть для него нѣсколько страницъ изъ Майковъ.

— Я хочу видъть, сказалъ Дидероть, какъ предлагаеть и соображаетъ мысли писатель, не знающій французскаго языка.

Бибиковъ перевель, а Дидероть и въпереводъ нашелъ тотъ же ходъ мыслей, какой и во французскомъ языкъ.

Различное предложеніе и соображеніе мыслей зависять не оть мертвыхь буквь, но оть различныхь дійствій ума, души и сердца. Во всіхь нарічняхь, существующихь на лиці земли, завітнымь солнцемь сіяють три слова первородныя: Богь, природа, человікь. Проявленіе ихь въ стихотвореніяхь Шатрова везді сливается съ цілью предположенною. Написаль и онь Каминь, но не напечаталь. А воть почему. Однажды прихожу къ нему зимою. Поэть сиділь у камина, быстрою рукою рваль листы и бросаль въ огонь.

Я. Что ты дѣлаешь?

Онъ. Рву мой Каминъ.

Я. За что?

Онъ. Пушкина Каминъ ходить по всемъ рукамъ.

Я. Пушкина Каминъ хорошъ, но рукъ не обожжетъ.

Опъ. Скажуть, что я хотъль обезьянить, а я свой Каминъ давно написаль.

Я. Хорошъ же ты, Николай Михайловичъ: Герострата укоряють, что онъ сжегь одинъ храмъ Эфесскій, а ты въ нѣсколько минутъ сжегъ царство Ассирійское и царство Вавилонское, и Персидское, и Мидійское, и древній міръ Александра Македонскаго, и древній міръ Рима исполинскаго.

Мы много шутили и смѣялись, но царства каминныя истлѣли въ каминѣ. Скажу и теперь: Жаль Камина Шатрова: яркимъ огнемъ горѣли въ немъ исполинскія царства міра древняго и разлетались, какъ искры, разносимыя дуновеніемъ вѣтра.

Шумять бури ратныя, или, говоря словами Гизо, выходять на бой понятія человѣческія со штыками и пушками; шумять распри понятій и на вершинахъ двух-холмистаго Парнасса. Въ свое время Шатровъ быль подъзнаменами оппозиціонной партіи, воевавшей противъ Карамзина. По выходѣ его бездѣлокъ Шатровъ грянуль на нихъ слѣдующею эпиграммою:

Собравъ свои творенья мелки, Русакъ нѣмецкій надписаль:
Монбездълки.
А разумъ, прочитавъ, сказаль:
Ни слова, дива!
Лишь надпись справедлива.

И мгновенно изъ-подъ знаменъ господствующей партіи вылетьль отвъть:

Коль видимъ разумъ мы во образѣ Шатрова, Помилуй, Боже, насъ отъ разума такова!

Знакомство съ Шатровымъ повело меня къ знакомству съ Николаемъ Петровичемъ Николевымъ. На зарѣ жизни померкло зрѣніе его, но умъ всегда ярко свѣтилъ. Чѣмъ была Антигона для Эдипа, тѣмъ Шатровъ былъ для Николева: вездѣ онъ былъ его вожатымъ. Врачи говорили ему, что отъ частаго смотрѣнія на слѣпоту онъ самъ современемъ ослѣпнетъ. Отъ этого ли, или отъ чего другаго, а предреченіе сбылось. На западѣ жизни Шатровъ погрузился въ потемки Оссіановскія. Но подвигъ его дружбы достоинъ жить въ лѣтописяхъ друзей.

Николева можно назвать поэтомъ-метафизикомъ. Онъ чрезвычайно любиль и въ произведеніяхъ своихъ, и въ разговорахъ, блиставшихъ какою-то живою новостію, изворачивать и раздроблять мысли. Дурную оказали ему услугу напечатаніемъ сочиненій въ четырехъ огромныхъ частяхъ, не отбросивъ даже и гръховъ его юности. Но утвердительно можно сказать, что избранныя сочиненія Н. П. Николева никогда не поблекнуть въ области русской словесности. О слогѣ его можно выразиться по-французски: Son style est nourri de pensées. Оболочка мыслей, то-есть слогь, разнообразится и отцветаеть; душа мыслей безсмертна, какъ мысль. Любя раздробленіе мыслей, Николевъ называль Державина поэтомъ внішней природы. Внешнюю же природу называль онъ корою, по которой умъ скользить, но не останавливается. При такомъ умъ Николевъ старался воздерживаться оть острыхъ и язвительныхъ шутокъ. Однажды только явно измъниль онъ своему правилу. По случаю изданія Аонидъ быль торжественный объдь у Н. М. Карамзина: за столомъ при заздравномъ кубкѣ за будущій успѣхъ Аонидъ главный издатель ихъ Карамзинъ сказалъ: «Кто въ наше время нашишеть вялый и водяной стихъ, тому именнымъ указомъ должно запретить писать стихи». Николевъ съ хитроумною улыбкою возразилъ: «Объ насъ что говорить: мы что за поэты. Но, Николай Михайловичъ, вамъ бы надобно пощадить себя».

И Николеву, въ свою очередь, Мельпомена подносила вѣнцы. Играли трагедію его Сорену. При рѣзкихъ выходкахъ противътирановъ и тиранства раздавались громкія рукоплесканія. Но нашлись люди услужливые, которые, пріѣхавъ изъ театра къ тогдашнему московскому градоначальнику графу Брюсу, такъ настращали его трагедіею Николева, что онъ запретилъ вторичное представленіе и извѣщалъ императрицу, что принялъ эту мѣру по причинѣ многихъ стиховъ о тиранахъ и тиранствѣ. Екатерина отвѣчала графу:

«Запрещеніе трагедіи Сорены удивило меня. Вы пишете, что въ ней вооружаются противъ тирановъ и тиранства. Но я всегда старалась и стараюсь быть матерью народа. А потому и предписываю отнюдь не запрещать представленія Сорены».

Объ этомъ обстоятельствъ предложено было въ Русскомъ моемъ Въстникъ 1809 г. при разборъ трагедіи Сорены.

Павель I любиль Николева и подариль ему трость съ золотымъ набалдашникомъ, осыпаннымъ брильянтами и съ надписью: « A l'aveugle clair-voyant» — слъпцу зорковидящему. Сущая правда: Николевъ далеко заглядывалъ въ міръ политическій.

Познакомясь съ писателями, и я затѣялъ втиснуться въ ряды ихъ. Съ тетрадью изъ стиховъ иду въ университетъ къ тогдашнему цензору Харитону Андреевичу Чеботареву. Робкою рукою представляю рукопись. На бѣду мою въ ней была ода на суевѣріе, выкраденная изъ Вольтера.

- Не пропущу, сказаль мив цензоръ.
- А почему? возразиль я.
- Да знаешь ли ты, молодой человъкъ! (Скажу мимоходомъ и я былъ молодъ: Et moi aussi je fus berger en Arcadie! И я былъ пастушкомъ въ Аркадіп счастливой!). Да знаешь ли ты, что такое суевъріе?
- Хотя и не учился въ университетъ, отвъчалъ я, но очень знаю различіе между върою и суевъріемъ. Въра требуетъ любви, милосердія и снисхожденія къ человъчеству. А во имя суевърія инквизиторъ Торквемада, первый зажигатель костровъ святотатственныхъ, сожигаетъ тысячи въ губительномъ ихъ пламени. Во имя въры добродътельный Пенъ покупаетъ въ Съверной Америкъ землю, заселяетъ ее дикими и голосомъ любви призываетъ ихъ подъ знаменіе

креста. Во имя же суевърія Людовикъ XIV, по внушенію духовника своего Ламеза, изгоняеть изъ нъдръ Франціи тысячи трудолюбивыхъ протестантовъ, которые въ чужія области перенесли съ собою оборотливый умъ, промышленность и свъть наукъ.

- Вижу, вижу—вскричаль цензорь: что вы хорошо учились исторіи.
- Нѣть, сказаль я: я не учился исторіи, а читаль ее, да и думаю, что и тѣ, которые берутся учить исторію, часто лгуть на исторію. Нельзя смотрѣть чужими глазами, нельзя слушать чужими ушами, нельзя и чужимь умомъ всматриваться въ событія минувшихъ вѣковъ.
- О, да, какъ же вы ръчисты, возразилъ цензоръ: но я всетаки не пропущу вашей оды. Выбросьте ее; все прочее тотчасъ подпишу.

Долго еще шли у насъ переговоры; окончилось тъмъ, что я не согласился выбросить оды, а цензоръ не ознаменовалъ скръпою своей моей тетрадки.

Модный московскій св'єть, на ряду съ петербургскимъ, размежевался на два отд'єленія: въ одномъ отличались англоманы, въ другомъ галломаны. Въ Петербург'є было бол'є англомановъ, то-есть любителей пов'єрій англійскихъ; въ Москв'є бол'є было галломановъ. Въ модныхъ домахъ появились будуары, диваны, и съ ними начались истерики, мигрени, спазмы и т. д.

Изъ обветшалой Франціи XVIII стольтія нахлынуло къ намъ волокитство, вмъсть съ Доратами. Парни и такъ называемою любезностью петиметровъ.

Какъ будто бы для сбереженія своихъ сердецъ, щеголихи большаго свѣта надѣли золотыя цѣпи. Это однакоже была не парижская мода, а своя—московская. Въ утренніе разъѣзды и на обѣды ѣздили съ гайдуками, скороходами, на быстрыхъ четверняхъ и шестерняхъ 1).

Вечеромъ — домашніе театры, гдѣ большею частію играли французскія комедіи. балы и маскарады; по воскресеньямъ и въ праздничные дни подъ Донскимъ были кулачныя схватки, пляски, хоры пѣсельниковъ и санный бѣгъ. Въ честь побѣдителя раздавались рукоплесканія. По ночамъ кипѣлъ банкъ. Тогда уже ломбарды болѣе и болѣе затѣснялись закладомъ крестьянскихъ душъ. Быстры, внезапны были переходы отъ роскоши къ разоренію. И у насъ въ большомъ свѣтѣ завелись мѣнялы. Дпемъ разъѣзжали они въ каретахъ по домамъ съ корзинками, наполненными разными бездѣлками, и

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Тогда тада парою называлась мѣщанскою тадою.

промънивали ихъ на чистое золото и драгопънные каменья, а вечеромъ увивались около тъхъ счастливцевъ, которые проигрывали свое имъніе и выманивали у никъ почетное подаяніе.

Одинъ изъ новыхъ англійскихъ писателей представляетъ роскошь въ блестящемъ головномъ уборѣ, въ пышной одеждѣ, а подъ нею голыя, изможденныя ноги, около которыхъ, съ одной стороны, уцѣ-нилась женщина, а съ другой глупость. Но этого не замѣчали въ 1795 году. Москва пировала въ полномъ разгулѣ жизни веселой. Въ заграничномъ европейскомъ мірѣ гремѣло оружіе республиканскихъ легіоновъ и на поляхъ Италіи, и на берегахъ Рейна, а въ предѣлахъ древней Батавіи развѣвались знамена трехцвѣтныя; но для насъ все это было на краю какого-то другаго свѣта.

Князь Юрій Владиміровичь Долгорукій <sup>1</sup>) быль государственный и военный человікть, но у него въ доміз не было ни одного иностраннаго журнала, ни одного листочка заграничныхъ відомостей. По утрамъ занимался онъ своей должностью, зналь обо всіхъ происшествіяхъ московскихъ, наблюдаль обстоятельства петербургскія; послів обіда и вечеромъ играль въ бостонь, и не слышно было ни одного слова о дійствіяхъ войны европейской. О чемъ же говорили мы, молодые его адъютанты, между собою? О бадахъ, театрахъ и москарадахъ. Я былъ у князя Юрія Владиміровича на вістяхъ благотворенія, принималь прошенія отъ неимущихъ, представляль общій докладъ князю и развозиль пособія его.

О доказательствъ бъдности просителей не нужно было справляться. «У васъ въ Москвъ, писалъ принцъ де-Линь къ Екатеринъ, бъдныя хижины стоятъ подлъ великолъпныхъ палатъ и не боятся ихъ». Гдъ теперь эти палаты? Стъны ихъ остались, но перешли въ руки промышленниковъ, и прежней пышности ихъ какъ будто не бывало. Возразятъ, что такой переворотъ произошелъ отъ иноплеменнаго нашествія двънадцатаго года. Но и до этого времени сколько было вторженій роскоши и модъ въ Москву, и сколько погибло труда земледъльческаго отъ расточенія и пренебреженія сельскаго быта! О послъднемъ обстоятельствъ приведу свидътельство изъ собственноручныхъ записокъ князя Юрія Владиміровича.

«Наслѣдственныя мои и братьевъ моихъ вотчины — говориль онъ: почти вовсе разорились отъ трехъ постороннихъ управленій». Воть почему князь взяль все подъ свой собственный надворь, учредиль

<sup>1)</sup> Родился 1740 г., умеръ 1830 г. Авторъ немного заходить туть впередъ. Кн. Ю. В. былъ главнымъ начальникомъ Москвы уже при Павлѣ І. Въ кондъ царствованія Екатерины онъ командовалъ войскомъ, расположеннымъ въ Москвъ, а потомъ вышелъ въ отставку (1795 г.).

суконную фабрику и винокуренный заводъ. Увъряли, будто бы Екатерина однажды укоряла князя, что отъ него отзывается винокуреніемъ. Это неправда. Все установленное закономъ непричастно презрънію. Князь Н. В. Репнинъ въ званіи начальника Смоленской губерніи несправедливо гналъ откупщиковъ; для соблюденія закона, нужно только безпристрастное наблюденіе, чтобы предупреждать пронырства вредныя обществу.

Сильныя были нападки на князя Юрія Владиміровича и за то, что онъ не платилъ долговъ своего сына. Я лично зналъ князя Василія Юрьевича. Онъ быль прекрасный и образованный молодой человъкъ, но сталъ жертвою игроковъ и вошелъ въ неоплатные долги. Что же было делать отцу? Отдать ли на новое разорение имение, имъ самимъ устроенное? Каково было бы бъднымъ крестьянамъ переходить изъ рукъ въ руки, подвергаться непривычнымъ для нихъ работамъ, тяжелымъ взысканіямъ и горестной неизвъстности о судьбъ своей? Князь поступиль обдуманно; но это приписывали его скупости. Это пустая молва и клевета. Онъ былъ даже расточителенъ на пользу и добро. Старшинъ московскихъ ямщиковъ Ширяеву на различныя его заведенія даваль онь по пятидесяти тысячь и болье, безъ всякаго залога и обязательства; а за одного изъ прежнихъ своихъ адъютантовъ А. П. Апухтина, который, въ генеральскомъ чинъ, находясь при строеніи Нижегородской ярмарки, не представиль отчета во ста тысячахь, заплатиль все сполна и никогда не требоваль возврата. Князь и мнъ даваль двадцать тысячь съ тъмъ, чтобъ я переводиль изъ Энциклопедіи части, относящіяся къ художеству и ремесламъ; но я зналъ, что и Дидро, особенно занимавшійся тімь, съ трудомь доискивался у парижскихъ художниковъ и ремесленниковъ подлиннаго значенія ихъ работь, и потому я отказался.

Въ домѣ князя жили двѣ дочери и нѣсколько дѣвицъ, дочерей бѣдныхъ родителей, существовавшихъ его помощью и благодѣяніями. Въ числѣ ихъ была и дочь актера Померанцева, умная, скромная и къ которой можно было примѣнить французское нареченіе: «La grace plus belle que la beauté». У Юрія Владиміровича были двѣ слабости: пристрастіе къ пройсхожденію отъ Рюрикова колѣна и къ голубой лентѣ. Однажды князь Николай Борисовичъ Юсуповъ звалъ его на свадебный обѣдъ къ одному изъ иностранцевъ, у котораго опъ былъ посаженымъ отцомъ. Князь отвѣчалъ: «Я пріѣду въ голубой лентѣ, надѣньте же и вы свою». Но по любви своей къ московскимъ гражданамъ князь былъ членомъ мѣщанскаго клуба. Несмотря на то, ему не по сердцу были неровные браки. Броневскій, родной братъ того Броневскаго, который былъ

соучастникомъ Крылова въ изданіи Зрителя, управляя Никольскою суконною фабрикой князя, помолвленъ быль на дочери актера Померанцева. Князь, который изъявиль свое согласіе, даль ей приданое и быль посаженымъ отцомъ. Но когда на другой день свадьбы Броневскій пришель его благодарить, князь угрюмо сказаль: «Поздравляю тебя, братець! Но все-таки она дочь актера». Я ахнуль про себя, ибо, повторяю еще, въ семь мѣсяцевъ бытности моей у князя, изъ усть его вылетѣло одно только это непривѣтное слово.

Чему это приписать? Родовую честь называють предразсудкомъ, внушаемымъ воспитаніемъ и привычкою. Но если мысль о знатности рода переходила изъ въка въ въкъ, то какъ управиться съ нею? Не берусь быть стрянчимъ за князя. Скажу только, что въ князъ не было ни черты гордости и спеси; онъ уважаль всв званія, для него не было такъ-называемаго послед няго человека. По должности своей и по влеченію добраго сердца, онъ выслушиваль равно и вельможу, и гражданина, и бъдняка въ скудной одеждъ. Душа его всегда готова была спасать страдальцевь. Изъ множества примъровъ предложу здъсь одинъ разительный. При императоръ Павлъ 1797 года снова запрещенъ былъ банкъ и притомъ позднія вечернія собранія. Часовъ въ десять по улицамъ водворялось безмолвіе, и въ домахъ угасалъ огонь. Страсть къ игръ ухитрялась и усыпляла зоркій надзоръ, что, однако, не всегда удавалось. Тогдашній оберъполиціймейстерь Эртель, по личному неудовольствію, подыскивался подъ князя М. и маіора С.

Однажды въ полночь подстерегь онъ банкъ у князя М., влетълъ къ нему съ причетомъ своимъ. Между тѣмъ, когда князь и маіоръ С—ій рубились въ карты не на животь, а на смерть, на софѣ погруженъ былъ въ глубокій сонъ сибирякъ Безсоновъ, поручикъ Архаровскаго полка, составленнаго изъ прежнихъ восьми Московскихъ батальоновъ (гдѣ и я служилъ), казначей своего батальона, любимый и уважаемый всѣмъ полкомъ за честность и добросовѣстность. Полиціймейстеръ добирался и до него, предполагая (чего иногда не предполагають!), будто бы онъ былъ лазутчикомъ за полиціей. Онъ будитъ свящаго. Пробудясь второпяхъ и протирая глаза мощными руками, укрѣпленными роднымъ его сибирскимъ воздухомъ, онъ спросилъ:

- Что вамъ надобно?
- Ступайте за мной, отв'вчаль полиціймейстерь: вы были свид'я вигры.

Безсоновъ сказалъ: — «Оставьте меня, завтра нашему батальону ранній смотръ. Вы видите, что я спалъ. Не стыдите меня передъ началь-

никомъ. Для меня честь дороже жизни»—«Ступайте», грозно прикрикнуль оберъ-полиціймейстеръ.—«Иду! но только смотрите, чтобы вы не раскаялись, офицерскою моею честію я дорожу свыше жизни...»— Часа въ четыре ночи привели игроковъ и Безсонова въ домъ начальника полка, гдѣ, по тогдашнему обыкновенію, стояли и полковыя знамена. Выходить Иванъ Петровичь Архаровъ, разбуженный тревогою, въ колпакѣ и халатѣ. Взглянулъ на Безсонова и сказалъ: «Какъ, и ты здѣсь?» Посадили приведенныхъ подъ знамена. На заботливые разспросы человѣколюбиваго нашего начальника полиціймейстеръ волею-неволею признался, что онъ поручика Безсонова засталъ спящимъ. «Грѣшно было тебѣ, братецъ, будить!» Смущенный полиціймейстеръ просилъ дозволенія сказать Безсонову, что до него не будеть дѣла.—«Не надобно было и заводить шума, прибавилъ Архаровъ:— отъ искры пожаръ загорается. Поди, братецъ, поправь свой грѣхъ».—Полиціймейстеръ пошелъ къ Безсоновъ:—я говорилъ тебѣ, не води меня сюда. Ты привелъ—вотъ тебѣ!» Отгрянулъ звукъ, а чего? не трудно отгадать. Разнеслась молва; отъ искры загорѣлся пожаръ. Безсоновъ отданъ быль подъ судъ. Офицеры нашего полка были судьями, они плакали; но въ силу устава Петра I выставили въ приговорѣ: лишеніе руки. Всѣ судьи любили, уважали сибиряка и скрѣшили приговоръ и перомъ и слезами. Осужденнаго въ оковахъ отвели въ тюремный замокъ.

Князь Юрій Владиміровичь, вышедшій въ отставку при Екатеринь, 1795 года, быль опять градоначальникомъ московскимъ. Приговоръ поступилъ къ нему; въ ночь роковаго происшествія, дворецкій князя прівхаль ко мнь въ Лефортовскій дворець съ извъстіемъ, что князь меня требуеть. Было три часа ночи. Я засталь князя одътымъ.—«Я не могь уснуть, сказаль онъ,—надобно спасти Безсонова. Онъ не кстати упрямится и не просить извиненія у оберь-полиціймейстера. Онъ тебя любить, повдемъ къ нему». Посль рышенія суда Безсонова перевезли въ острогь, куда мы и повхали часу въ пятомъ. Князь послаль унтеръ-офицера провъдать, что дълаеть Безсоновъ. Услышавъ, что онъ спить, князь приказаль доложить, когда проснется. Безсонова разбудили, и я отъ имени князя пошель его уговаривать; но туть не нужно было сильное краснорьчіе. Одно слово: самъ князь прівхаль тебя спасти, все рышило. Князь вошель къ нему и сказаль: «Молись, брать, Богу! дъло еще можно поправить. Дай отзывъ, что ты все сдёлаль въ пьяномъ видь. Эта ложь не постыдить тебя, а ты человъкъ добрый и нужный». Безсоновь согласился, подаль отзывъ, и дъло перенесено было въ гражданскій уголовный судь. Князь Юрій и Архаровъ

уговорили полиціймейстера. Сопротивники въ суд'в обнялись, а вн'в суда ув'внчали мировую веселою пирушкою.

Въ добрѣ весь человѣкъ.

И всякій человікь есть ложь.

сказалъ Державинъ; но подавать руку помощи падающему человѣку значитъ сближать ее съ небомъ. Безсоновъ служилъ, жилъ и умеръ первымъ подпоручикомъ по арміи. Но и послѣ упомянутаго обстоятельства, вновь поступя въ полкъ, онъ, въ званіи полковаго казначея, былъ правою рукою начальниковъ; а товарищей дарилъ пріязнію, совѣтами и участіемъ. Я всегда любилъ его и какъ воспреемника отъ купели старшаго моего сына, и какъ умнаго и расторопнаго питомца сибирской природы, и какъ человѣка, умѣвшаро любить человѣчество.

Выше упомянуто, что 1795 года въ домѣ князя Юрія Владиміровича не было ни разговора и никакихъ иностранныхъ извѣстій о происшествіяхъ заграничныхъ.

Въ первый разъ услышалъ я отъ него объ имени Наполеона, когда онъ былъ уже первымъ консуломъ и когда разнеслась молва объ адской машинѣ 1). «Англичане, сказалъ князъ, нарушили права народныя и человѣчества, посягнувъ такъ безчестно на жизнъ генерала Бонапарта». Многіе у насъ приписывали это англичанамъ, но это событіе и теперь еще не разгадано. Въ исходѣ 1795 года князъ Юрій Владиміровичъ занятъ былъ единственно событіями отечественными. Онъ явно былъ противъ похода въ Персію.

«Зубовъ, говорилъ онъ, хочетъ вписать брата своего въ число героевъ и всъми силами домогается открыть ему путь туда, гдъ Петръ I воевалъ по нуждъ и покорилъ Дербентъ; но теперь эта война вовсе безполезна. Еслибъ и родной отецъ одобрялъ ее, я бы и съ нимъ не согласился. У Зубова были въ Москвъ свои приверженцы, и молва о мнъніи князя долетъла въ Петербургъ. Между ними вспыхнуло неудовольствіе, князь подалъ въ отставку и былъ предварительно извъщенъ объ увольненіи отъ свояка своего, графа Н. И. Салтыкова.

Князь стояль у камина, когда получиль это извъстіе. «Я бы еще послужиль», сказаль онь, — «но не хочу связываться съ Зубовымь». Обратясь ко мнѣ, промолвиль: «Ты, брать, возьми отпускъ, ты давно не быль у своихъ; я знаю, что московскіе батальоны не пойдуть въ походъ. Княгиня дастъ гостинецъ для твоей матери. Стыдно было бы изъ нашего дома отпустить тебя съ пустыми руками». И я получиль отпускъ.

<sup>1)</sup> Въ 1802 году.

## ГЛАВА ХІЦ.

Родина. — Дороховъ. — Русская пъсня. — Лагерная жизнъ. — Корпусния воспоменанія. — Первый мой походъ. — Командировка въ Петербургъ. — Супруги Литвеновы. — Озеровъ. — А. Н. Нарышкива. — Кончива Екатерини. — Мое знаконотво съ М. Т. Каченовскимъ. — Дурасовъ. — О. Г. Кареноъ. — Ю. А. Нелединскій. — Д. Н. Кашинъ. — Моя поставка оперъ на московский геатръ. — Медовсъ. — Актеры: Померанцевъ, Пимеринъ, Паявильщиковъ. — Война Троянская на московскомъ театръ около 1798 — 99 гг. — Военныя событія. — Походъ. — Моя рота. — Возвращеніе въ Москву и отставка моя. — Театральныя мои сочиненія — Панценбитеръ. — Перемъна домашияте быта.

Фнова спѣту на родину. Не гонится вслѣдъ за мною мысль о Фвесельяхъ московскихъ. 1796 года не наступило еще переў рожденіе души моей въжизнь отечественную, въжизнь русскую. Родина была жизнью души моей. Любиль я читать исторію, по тогда простился и съ нею. Имена отца, брата, сестры сильнее всехъ именъ историческихъ сливались съ новымъ бытіемъ сердца. Ихъ видіть, дышать однимъ съ ними воздухомъ было тогда верховнымъ моимъ благомъ... Весело жилъ я на родинъ, но вдругь пришло изв'єстіе изъ Петербурга, что московскіе батальоны стоять лагеремь подъ Осиновыми рощами, и что батальоны поступили подъ начальство Кутувова, строгаго блюстителя дисциплины воинской. Съ отставкою князя Юрія Владиміровича я снова быль откомандировань въ полкъ, и потому на главномъ смотру, не видя меня при ротв, Кутузовъ сказалъ: «А, это тоть Глинка, котораго я называль писателемь. Но если онь вздумаеть возиться съ перомъ, то пусть уступить шпагу другому, поревностиве его къ службъ. Родители мои ужаснулись, и я немедленно долженъ быль ёхать въ полкъ. Снова разстался я сь родиной. Разстался, какъ страстный любовникъ, прощаясь съ жизнью души своей. Что занимало меня на родинъ Она сама и обитатели ея. Родной небосклонъ, родныя поля и рощи веселили меня болье тъхъ зрълищъ, которыя видълъ я на театръ. Воспоминанія о дняхъ жизни на родинъ и теперь еще, въ уединенныхъ моихъ прогулкахъ, посятся передо мною, какъ легкіе радужные призраки.

Дорогою въ первый разъ узналъ я силу и душу русскихъ пъ-сенъ. Вотъ какимъ образомъ.

На одной станціи встрітинся я съ тімъ Дороховимъ, который въ 1812 году быль ранень подъ Малымъ Ярославцемъ, и которому Кутузовъ приказаль сказать: «Ты ранень при взяти укрупленія Вереи. У мри, Дороховъ! ты защитилъ Малороссію!» Дороховъ быль старъе меня нісколькими годами и служиль тогда маіоромъ. Въ молодости не долго до знакомства: мы скаро съ нимъ

сблизились и сѣли въ одну повозку. Былъ часъ одиннадцатый; ночь дышала прохладою, луна свѣтила полнымъ блескомъ; зазвенѣлъ колокольчикъ, и ямщикъ запѣлъ:

## Вспомни! вспомни, мой любевный!...

Русская пѣсня—это голосъ сердца, которое испрашиваеть у мысли исхода. Такъ, среди зимнихъ бурь, метелей и вьюгь, глаза выпрашивають у туманнаго небосклона солнечнаго луча. Съ заунывными, томными звуками пѣсни сливались наши слезы. То быль отголосокъ изъ тѣхъ заунывныхъ пѣсенъ, которыя какъ-будто несутся изъ какой-то вѣковой дали и всегда щемятъ сердце. То же чувствовалъ и спутникъ мой, будущій герой войны въ отечествъ за отечество. Но и тутъ, повторяю, отечество далеко еще было отъ меня, и я съ восхищеніемъ также внималъ пламеннымъ разсказамъ Дорохова о швейцарской природѣ, о вершинахъ ея горъ, гдѣ пала гордыня Карла Смѣлаго отъ пастуховъ швейцарскихъ, самоотреченныхъ защитниковъ отчизны. Не забылъ я и той ночи, когда голосъ русскій сроднилъ меня съ русскими пѣснями.

«Ты не будешь служить!» сказаль мив Кутузовь, какъ выше упомянуто; и онъ угадалъ. Вскоръ по прівздъ моемъ, въ лагеръ гоняли сквозь строй рядоваго, причемь и я быль по должности. Едва я услышаль вопль и увидьть кровь, голова моя закружилась, въ глазахъ потемнъло: я упаль въ обморокъ, и очнулся подъ арестомъ. Странное дело! Чужая кровь меня пугала и пугаеть, собственная моя-никогда. Были и у насъ въ корпусъ силачи, которые тышились тымь, чтобы задирать и бить слабыхъ. Безтрепетною грудью я всегда отстаиваль последнихь. Силачи возроптали сильно и условились поколотить меня добрымъ порядкомъ. Однажды не пошелъ я ужинать и, сидя на оконцъ обширной нашей спальни, гдъ была моя постель, занимался я переводомъ Мессинскихъ элегій изъ Анахарзиса. Вдругъ слышу шумъ, и шесть силачей ястребинымъ полетомъ нагрянули на меня со ставчиками, замѣнявшими у насъ стулья. Посыпались на голову мою удары; кровь хлынула у меня изъ носу и горломъ. Выбиваю окно, чтобы выскочить на галлерею; на рукахъ моихъ и теперь еще остались отъ этого следы ранъ. Дежурный офицеръ, увидя на другой день перевязанныя мои руки, спросилъ: «Отчего это?» Я отвъчалъ, что ушибся. Благодаря Бога! и тенерь остался я еще при юношеской моей мысли, что терпи самъ, а не обижай другихъ 1).

<sup>1)</sup> Ср. выше гл. Х, на стр. 120.

Въ мое время въ лагерномъ быту офицеры ни въ чемъ не нуждались. У полковниковъ были тогда хозяйственныя суммы отразличныхъ денежныхъ статей и употреблялись безотчетно. У нашего батальоннаго начальника, Петра Степановича Бибикова, быль каждый день открытый столь для всёхь офицеровь. Кофе, чай, вакуска, ужинъ не сходили со столовъ. Сверхъ того, неимущимъ офицерамъ покупали шарфы, а иногда снаряжали и полный мундирь. Всв молодые полковники въ московскихъ батальонахъ были молодцы въ полномъ смыслъ слова. Въ числъ ихъ находился и князч Сергый Николаевичь Долгорукій. Онь первый привезь въ лагерь подъ Осиновыя рощи посланіе Къженщинамъ Карамзина На подхвать летало оно тогда изъ рукъ въ руки. Съ поэзіей стихотворною сливалась у насъ и поэзія военная. Неръдко по вечерамъ, послъ веселыхъ пирушекъ, полковники наши приказывали ротамъ, а иногда батальонамъ, заряжать ружья (разумъется холостыми зарядами) и вступать въ бой. О стръльбъ нашей доходили въсти до Екатерины, и она говорила: «Пусть себъ веселятся, имъ скоро будеть дело». Познакомясь 1808 года съ княгинею Дашковой, я при первомъ свидании предложилъ ей вопросъ: «Какъ обозрѣвала Екатерина французскую революцію, когда она вспыхнула?» Княгиня отвъчала: «Привыкнувъ къ учрежденному ходу общества, Екатерина полагала, что революція будеть порывомь мгновеннымь». Но этоть порывь, который дальновидный Жанъ-Жакъ Руссо предсказывалъ до 1789 года, превратясь въ грозную бурю, опрокинулъ во Францію всю Францію и вринулъ въ области сопредъльныя. Войска республиканскія гремъли на берегахъ Рейна; Бонапартъ, по словамъ Суворова, «смъло шагая», обходиль исполинскія вершины горь Альпійскихь, чрезь которыя сь такимъ усиліемъ переходиль Аннибалъ, орлинымъ полетомъ съ горъ Апеннинскихъ изумлялъ и разилъ Австрійскую армію. Жаромъ юности кипъло и сердце ветерана славы и побъдъ, сердце Суворова. Непрестанно писалъ онъ къ Екатеринъ: «Матушка! Вели идти противъ французовъ! > Онъ хотълъ обновить жизнь свою борьбою съ юнымъ вождемъ республиканцевъ, и императрица готовила ополченіе на сушт и на морт, но только готовила не торопясь и, какъ было сказано, выжидая времени.

Нашимъ батальонамъ данъ былъ приказъ сперва расположиться въ Тверскихъ увздахъ, а потомъ идти въ Литовскія губерніи. Это былъ первый мой походъ или лучше, сказать, моя первая военная прогулка. Вездв раздавались пъсни солдать; офицеры гарцовали на коняхъ и бились объ закладъ, кто кого обгонить. Веселый мигъ настоящаго отдалялъ отъ насъ будущее. На привалахъ и ночлегахъ

мы пировали подъ открытымъ небомъ, играли въ карты, шутили, смѣялись. Хотя я вполнѣ втянулся въ вихрь жизни военной, одна-коже иногда какъ будто бы украдкою отъ самого себя читалъ, кропалъ стихи, прозу, но вовсе не помышлялъ о названіи писателя; чернильный мой скарбъ бросалъ въ огонь.

Батальонъ нашъ вступиль въ Ржевъ, а я отправленъ быль въ Петербургъ дипломатомъ въ канцелярію князя Зубова и къ Николаю Петровичу Архарову, тверскому нам'єстнику, съ просьбою, чтобы дозволено было батальону нашему расположиться по сопредъльнымъ увядамъ. Въ Петербургъ остановился я въ домъ генеральши Лебедниковой, родной сестры Свистунова, переводчика Д 5 тскаго Чтенія г-жи Бомондь 1). Туть жиль и зять ея, Литвиновъ, учившій рапирному искусству внуковъ Екатерины. Для меня каждый день въ семействъ Литвинова быль праздникомъ гостепримства, потому что я видёль, что сходство нравовь, мыслей, все соединяло счастливую чету. Ласка — магнить сердца; и теперь живеть въ моей памяти ихъ нъжная заботливость обо мнв. Одно набрасывало тынь на жребій: они не веселились улыбкою колыбельных птенцовъ. Цвьла ихъ жизнь и быстро отцевла! Супруга, томимая чахоткою, сошла въ могилу. Вмъсть съ смертельною горестью съмена той бользии запали въ грудь горестнаго вдовца.

«Я не переживу ея, говориль Литвиновъ:—днемъ и ночью образъ ея въ глазахъ моихъ. Слышу ея голосъ, она зоветъ меня». И онъ черезъ нъсколько дней умеръ. А казалось, любви надобно бы было въкъ въковать. Но они:

. . . въ томъ свётё жили, Гдё все прекрасное напасти огромили!..

Однажды шель я по Литейной улицѣ мимо каменнаго дома. Изъ раствореннаго окна втораго этажа слышу голосъ «Сергѣй Николаевичь!» Оглядываюсь. То быль голосъ Владислава Александровича Озерова. Спѣшу къ нему. Онь сочиниль тогда свою трагедію Олегъ. Съ торопливостію авторскою онъ принялся мнѣ читать ее, прося быть его цензоромъ. Въ пятомъ дѣйствіи я предложиль нѣкоторыя измѣненія; сочинитель согласился, и при мнѣ сдѣлалъ поправки, и подарилъ десять апельсиновъ. А я сказалъ:

Не дари меня ты златомъ, Подари меня собой, Что въ подаркъ миъ богатомъ: Лучше злата даръ миъ твой.

<sup>1)</sup> Напечатано въ С.-Петербургв 1783 года.

Озеровъ и въ лаврахъ трагика не перемънился ко мнъ. Я узналъ Озерова въ ствнахъ корпуса; онъ читалъ мнв тамъ первый свой опыть въ русскомъ стихотворствъ; то было посланіе Абеларда къ Элоизв, переведенное изъ сочиненія Коларда. Это быль слабый отблескъ подлинныхъ писемъ Абеларда къ Элоизъ. Оть Олега до Эдипа шагъ исполинскій. Въ памяти Озерова вмъщался весь театръ Корнеля, Расина, Вольтера. Превосходно зналъ онъ французскій языкъ, играль французскія трагедіи въ нікоторыхъ домахь вельможъ и съ блескомъ высказывалъ свои рѣчи. Среди славы своей Озеровъ безвременно угасъ отъ той чувствительности, которая творить писателя, а нередко и велеть его къ жребію певца освобожденнаго Іерусалима.

Въ бытность мою въ Петербург 1796 года общимъ предметомъ было преднамъренное бракосочетаніе юнаго короля шведскаго съ великою княгинею Александрою Павловною. Оба цвъли весною жизни. Сама любовь возлельяла дщерь Павла и Маріи. Сердце ея сказалось сердцу Густава. Густавъ плънился въ ней ею. Отъ отца насл'ядоваль онъ и престоль, и рыцарскій его духь, и жребій влополучный.

Политическія излучины положили преграду ихъ союзу. Герцогъ Зюдерманландскій, дядя юнаго короля, настаиваль, чтобы предварительные обряды бракосочетанія совершались по узаконеніямь рительные обряды оракосочетанія совершались по узаконеніямъ шведскимъ. А графъ Аркадій Марковъ, подкрѣпляемый княземъ Платономъ Зубовымъ вопреки убѣжденіямъ опытнаго графа Безбородки, мечтали, что побѣдятъ упорство сыновъ Скандинавіи. Назначенъ былъ день сговора по русскимъ обрядамъ; устроилось торжество въ чертогахъ Екатерины, но судьба на западѣ жизни назначила ей ждать и не успѣть. Тщетно Аркадій Марковъ истощаль увертливое свое дипломатическое витійство, герцогь неподвижно сидѣлъ на стулѣ, а юный король курилъ трубку, и быстрыми шагами ходилъ по комнатѣ. Не сбылось, не состоялось. А градъ Петровъ говорилъ: «Судьба опредълила Екатеринъ быть великимъ человъкомъ; принялась за женское дъло, а потому и не успъла».

Мнъ случилось объдать у Анны Никитишны Нарышкиной, помъщицы села Таругина, гдъ 1812 года быль станъ Кутузова и откуда онъ писалъ къ ней, чтобы сохранены были тамошнія укрупленія въ память потомству. За кофеемъ хозяйка завела рѣчь о скоротечности временной жизни. Она была очень умна. Казалось, что какъ будто слышаль я, какъ объ этомъ говорили древніе и новые философы. Изъ Петербурга въ октябрѣ отправился я къ батальону и привезъ дозволеніе занять уѣзды, прикосновенные къ Ржеву, гдѣ перво-

начально мы остановились. Но вскор'в пришло приказаніе изъ Твер-

ской губерніи выступить намъ въ Литву. Мы выступили; но одинъ день, одинъ часъ, одно міновеніе—и все перемѣнилось. Не было никакой вѣсти о болѣзни Екатерины, и 1796 года ноября 6-го ея не стало.

Екатерина Вторая не могла пережить той Екатерины, которая будто бы приковала счастіе къ колесницѣ своей. Неудачная помолька и исполинскій разгромъ державъ европейскихъ сильно потрясли и подѣйствовали на ея душу. Казалось, Промыслъ непостижимый изрекъ, чтобы конецъ старобытнаго существованія Европы быль предтечею кончины Екатерины. Она сама предвѣстила ее за нѣсколько дней до шестаго ноября, разлучившаго Екатерину и съ престоломъ и съ Россіей. При выходѣ ея на крыльцо сверкнула молнія змѣеобразно и разсѣялась передъ нею.

«Это знакъблизкой моей смерти», сказала она, и шестаго ноября, подобно внезапно блеснувшей молніи, внезапно уклонилась она въгробницу.

Иные опровергають это явленіе. Мало ли что кажется несбыточнымь и на путяхь земной политики. Необычайныя событія пріурочились къ кончинѣ Екатерины; необычайныя волненія природы 1756 года слились съ разгромными событіями политическими. Говоря о такомъ сочетаніи горняго міра съ дольнимъ, Фридрихъ въ исторіи своего времени сказаль: «Мы это видимъ, а тайна этого въ судьбахъ Провидѣнія».

Фридриха никто не упрекнеть въ суевъріи, а меня пусть упрекають и въ суевъріи и въ мечтательности, а я предложу здъсь о дивномъ явленіи, случившемся при Екатеринъ.

По прекращеній первой турецкой войны, князь Юрій Долгорукій остался въ служов, предполагая, что будеть полезень отечеству, а брать его Василій Владиміровичь на другой же день по заключеній мира подаль въ отставку. Вскорв потомь отправился онь въ Петербургь, гдв сильно убъждали его снова вступить въ службу, но супруга отговаривала, отчего и нажиль онь много враговъ. По настоятельной нуждв князь предприняль повздку въ Москву; за бользнію княгиня осталась въ Петербургь. Князя извъщають, что княгинв стало хуже, и чтобы онь посившаль. На берега Невы дано было знать, что оть прибытія князя въ Петербургь ужасныя могуть произойти последствія. Горестный супругь не перенесъ клеветы, изнемогь и умерь.

Въ это время другъ князя, Степанъ Степановичъ Апраксинъ, стоялъ съ полкомъ въ Москвъ. Пораженный смертью друга, онъ ръшился, не взирая на то, что скажуть, отдать ему послъдній долгъ съ надлежащими военными почестями. Около полуночи, сидя въ кре-

слахъ и въ раздумьи о горестной потерѣ, Апраксинъ курилъ трубку. Вдругъ кто-то шаркнулъ, отворилъ дверь и вошелъ въ спальню: то былъ покойный князъ.

«Бладарю тебя, мой другь! ты поступиль, какъ истинный другь и какъ честный человъкъ. Завтра опять къ тебъ буду».

Могильный гость отошель вь могилу. Апраксинь, не вёря ни глазамь, ни слуху, пригласиль отважнёйшаго маіора (время утаило его имя) для будущаго свиданія съ мертвецомь. Ударила полночь. Покойникь явился и сказаль:

«Еще разъ благодарю тебя, а за три дня до кончины твоей приду къ тебъ». Апраксинъ видълъ, слышалъ, и маюръ безстрашный видълъ и слышалъ. Молва о выходцъ-мертвецъ прогремъла по всему городу. Онъ въ часъ урочный сдержалъ свое слово, явился за три дня до смерти Апраксина. Въ этотъ чудесный мигъ врачъ сидълъ за ширмами и слышалъ непонятный для него разговоръ Апраксина съ посътившимъ его призракомъ. Три остальные дня Степанъ Степановичъ провелъ такъ, какъ человъкъ, собирающися въ дальній путъ. Писъменно все распорядилъ, все устроилъ, исповъдовался, причастился и перешелъ къ завътному другу. Кончина его припомнила прежнее обстоятельство всъмъ сторожиламъ московскимъ, современникамъ его.

Если выбрать все то, что древніе историки писали о явленіяхъ, то можно составить огромную лѣтопись. Не вхожу въ изслѣдованіе, передаю только, что слышно было лѣть за сорокъ и болѣе, и что повторилось послѣ такого же срока.

По кончинѣ императрицы московскіе батальоны вмѣсто Литвы, по предписанію вступили въ Москву. Павель I не желаль и не искаль случая къ войнѣ.

Въ Москву пришли мы совершенными рекрутами; заснули учеными фрунтовыми офицерами, проснулись, не зная первой буквы новаго устава. Но все это кое-какъ обошлось: учились полковые наши начальники, учились и мы. Это была круговая порука.

Однажды по вступленіи моемъ въ караулъ на гауптвахту Ивана Великаго дѣлаль я перекличку по списку находившимся арестантамъ. Окончивъ весь распорядокъ по должности моей, сѣлъ обѣдать. Оть тогдашняго московскаго сибарита Өедора Григорьевича Карина на каждый караулъ приносили мнѣ и роскошныя блюда и лучшія вина. Сидя въ скромной своей шинели, арестантъ Каченовскій пристально посматривалъ на меня. Полагая, что его прельщаетъ мой обѣдъ, я приглашалъ раздѣлить его со мною; но онъ отвѣчалъ, что уже обѣдалъ. «На что вы такъ пристально смотрите?» спросилъ я.

«На ваши книги» отвъчаль онъ. Такъ началось мое знакомство съ Михаиломъ Трофимовичемъ Каченовскимъ. Онъ былъ тогда въ военной службь, а впослъдствіи профессоромь, пздателемь журнала Вѣстникъ Европы и ректоромь Московскаго университета. О первоначальномь моемь съ нимъ знакомствъ упомянуто было въ Московском то Вѣстникъ и въ отдъленіи русскаго слова С.-Петербургской академіи наукъ. Доводилась мнѣ очередь въ караулъ, я всегда запасался книгами; на этотъ разъ были со мною двѣ большія части примѣчаній Болтина на Русскую, исторію сочиненную Леклеркомъ. Услышавъ отъ Каченовскаго, что онъ охотникъ до чтенія, я передалъ ему мои книги, оставилъ ихъ у него и послѣ смѣны моей. Приходя въ караулъ на упомянутую гауптвахту, я нарочно бралъ съ собою нѣсколько книгъ и дѣлился ими съ печальнымъ арестантомъ, что продолжалъ дѣлатъ и при перемѣщеніи его на Воскресенскую гауптвахту.

Не желая пробуждать никакихъ непріятныхъ воспоминаній въ умъ арестантовъ, я никогда не тревожилъ ихъ разспросами о причинахъ ареста. Обращайте внимание на горестнаго человъка, — сердце его само собою раскроется вамъ. Познакомясь со мною покороче, Каченовскій разсказаль мнь о своей участи. По распоряженіямь кь. заграничной войнь, Ярославскій полкъ, стоявшій въ Москвь, назначенъ быль въ корпусъ Корсакова, следовавшій въ Швейцарію, а Каченовскому поручено было продать въ Москвъ ненужныя полковыя вещи, въ числъ которыхъ быль и порохъ. Увлекаясь страстію къ ученью, онъ замъшкалъ продажею вещей. Наконецъ бывшіе съ нимъ рядовые пришли къ нему съ въстію, что для покупки вещей нашлись охотники, и пора ихъ продать. «Я разбираль въ это время сказаль мит Каченовскій, — съ помощію словаря, VI пъснь изъ Вольтеровой Генріады и, уносясь въ небо, забыль землю. Признаюсь также, что по неопытности моей я не зналь, что для продажи пороха нужно предварительное свидьтельство отъ коменданта, а потому приказаль рядовымь продать все гуртомъ. Продажа была явная; коменданть узналь о порохъ, и я подвергся аресту». Но Каченовскій быль счастливъ. У начальника его, генераль-лейтенанта Дурасова, было сердце всегда готовое на добро. Освъдомясь о бъдъ своего аудитора, онъ препроводилъ на высочайшее имя письмо слъдующаго содержанія: «Въ военныхъ процессахъ Петра I сказано, что собственное признаніе наче свид'ятельства ц'ядаго св'ята. Признаюсь, государь, что аудиторъ моего полка по приказу моему продавалъ порохъ и потому подвергаю себя суду ..

Генераль Дурасовъ продолжаль свой путь, а Каченовскій быль освобождень. Говорять, что благодівнія часто происходять или отъ дичныхъ выгодь или отъ тщеславія. Но жаль однако, что и подлинное добро иногда забывается.

Помѣстивъ въ Вѣстникѣ Европы хорошую статью О духовныхъ витіяхъ, онъ могъ бы припомнить слѣдующія слова Іоанна Златоуста: «Передъ цѣлымъ міромъ вознесу имя благодѣтеля, питавшаго меня въ скудости моей». Прибавлю къ этому, что М. З. Дурасовъ быль въ свою очередъ жертвою той чувствительности, которая и при живни часто отдаляеть человѣка отъ свѣта.

Съ Ө. Г. Каринымъ познакомили меня не одни роскошные караульные объды. Насъ болъе всего сблизила взаимная склонность кътогдамней русской и французской словесности.

Приготовленія къ новой войнѣ шли какъ будто мимо насъ. О Голландіи и островахъ Англіи нигдѣ не было и помину. Съ Италіей знакомили насъ богачи, расточавшіе золото на покупку оттуда подлинныхъ и поддѣльныхъ картинъ. Швейцарія была поизвѣстнѣе, потому что уроженцы ея начали замѣнять въ Москвѣ французскихъ наставниковъ. Съ Каринымъ у насъ были споры о французскихъ и нашихъ нисателяхъ. Служа въ молодости своей въ гвардіи, онъ отличался въ блестящихъ обществахъ ловкостью обращенія и остротою ума.

И въ Петербургъ, и въ Москвъ быль онъ въ связи со всъми современными писателями, кромъ Дмитріева и Карамзина. У Карина въ свое время часто гостиль баснописецъ Хемницеръ, оставиль руконисныя Сказки, которыя укрылись и оть печати, и оть пересудовъ. Они были въ духѣ вольныхъ Лафонтеновскихъ сказокъ. На обедахъ у Карина познакомился я съ Крыловымъ, известнымъ тогда по изданію только Зрителя. Е. И. Костровъ почти у него жиль и у него большею частью переводиль онъ міровую Иліаду и Оссіана. Съ О. Г. Каринымъ познакомился я тогда, когда оть семи тысячь осталось у него три тысячи душъ. Первые мъсяцы брака своего (ужаснаго последствіями) разделался онъ съ долгами, и у него была одна только дочь. Карточной игры онъ не териклъ и не предавался тогдащнему волокитству. Какая же враждебная сила увлекла у него четыре тысячи душъ? Несчастное воспитание и неумініе цінить труды земледівльцевь. Внішній блескь столицы заслоняль тяжелыя ваботы сельскаго быта оть питомцевь большаго свёта; въ деревняхъ у богачей неръдко бывали заграничные наставники. уподоблявше нашихъ крестьянъ скотамъ. Повторяю и здъсь съ бладарностью, что корпусной мой наставникъ графъ Ангальтъ училъ насъ ценить труды русскаго земледельца и передаваль намъ глубокое свое уваженіе къ здравому ихъ смыслу. Каринъ быль ловкій молодой человакь, пріятно объяснялся по-французски, обогатился различными свъдъніями и основательно зналъ русскій языкъ. Но способностямь его недоставало необходимой дъятельности, и потому

праздность и тщеславіе пристрастили его къ псовой охоть. У него быль цёлый полкъ нарядныхъ егерей, псарей и стрёлковъ и стаи гончихъ и борзыхъ собакъ. На все у насъ была мода. За лихую борзую собаку, наперерывъ другъ передъ другомъ, платили по тысячъ цълковыхъ и хвастали своею покупкой. Въ отъбажія поля, во Владимірское пом'єстье, за Каринымъ тянулся обозъ съ винами и со всьми прихотями роскошныхъ причудъ. Со всъхъ сторонъ стекались къ нему пріятели и льстецы; и на этихъ потёхахъ возобновилась нышность древнихъ азіятскихъ сатрановъ, исчезало время и богатое наследство. Леть за пять до моего знакомства уже все переменилось. Подагра приковала Карина къ постели и къ кресламъ. Его причисляли къ какимъ-то вольтерьянцамъ, но у него и помину не было ни о какомъ вольнодумствъ философовъ XVIII стольтія. Онъ весь, такъ сказать, жиль въ трагедіяхъ Расина, переводиль его Ифигенію; късколько разъ переводиль оть перваго до последняго стиха и, пленяясь французскимъ подлинникомъ, переносилъ въ свои стихи даже строчные знаки. Я сперва возражаль на это, что языкь имбеть свои обороты, и что должно передавать духъ писателя, а не внъшнюю оболочку его слога; но наконецъ уступиль его настойчивости. Переводъ Ифигеніи отжиль съ переводчикомъ.

Я слышаль, что до размолвки своей съ женою Каринъ быль снисходителенъ и кротокъ въ домашнемъ быту, а потомъ сдълался сварливымъ и безпокойнымъ. Мнъ удавалось останавливать его порывы, за что и прислуга всегда радовалась моему прівзду, а это было почти каждый день. Именіе Карина было отдано подъ опеку. Въ числь его опекуновь быль Юрій Александровичь Нелединскій. Прівзжая по діламъ, онъ читаль хозянну свои пісни. Изъ всіхъ тогдашнихъ писателей одинъ Нелединскій не дарилъ меня никогда ни приветомъ, ни разговоромъ. Однажды только, но это было после Карина, 1804 года, я быль съ Нелединскимъ на объдъ у княгини М. И. Голицыной. Разговаривая съ французскимъ учителемъ, онъ сказалъ: «Теперь французскіе маршалы получили почести и богатства, имъ нечего болъе желать: и теперешняго своего роскошнаго быта не захотять променять на дымные бивуаки; французская революція кончилась». Учитель соглашался. Я возразиль изреченіемъ Мирабо, что революція кончится тогда, когда изъ Европы перейдуть въ Америку. Они пропустили это мимо ушей. Обстоятельства опровергли ихъ предположенія. Нелединскій быль игрокъ; а давно сказано, что у горячихъ игроковъ никакая политика не вырветъ картъ изъ рукъ. У нихъ свои соображенія. Меня не удивляла опрометчивость сужденій Нелединскаго. Но воть чему я не могь не удивиться. Н. П. Николевъ, какъ было выше упомянуто, прибавилъ

очень основательныя политическія замівчанія къ посланію своему къ княгинів Дашковой. Онъ быль лучшимъ другомъ Карина; навізщаль его почти каждый день. Шатровъ, постоянный его вожатый, читаль его сочиненія, но и онъ ни слова не говориль о тогдашнихъ необычайныхъ заграничныхъ происшествіяхъ. Даже въ исходів 1798 года перевороть европейскій и наши приготовленія къ войнів—все это было для насъ діломъ постороннимъ.

Воспитаніе, богатство, роскошь, праздность отравили жизнь Карина, но сердце у него было доброе. По смерти московскаго архитектора Карина, остались въ горькой участи вдова его, два сына и двѣ дочери. Они не были ни въ какомъ колѣнѣ въ родствѣ съ Ө. Г. Каринымъ. По одному только имени онъ усыновилъ сиротъ. Заботился онъ и обо мнѣ. Однажды подалъ мнѣ бумагу и сказалъ: «Это ваше». То была на мое имя купчая или дарственность на шестьдесятъ калужскихъ его душъ. Я изорвалъ запись и сказалъ: «Не возьму; я никогда не буду имѣть человѣка, какъ собственность, и притомъ не понимаю сельскаго быта».

Но быль и для меня душевный праздникъ. Каринъ переводиль для Сандуновой оперу: Медея. Нуженъ быль человъкъ, который бы зналь языки и музыку. Съ Д. Н. Кашинымъ познакомилъ меня Сандуновъ, а я ввель его къ Карину. Кашинъ принадлежалъ тогда Г. И. Бибикову. Восхищаясь музыкальнымъ его искусствомъ и голосомъ русскихъ пъсенъ, Каринъ сказалъ миъ: «Надобно какъ-нибудь освободить Данилу Никитича изъ кръпостнаго состоянія. Сперва нападемъ на сердце его господина, а если эта попытка не удастся, я ничего не пожалъю, чтобъ его выкупить. Въдь я еще не совсъмъ промотался».

Кашинъ былъ въ восторгѣ; а я предложилъ, чтобы для этого пригласить на совѣщаніе и Сандунова. Это было дня за три до 1799 года, памятнаго для меня и незабвеннаго для Кашина. Сандуновъ тотчасъ пришелъ и по общему согласію положено было, чтобъ я писалъ то, что мы трое будемъ соображать. Вотъ начало письма. «Вы называете меня крестникомъ старшаго сына вашего Александра Гавриловича. Онъ крестилъ меня, отправляясь для укрощенія пугачевскаго бунта 1). Между различными должностями былъ онъ начальникомъ русскаго петербургскаго театра и по любви ко всему отличному онъ желалъ, чтобъ я, крестникъ его, былъ актеромъ или музыкантомъ. Вы поручили меня знаменитому Сартію. Я былъ съ

<sup>1)</sup> Тутъ явная ошибка. Отецъ Александра Ильича, побъдителя Пугачева, Илья Александровичъ умеръ еще въ 1784 году. Дъло, конечно, идетъ о другихъ Бибиковыхъ.

нимъ въ то время въ Яссахъ, когда мой наставникъ сочинилъ для князя Таврическаго концерть: Тебе Бога хвалимъ, сопровождаемый ста пушечными выстрелами. Кроме музыки я пріобрёль знаніе языковъ. Итальянскій языкъ ознакомиль меня съ Аріостомъ и съ Тассомъ. Вы дали мив новую жизнь, и я вашъ крвпостной слуга». Я хотыть прибавить: «Вы отецъ всыхъ вашихъ людей». Каринъ прервалъ: «Къ чему это? двухъ дълъ не надо смъщивать; мы просто говоримъ объ одномъ Кашинъ». Сандуновъ совътовалъ написать, что такъ какъ Кашинъ даетъ уроки въ некоторыхъ дворянскихъ домахъ, то наши бояре говорять: «Конечно, Кашинъ искусный музыканть; мы бываемь въ его концертахъ; но онъ кръпостной человъкъ, и намъ неловко призывать его для уроковъ нашимъ дочерямъ». Я включиль въ письмо слова Сандунова и съ общаго согласія прибавиль: «Вы не только ничего не взыскиваете съ меня, но позволяете мнъ жить въ домъ своемъ; вы не употребляете меня ни пля какихъ помашнихъ должностей. Но осмъливаюсь сказать: вы въ крѣпостномъ моемъ состояніи не можете еще вполнъ убъдиться въ приверженности моей къ вамъ. Окажите мнв последнее благоденне, перемъните мою участь, и вы увидите всю приверженность и благодарность къ вамъ свободнаго моего сердца». Кашинъ посившилъ къ своему господину. Часа черезъ два онъ прибъжалъ къ намъ, заныхавшись и въ восторгь душевномъ, и бросясь обнимать насъ, повторяль: «Я свободень, я свободень!» И шампанское закипъло въ бокалахъ. И съ какимъ выражениемъ игралъ Кашинъ на фортепіанахъ русскія п'єсни! То быль первый день его свободы.

При содержатель Медоксь, я, говоря французскою рычью, былы: «еп ровзеззіоп de scène; по этимы хозяйствомы завыдываль не одины. Я снабжаль операми, а А. Ө. Малиновскій переводными произведеніями театра Коцебу. Забыль я и счеть переведеннымы мною операмы, да и оны канули вы Лету. Но вы офицерскомы быту оны были для меня большимы подспорыемы. Распывали на театры мои оперы, да и я жилы тогда оты нихы припываючи. Однажды вы полторы недыли перемахнулы я сы французскаго и поды французскую музыку пять оперы. Медоксы ахнулы и увырялы, что вы Англіи о такой быстрой работы возблаговыстили бы во всыхы газетахы.

«Однако же», прибавиль онь: «оставьте ваши рукописи у меня для сличенія ихъ съ подлинниками».

Михайло Егоровичъ Медоксъ былъ добрый человъкъ, но и у него водилась чахотка въ карманахъ, а потому я возразилъ:

«Не оставлю и если сей же часъ не получу условленныхъ денегъ за мой трудъ, то всъ рукописи мои изорву въ клочки».

Настойчивость моя побъдила, и я получиль семьсоть рубней.

Не знаю, такой ли ощущаль Колумбъ восторгъ, открывъ новый свътъ, какой чувствовалъ я, получа въ первый разъ такое огромное количество трудовыхъ денегъ. Тъмъ еще болъе я былъ радъ, что на собственныя мои деньги могъ препроводить на родину московскіе гостинцы матери и сестръ.

«Ты будешь жить своими трудами», подумаль я. А что можеть сравниться съ тѣмъ счастьемъ, чтобы жить своимъ трудомъ и удѣлять изъ него и другимъ!

Эта новая мечта прильнула тогда къ прежнимъ мечтамъ и улетъла, какъ сонъ мгновенный!

Содержатель прежняго Московскаго театра быль ума изворотливаго и, когда сгорёль на Остоженкё деревянный театрь, онь быль главнымь основателемь новаго, каменнаго. Хотя театрь составляль главный источникь его доходовь, но на большомь его театре давали только семьдесять пять представленій.

Воть какъ это происходило.

Когда сочинители и переводчики приносили къ Медоксу произведенія свои, онъ приглашаль актеровъ на совѣщаніе: принять пьесу или нѣть. Если принятіе по прочтеніи предлагаемой піесы утверждалось большинствомъ голосовъ, тогда содержатель удалялся, предоставляя каждому выборъ своей роли. Потомъ, возвратясь на совѣщаніе съ новымъ вопросомъ: во сколько времени принятая пьеса можеть быть выучена? срока на это нигдѣ не убавляль онъ, но, смотря по піесѣ, и прибавлялъ.

Были тогда въ Московскомъ театрѣ подлѣ оркестра табуреты, занимаемые тогда, такъ сказать, присяжными любителями театра. У нѣкоторыхъ изъ нихъ были и свои домашніе театры. Содержатель приглашаль и ихъ, и сочинителей, и переводчиковъ на репетицію. Если приглашенныя лица единодушно утверждали, что пьеса идетъ успѣшно и что каждый изъ актеровъ вникъ въ душу роли своей, тогда назначалось главное представленіе. Въ противномъ случаѣ отлагалось еще на время. Повтореніе такъ изощряло память, что суфлеръ почти вовсе быль не нуженъ. Скудны были декораціи, но мечта существовала, душа прислушивается къ слову душевному. Извѣстно, что пылкій Дидеротъ въ трагедіяхъ и драмахъ сидѣлъ въ ложѣ зажмурясь.

«Я хочу», говориль онь: «сливаться душою съ душами дъйствующихъ лицъ, а для этого мнъ глаза не нужны: на нихъ дъйствуетъ вещественное, а для меня театръ—міръ отвлеченный».

Кром'в большаго театра быль тогда въ Москв'в літній театръ въ Воксалів. Въ отжившемъ Воксалів быль садъ и очень изрядный комнатный театръ, на которомъ актеры дівствовали, не опасаясь ни не-

настья, ни ударенія солнечныхъ лучей. На немъ давали оперы по двѣ въ одномъ дѣйствіи и такого же рода комедіи. Послѣ представленія быль баль и ужинъ. А все это не превышало тогда пяти рублей. Можно было увидѣться съ знакомыми, нагуляться въ саду, быть въ театрѣ, на балѣ и на ужинѣ. Теперь память о Воксалѣ осталась только въ пѣснѣ, также забытой, а тогда сочиненной по случаю привезенія въ Москву плѣннаго шведскаго адмирала-красавца. Въ пѣснѣ говорено было, что въ суетливомъ вихрѣ круженія головъ модныя матушки и дочки полетѣли за нарядами:

Какъ сказали, что въ Воксалъ Будетъ шведскій адмиралъ.

Въ саду Воксала Медоксъ предполагалъ выстроить театръ для народа и для представленія однѣхъ народныхъ пьесъ.

«Воть мой батюшка!.. говориль онь мнь: туть у нась будуть играть актеры новички, а кто изъ нихъ отличится, того переведемъ на большой театръ»...

На прежнемъ театръ актеры сами вызывались быть актерами. Есть вдохновеніе, дъйствующее мимо всъхъ училищъ.

Корреджій глазами и душою всматривается въ картину Рафаеля и восклицаетъ: «И я живописецъ!» и—онъ былъ живописцемъ. Померанцевъ готовился въ дъячки, нечаянно завернулъ въ театръ, присматривался, прислушивался къ игрѣ актеровъ; въ груди, въ мысли его вспыхнуло вдохновеніе, и онъ сказалъ: «И я актеръ». И онъ былъ тѣмъ актеромъ, котораго Карамзинъ сравнивалъ съ французскимъ актеромъ Моле. Карамзинъ былъ въ Парижѣ и видѣлъ Моле. Я не былъ въ Парижѣ и не видѣлъ, но вотъ что скажу о Померанцевѣ. Умно разыгрывалъ онъ комедіи, а въ драмахъ въ каждомъ отголоскѣ его была душа, были слезы. Мимики вовсе не было въ немъ, она не нужна была для него. Проперцій говорилъ своей Цинтіи: «Искусство не для тебя!» А Вольтеръ повторилъ въ За и р ѣ: «L'art n'est point fait pour toi, tu n'en a pas besoin».

«На что тебѣ искусство? Оно не твой удѣлъ, твоя наука—чувство» — это мои давнишніе грѣхи и стихи къ портрету Померанцева.

Смъялись бы, если бъ у кого все дъйствіе драматическое сосредоточилось въ указательномъ пальцъ. Но это было единственнымъ движеніемъ или жестомъ Померанцева, и этотъ указательный палецъ указывалъ прямо на волненіе сердецъ и слезы зрителей. Въ трагедіяхъ Померанцева—не было Померанцева. Я видълъ его въ трагедіи Сумарокова Си на въ и Труворъ. Онъ игралъ Гостомысла и не умъль или, лучше сказать, природное его чувство противилось выражать натяжки искусственнаго сплетенія риемъ. Не знаю, почему трагедіи названы благородными, а драмы трагедіями мѣщанскими;

извъстно, что названіе трагедіи у грековъ произошло отъ чернаго козла. Чванство трагическое, привыкнувъ ходить на ходуляхъ, переселяется и не въ театральное чванство. Во Франціи кичливый трагическій актеръ Баронъ, а у насъ добродушный Плавильщиковътакъ иногда вскрикивали, какъ вскрикиваетъ вельможа въ пылу раздраженнаго самолюбія.

Шушеринъ удивительно ходилъ въ трагедіяхъ на ходуляхъ: каждый шагъ его былъ разсчитанъ, каждое движеніе обдумано. Всѣ свои трагическія роли твердилъ онъ и обработывалъ передъ зеркаломъ. Онъ, такъ сказать, не игралъ, онъ повелѣвалъ надъ собою на театрѣ. Голосъ Шушерина, осанка, движенія, —все было въ немъ трагико-искусственно. Но не прибѣгая къ зеркалу, извлекалъ онъ слезы въ двухъ драмахъ Коцебу: въ Сынѣ любви и Попугаѣ. Въ этой послѣдней игралъ онъ роль негра Ксури и кажется былъ Ксуріемъ.

Снабжаль я операми и Большой театръ, и Воксалъ, а между тъмъ предпріимчивый Сила Сандуновъ вступиль въ борьбу съ Медоксомъ. Въ сопровожденіи Плавильщикова Сандуновъ прибылъ ко мнѣ въ Лефортовскія казармы, гдѣ тогда помѣщался нашъ полкъ. «Сергѣй Николаевичъ», сказалъ онъ мнѣ: «мы пришли отъ лица нашихъ товарищей убѣждать васъ, чтобы вы прекратили сношеніе ваше съ Медоксомъ. Стыдно намъ, русскимъ, зависѣть отъ иноземца: мы намѣрены взять театръ на свой отчеть».

Зная, что трагикъ Шушеринъ и нѣкоторые другіе его товарищи не расположены къ Сандунову и женѣ его, я отвѣчалъ:

«Вамъ не удастся столкнуть Медокса: вы сами въ раздорѣ между собою».

«Да знаете ли вы, вскричалъ Сандуновъ: что Медоксъ прівхаль въ Москву съ однимъ своимъ ремесломъ лубочныхъ театровъ!»

- Это вздоръ, возразилъ я. Ремесломъ никого нельзя упрекать.
- Итакъ, продолжалъ Сандуновъ—вы не хотите содъйствовать въ пользу своихъ соотечественниковъ?
- Не правда, отвъчаль я у Медокса за одно дъйствіе беру я по пятидесяти рублей, а у вась за оперу въ два и три дъйствія беру оть десяти до пятнадцати.

· Было еще ивсколько словесных в перестрелокъ, и наконецъ я сказалъ:—вы не собъете Медокса, а сами еще боле перессоритесь и разойдетесь въ различныя стороны.

Такъ и случилось. Подъ знаменами трагика Шушерина нѣсколько актеровъ, а въ томъ числѣ актрисы Синявская и Калиграфова, Мельномены тогдашияго Московскаго театра, перешли на Петербургскій театръ.

Между тымь юный Бонапарть, возмужавшій побыдами на поляхь

Италіи, подобно Юлію Цезарю, какъ будто въ одно мгновеніе мелькнуль въ трехъ частяхъ древняго міра: и на волнахъ моря Средиземнаго, и у пирамидъ Египетскихъ, и въ предълахъ Сиріи. Въ то же время, т. е. въ 1799 году, по всему пространству Рейна, отъ истока его до впаденія въ море, кипъли битвы грозныя, непрерывныя. Англія опасалась потрясенія владычества своего въ Восточной Индіи; Австрія видъла паденіе древняго зданія германскаго. Англія и Австрія прибъгли къ Павлу I и въ вожди войскъ ихъ просили Суворова. Павель принялъ на себя санъ покровителя въковаго рыцарства Мальтійскаго и изъявилъ согласіе. А Суворовъ, говоря его словами, изъ сельскаго своего уединенія, гдѣ въ скромной церкви на клиросъ «пъль басомъ, полетъль пъть Марсомъ». И Марсъ древнихъ римлянъ изумился быстрому полету съвернаго Марса.

Но, побъждая штыками, Суворовъ принужденъ былъ сражаться и съ батареями дипломатическими. И въ этой борьбъ герой Италіп писаль къ графу Ростопчину, тогдашнему министру иностранныхъ дъль 1): «Дайте мнъ волю или вольность. Чужую кровлю кроя, свою не должно раскрывать». Гремъли побъды за побъдами къ поддержанію кровель Англіи и Австріи.

Но ряды побъдъ требують новыхъ вспомогательныхъ рядовъ войскь. Въ это время и въ число вновь назначенныхъ войскъ включенъ быль и осьмисотный отрядь изъосьми батальоновъ нашего Архаровскаго полка. Офицеры всвхъ нашихъ батальоновь собраны были на обширный дворъ Лефортовскихъ или Головинскихъ казармъ. Начался выборь изъ насъ въ походъ, въ присутствіи начальника нашего, Ивана Петровича Архарова, и московскаго коменданта, Гессе. Изъ батальона, гдв я служилъ, назначили капитана Есипова. «Ваше высокопревосходительство», сказаль онь: «у меня двъсти разстроенныхъ душъ, да я же и языковъ не знаю; а штабсъ-капитанъ Глинка говорить по-французски». Есиповъ быль любимецъ нашего полковника, почему и быль подкрыплень имъ Оть несправедливости сердце мое всегда кипъло и туть сильно вспыхнуло: вынувъизъ кармана пяти-рублевую ассигнацію, я сказаль: «Воть теперь все мое состояніе, но я иду!» Туть стали обнимать меня начальники и полковникъ А. Н. Сухотинъ сказалъ мив: «Третьяго дня я сердился на васъ, полагая, что вы умышленно громко возразили на мои слова. Но теперь вижу, что еще громче вызываетесь на поле битвы и славы».

Много еще сыпалось на меня похваль. А я думаль: пусть умру, пусть убьють, и пусть смерть моя сохранить жизнь другаго. Жизнь

<sup>4)</sup> Т. е. первоприсутствующему въ коллегін иностранныхъ дёль.

вещественная никогда не льстила меня, и я никогда не заботился о ней.

Но Провидѣніе мимо меня заботилось обо мнѣ. На другой день послѣ вызова моего, тогдашній рачительный оберъ-полиціймейстеръ Эртель пріѣхаль къ Архарову съ докладомъ и съ какими-то рукописными стихами, которые относили на мой счеть. Иванъ Петровичъ возразиль:

— Не всякому слуху върьте. Штабсъ-капитанъ Глинка вчера передъ цълымъ полкомъ доказалъ и показалъ усердіе къ государственной службъ. Онъ самъ вызвался въ походъ.

А я прибавлю по совъсти, что тогда перо мое не черкнуло и буквы подсудимой. Походъ нашъ въ Италію не состоялся. По приходъ нашего отряда въ Брестъ-Литовскъ, русскія войска возвращались уже изъ-за границы.

Въ Москву возвратился я капитаномъ. Рота моя ознакомилась и сблизилась со мною. Надо мною подшучивали, будто я не зналъ и дороги въ свою роту. Это неправда. Кто знаеть дорогу къ сердцамъ солдать, тому нельзя не знать дорогу къ жилищу ихъ. Я зналъ, когда надобно ходить, и ходилъ безъ повъстокъ.

Но то правда, что я не любиль затороплять и суетить людей. Училь менёе другихь, а у меня молодецки выбрасывали ружьемъ. Голось у меня быль сноровистый, а ласка одушевляла солдать. Болёе года управляль я ротою, и въ это время только двумъ рядовымъ дано по пятнадцати палокъ, и то по особенному случаю: ихъ подняла хмёльными на улицё полиція. На другой день рота черезъ унтеръ-офицера просила, чтобы виновные были наказаны, и бо о н и дёлають стыдъ ротё. Въ это время рощи подъ Головинскимъ дворцомъ не были еще расчищены. Густота ихъ способствовала побъгу солдать: у меня не было ни одного бёглеца. Нерёдко доводилось мнё ходить въ карауль за маіора, и тогдашній главнокомандующій, графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ, каждый разъ говориль мнё:

— Пора! пора въ мајоры; у васъ и голосъ не капитанскій.

Но у меня не то было на умъ. Готовясь къ войнъ, я еще болъе убъдился, что неспособенъ къ ней, и что на поприще ея не заманивали меня ни чины, ни почести.

Врожденное отвращение отъ крови все преодолѣвало. Вступилъ я уже на чреду пятьдесятъ девятаго, но и теперь при случаяхъ кровопускания бѣгу изъ дома.

Были свои отвращенія и у ведикихъ міра. Въ Русскомъ моемъ Въстникъ помъщенъбылъ стариннаго гвардейскаго унтеръ-офицера Кашина о Петръ Первомъ разсказъ, въ которомъ между прочимъ

восклицаетъ: «Чудное дъло! Такой великій человъкъ боялся такой малой твари!» <sup>1</sup>).

слышаль я еще и другой разсказь о Петръ Первомъ. Сказывають, что, отправляя однажды денщика дневальнаго для занятія ночяета, государь даль наказъ, чтобы тамъ не было ни малой твари, ни набольшаго. Учиня осмотръ отъ нашествія малой твари, денщикъ не догадался приказать вынести колыбель изъ застънной герницы. Ночью раскричался ребенокъ, Петръ проснулся, кликнулъ денщика и сказалъ:

 Въдь я тебъ говорилъ, чтобъ не было ни малой твари, ни набольшаго.

Изумленный денщикъ съ робостію отвічаль:

- Да кто же, государь, эдесь боле васъ?
- Ребенокъ, возразилъ Петръ и велѣлъ осторожно перемъстить колыбель.

Меня не безпокоить крикъ младенцевъ, но я содрогаюсь, когда идя мимо высокаго дома вижу у окна ребенка, не видя за нимъ няньки. Не страшить меня крикъ и боярской спеси, хотя часто у меня лилась отъ него кровь, но то была моя кровь, а потому и не пугала меня.

Какъ бы то ни было, но въ исходѣ 1800 года я вышель въ отставку. Походъ и принятіе роты отклонили меня отъ работы на театръ, отъ чего я нуждался въ деньгахъ. Рота, узпавъ объ этомъ, нарядила ко мнѣ фельдфебеля Такаева и унтеръ-офицера съ блюдомъ и на немъ съ двумя стами рублей.

— Рота, сказали опи, — узнала, что у васъ пътъ на дорогу денегъ. Помня вашу любовь къ намъ и ваши награды, рота приноситъ вамъ вмъсто хлъбъ-соли принять двъсти рублей.

Я благодариль моихъ добрыхъ сослуживцевъ, но денегъ не взялъ.

Опера моя: Наталья боярская дочь, сблизила меня съ Сандуновымъ, и при посредствъ его я продалъ князю Долгорукову библіотеку мою за триста рублей.

Припомню здёсь, что послё перваго представленія моей Натальи, въ первый маскарадь въ залё Благороднаго Собранія, князь Ю. В. Долгорукій явился въ одеждё боярина Матвёева; зять его, Алексей Ивановичъ Горчаковъ, въ одеждё Алексея; знаменитая княгиня Дашкова въ нарядё Натальи, и такъ далёе. Такимъ образомъ вся опера моя перешла въ маскарадъ и года черезъ

<sup>1)</sup> Tapakana.

четыре сошла съ театра, уступить мъсто драмъ моей того жетмен также давно отжившей.

Незадолго до отставки мери, умеръ мой добрый прія до Панценбитерь, вышедшій изъста етскаго корпуса тремя годамь прижде трагика Озерова. Превыждено зналь языки и очень умю избаль по-русски; на французского языка сочиниль онь трагеди. К при ст и Посланіе късибериту, то-есть късамому серь Вер повый стихь:

Sylvarité indolent, éneré de mollesse!

Скудный жребій отдаляль его вь проз'я жизни отвисти сибаритской, но, странное діло, богатыя его познанія не доставляли ему никакой службы. Я не быль еще тогда знакомь съ Н. М. Карамзинымь, а пріятель мой часто съ нимь об'єдаль, и когда Карамзинь послів об'єда куриль трубку, онь читаль ему свою комедію: Пять тысячь рублей. Слідующія міста особенно забавляли Карамзина:

любоденьгинъ.

Племянницѣ моей сыскался женишевъ, Богатый секретарь, почтенный старичевъ. Я съ рода моего, въ теченіе полвѣка, Не видываль еще честнѣе человѣка. Онъ денегъ за женой не просыть ничего; Нельзя не выдать мнѣ Клариссы за него. Пусть качествами онъ съ Клариссою несходенъ: Не качествами мужъ,—количествами годенъ.

Еще болье смылся Карамзинь, слушая любовную челобитную Секретаря Закорючкинакь племянницы Любоденьгина, воть она:

Я, именованный Василій Закорючкинь, Въ теченье двадцати и девяти годовъ, Лишился двухъ супругъ и днесь остался вдовъ: Супругу третью мив потребно того ради. А поелику вы зависите отъ дяди, Который объщаль поставить мив жену... Жениться я на васъ никакъ не премину.

Стихи эти у меня запечатлълись въ памяти, а комедія, вмѣстѣ съ подрядными моими операми, давнымъ давно канула въ Лету.

Важнье всего то, что содыйствіемь Н. М. Карамзина бывшій тогда начальникомь Московскаго театра князь Яковь Ивановичь Лобановь купиль для театра Пять тысячьрублей за пятьдесять рублей! Было время, когда для нась, инвалидныхь тружениковь чернильныхь, и это казалось очень много.

Высказаль я причину, что вызывало меня въ отставку, но, по младенческой моей безпечности, не придумаль, чамъ и какъ буду

жить въ отставкъ? Изъ дома я ничего не получалъ, отъ работы отдалился, оставляя Москву. Но, отдавъ себя безусловно подъ щить Провиденія, я и теперь, на западе жизни, не заношусь вдаль; живу какъ живется и нейду на перекоръ судьбъ. Тънь брата моего! я не ссорюсь съ тобою. Слезами дюбви на могилахъ праотеческихъ орошаль я прахъ твой, а здёсь выскажу истину. Возвратясь на родину после отставки, я на родине не встретиль родины. Со смертію отца моего пошатнулась полная чаша домовитая и часъ оть часу оскудъвала. Увидалъ, что со смертію отца все измінилось. Послів него имъніе осталось чистое: по заемнымъ письмамъ следовало намъ еще получить тысячь до семи. Итакъ нужно только было охранять и сохранять. Вскоръ увидять, что я ни до чего на родинъ не дотронулся и перстомъ. Кромъ любви къ отцу и матери, я быль на ней лицо постороннее. А потому, какъ наблюдатель посторонній, говорю: гръхъ было старшему брату моему Василію продавать лучшую деревню нашу на Вопи, где цвели рощи дубовыя, где нивы золотились жатвою обильной и где луга приречные поставляли травы ароматныя. Грѣхъ ему это было и предъ доброй и снисходительной матерыю, и передъ братьями малолетними. Грехъ ему было продавать промышленнику рекрутами девять человъкъ. Стыдъ великій, позоръ и горе той странь, гдь торгують человьчествомь! Отчего и вътысныхъ предълахъ семействъ, и въ областяхъ общирныхъ, вследъ за неправдами человъческими идетъ судъ Божій! Повторяю и здъсь, что Фридрихъ Второй относить это къ тайнымъ судьбамъ Провиденія. Въ вихръ свъта, въ сустахъжизни эти тайны летять мимо очей, но проявляются въ свое время. Насталъ судъ Божій и надъ родиной моей. Оть повальной бользни грозная смерть въ нъсколько дней изъ лучшихъ и зажиточныхъ дворовъ вырвала двадцать пять человъкъ въ полнотъ ихъ жизни и цвътущей молодости. 1801 года, противъ обыкновенія своего, родительница моя отправилась на масляницъ за Смоленскъ въ деревню Рай, въ семи верстахъ отъ города, принадлежащую одному изъ родственниковъ нашихъ. Дня три я былъ въ разъездахъ по роднымъ и, возвратясь въ Рай, засталъ мать мою, сидъвшую въ креслахъ съ повязанною шеей. Целую руку и слышу:

- Сергьй, я умру!
- Не умирайте, сказаль я, прослезясь: при васъ мнѣ ничего не нужно, а безъ васъ все брошу на родинъ и уъду въ Украйну учителемъ. Вскоръ увидять, что это сбылось.

Сердце мое сильно волновалось; но я не подозрѣваль, что роковой часъ на шагь оть матери моей; зная, что при каждомъ усиленіи долголѣтней ея болѣзни опасность близка, она въ тотъ же мигъ посылала за священникомъ.

Хозяева п гости пошли ужинать. Я остался у постели матери моей. Вдругь слышу ея рыданіе. Въ смущеніи душевномъ спрашиваю. О чемъ вы, матушка, плачете?

- Я умру! отвѣчала она: а сестра твоя, единственная моя дочь, останется въ бъдности.
  - Я отдамъ ей все мое наслъдство, сказаль я.
  - Отдашь?
  - Богомъ свидътельствую, что отдамъ!

Туть она меня перекрестила, и это было послѣднее ея благословеніе.

Между тъмъ старшій брать мой прівхаль изъ Смоленска съ книгою и съ повытчикомъ гражданской палаты для утвержденія за нимъ всего имънія.

— Поздно, сказалъ я ему, обливансь слезами: — поди поклонись праху матери, а я исполню данное ей слово.

Я исполниль это святое слово и отдаль сестре все наследство движимое и недвижимое. Не хвалюсь этимь. Я отдаль крестьянь какъ будто бы бремя, тяготившее меня. Люблю человечество, но людьми править не умею. Я отдаль движимость, потому что мне некуда было ее девать.

## XIV.

Мое одиночество. — Первое время въ Москвъ — Кашинъ. — Его разсказм. — Сандуновъ. — Защита угнетенной невинности. — Мое учительство. Родное слово. — Самообразованіе. — Вовращеніе въ Москву. — Платошическія поъздки въ Петербургъ. — А. А. Тучковъ. — Увлеченіе Наполеономъ. Подвиги Тучкова. — М. М. Тучкова. — Очерки Москвы и Петербурга 1806 г. — Мъры правительства. — Дворянскіе выборы въ Москвъ. — Н. С. Мордвиновъ — Докторъ Фрезъ. — Графъ Бутурлинъ — Смерть Фреза. — Воспоминаніе о Потемкинъ. — Постещеніе Хераскова. — Предложеніе княз Ю. В. Долгорукова. — Проводы изъ Москвы. — Путешествіе въ Петербургъ. — Н. А. Радищевъ. — Его отецъ А. Н. Радищевъ. — Новгородъ. — Историческія воспоминанія.

ишась отца и матери и отдавъ все мое наслѣдство, я остался круглымъ сиротою на бѣломъ свѣтѣ. Куда преклонить голову? Куда ѣхать и зачѣмъ ѣхать? Но и на этомъ бурномъ океанѣ предположеній я, колыбельный младенецъ на двадцать четвертомъ году жизни моей, я ринулъ мой челнокъ подъ паруса судьбы и подъ щить Провидѣнія. А для этого не нужны ни торговыя, ни маклерскія книги, а довѣренность и безусловная надежда на Провидѣніе. А потому, поклонясь праху отцовъ, осенью 1802 года взялъ я почтовыхъ и отправился изъ Смоленска въ Москву, не

только не льстя себя никакими надеждами, но даже и не лелья воображенія очарованіемъ мечты. На берегахъ Москвы ріки очутился я съ семьюдесятью-пятью рублями, и то не надолго. Дня черезь три, играя въ банкъ, я спустиль и денежное мое достояніе и остался при пяти рубляхъ. Тру изъ гостей домой, — были уже сумерки, - идеть пріятель мой Кашинъ и окликаеть меня; я сошель съ дрожекъ и пригласиль его къ себѣ на послъднія деньги роспить бутылку донскаго при радостномъ свиданіи. Вино принесли: уплатиль извозчику и, въ полномъ смыслѣ, остался голъ, какъ соколъ, только не съ соколиной замашкой. Но я бъднякъ, поставленный судьбою въ тотъ вечеръ на чреду первостепенныхъ бъдняковъ, бесъдую съ пріятелемъ моимъ Кашинымъ о великольпномъ князъ Таврическомъ. Долго бесъдовали мы съ Кашинымъ, который учился музыкъ у знаменитаго Сартія и сопровождаль его въ повздкахъ съ княземъ Потемкинымъ, Въ своемъ родъ, Сартій быль такой же романтикъ, какъ и Потемкинъ: оба они думали, что умъ парящій действуеть мимо правиль, оцепляющихь мысль человъческую. Мнъ разсказывалъ Кашинъ, что однажды, по порученію князя, Сартій написаль музыку на Тебе Бога хвалимь, въ которой съ голосами пъвчихъ сливались громы пушечные. Разсказываль мнь онь также о томь волшебномь пирь, который даваль Потемкинъ Екатеринъ и всему двору.

Онъ видълъ то дивное мгновеніе, когда при звукахъ невидимаго хора:

Стой, не лети ты, время! И благь нашихъ не лишай: Жизнь наша есть пъпь печалей!..

князь Таврическій лобываль державную руку Екатерины и передь ея лицемь и среди великольпныхъ пышностей, совокупленныхъ изо всьхъ краевъ вселенной, подобно Соломону и Кесарю, признался, что все величіе земное мечта и прибавиль:

Жизнь наша есть прпь печалей!..

Я припомниль вь разговорахъ нашихъ, что этотъ великолѣшый праздникъ давался въ честь взятія Измаила, и что главнаго виновника торжества, Суворова, тутъ не было. Въроятно, что князь Потемкинъ отдалилъ умышленно Суворова, опасаясь, чтобъ онъ не напроказилъ и ногою діогеновскою не попралъ бы всѣхъ пышныхъ его затѣй. Припомнилъ я, что тогда Суворовъ былъ въ Финляндіи, откуда къ племяннику своему, князю Горчакову, писалъ: «Я въ непрестанной мечтѣ!» А что значили, прибавилъ я: передъ этою перелетною мечтою огни, подобно безчисленнымъ звѣздамъ, блиставшіе въ чертогахъ Таврическихъ! Что значить передъ этою мечтою садъ,

превращенный въ дивный садъ Армидинъ, какъ будто бы утопавшій въ морѣ пламени разноцвѣтнаго!

Прощаясь съ Кашинымъ, я, говоря Омировски, въ отчужденіи отъ всего вещественнаго міра, легь спать, не думая о будущемъ.

«Снись добро хотя во снъ», говорить пословица. Но мнъ на яву приснилось то, чего бы и сонъ не выдумалъ. Просыпаюсь и вижу Сандунова, который, какъ онъ сказалъ, около часу сидить у моей постели.

- Забываюсь подъ крыломъ сна, какъ младенецъ безпечный на ложъ нъжной матери. Виновать, но что проку въ томъ, что я проснулся, когда въ карманъ нътъ ни копъйки,—сказалъ я.
  - А хочешь ли имъть сейчасъ полторы тысячи годоваго дохода?
  - Хочу, но только трудовыхъ.
- Трудовыхъ, и очень трудовыхъ. Хочешь **ѣхать** въ Украйну учителемъ? сказалъ Сандуновъ.
- Для трудовъ готовъ пуститься хотя на край свъта; гдъ трудъ, тамъ и пріютъ мой, а въ Украйну съ удовольствіемъ. За нъсколько часовъ до смерти моей матери я сказалъ ей, что, лишась ея, брошу все и поъду въ Украйну учителемъ. Благословеніе матери извлекаетъ со дна моря: на мнъ одномъ изъ всего семейства опочило оно и теперь извлекаетъ меня изъ бездны нужды. Но,—прибавилъ я,—къ кому же я поъду?

Сандуновъ разсказаль миѣ, что богатый украинскій помѣщикъ Д. А. Х—въ отправился въ Петербургъ, чтобы съ графомъ Кутайсовымъ взять винный откупъ на Украйнѣ, но что дѣла остановили его, и что онъ ищетъ теперь учителя для трехъ сыновей.

Расторопный Сандуновъ любилъ услуживать пріятелямъ, гдѣ не было перекора его выгодамъ. Въ быту общественномъ и это не бездѣлица: другой и пальцемъ не коснется къ облегченію чужой ноши. Онъ познакомилъ меня съ X—мъ, и я немедленно получилъ отъ него тысячу рублей въ зачеть учительскаго жалованья. X—въ отправился въ Украйну, а я выпросилъ мѣсяцъ срока, чтобы приготовиться къ подвигу воспитанія.

«Съ моремъ нельзя договариваться», говорили въ старину. Нельзя договариваться и съ бурными житейскими обстоятельствами. Взявъ учительскій задатокъ, я вдругь сдѣлался Донъ-Кихотомъ.

Однажды вошла ко мив въ комнату хозяйка, у которой я нанималъ квартиру, вдова портнаго-ивмца, разорившагося отъ того, что шилъ на бояръ богатыхъ деревнями, но не тароватыхъ на уплату долговъ. У нея была одна только дочь. Бъдная дъвушка страстно влюбилась въ пріятеля моего П—ва, который былъ тогда адъютантомъ у князя Волконскаго. П—въ былъ красавецъ; вътренность и разгулъ жизни губили его. Онъ обманулъ дъвушку, взялъ у нея

брильянты и увхаль въ Смоленскъ, не сказавъ мив ни слова о своей любви. Ставъ на колвни, мать несчастной дввушки сказала: «Спасите, спасите, дочь мою! Вотъ письмо отъ вашего друга П—ва: онъ пишеть, что вы можете все намъ объяснить касательно обстоятельствъ моей дочери». Успокоивъ горестную мать, я прочиталь письмо и сказалъ: «П—въ былъ мив, какъ вамъ извъстно, короткимъ пріятелемъ, но другомъ не былъ никогда. Онъ ни слова никогда не говорилъ мив о своей помолвкѣ въ Смоленскѣ. Если вы желаете, я возьму всѣ его письма къ вашей дочери, повду въ Смоленскъ и уличу его въ вѣроломствѣ собственною его рукой».

Героемъ романическаго приключенія прівхаль я въ Смоленскъ, извыщаю ІІ—ва о причинь моего прівзда изъ Моєквы, убъждаю его не поразить смертельнымъ ударомъ обольщенную жертву, наконець, объясняю, что отчаянная мать, съ върными доказательствами его обмана, на все рышится. Но получаю отвыть, что лучше бы я не геройствоваль, а прівхаль къ нему и съ нимъ бы дружески выпиль. Вижу, что съ нимъ толковать нечего, немедленно отправляюсь на почту, чтобы взять лошадей и вхать къ отцу невысты П—ва и окончательно сорвать маску съ жениха. На почты встрытиль я пріятеля П—ва и на вопрось его—куда ту, сказаль напрямки куда и зачымъ. Въ то время у П—ва была пріятельская пирушка; встрытнь шійся со мною пріятель ІІ—ва передаль ему мои слова. ІІ—въ для молодечества зарядиль два пистолета, стять на лошадь и въ сопровожденіи денщика погнался за мною.

Между тёмъ я уже видёлся съ отцомъ невёсты и обо всемъ изв'єстиль его. Со слезами на глазахъ старикъ благодариль меня, что я открыль обманъ, и мы простились. На десятой верстъ обратнаго пути П—въ нагналь меня. Почтовыя лошади мои, проскакавъ болѣе пятидесяти верстъ, медленно спускались съ горы, а я, утомясь отъ душевной тревоги, дремалъ. Внезапный крикъ и топотъ лошадей и блеснувшая надъ моею головой шпага разбудили меня. Съ-просонка и второпяхъ, я выскочилъ изъ брички и очутился между лошадьми, которыя остановились. Одѣваясь тогда по модѣ, я былъ въ черномъ фракѣ и башмакахъ. Шинель я оставиль въ бричкѣ. Не хвалюсь отважностью, но въ тотъ мигъ я не чувствовалъ страха, а оторопѣлъ отъ внезапнаго нападенія. Оружія со мною не было. Выпутавшись изъ упряжи, я подошель къ П—ву и сказалъ:

- Я безоруженъ, ты можешь убить меня, если только твоя грязная рука поднимется на меня.
- Хорошо!—закричаль П—въ, поворачивая лошадь, я въ Москвѣ убью тебя. Мы раздѣлаемся! и онъ ускакалъ въ сопровожденіи своего бѣднаго денщика.

Мы не раздѣлались на землѣ. Онъ успѣлъ жениться на дочери генерала N., котораго удалось ему увлечь обманомъ. Спустя лѣтъ двадцать П—въ умеръ отъ операціи при извлеченіи камня. Я встрѣтился съ его вдовою, которая и при жизни мужа была уже въ печальной участи вдовы.

— Вы правду намъ говорили, — сказала она мнѣ, — теперь видите мой злополучный жребій! Батюшка помнилъ всегда слова ваши и благословлялъ имя ваше и въ послѣднія минуты своей жизни.

По возвращении въ Москву, я запасся книгами и отправился учительствовать въ Украйну. Роскошно цвъло іюньское лъто. Спутниками моими были Гомеръ, Виргилій, Тассъ, Геснеръ и другіе пъвцы вдохновенные. Читая великія творенія, я уходилъ въ рощу, вслухъ читалъ и жилъ съ поэтами въ ихъ міръ. Книга была единственною пищей души моей.

Миновавъ дымныя и курныя избы, я плѣнился чистыми и опрятными украинскими хатами. Мнѣ казалось, что я переселился въ Швейцарію, и къ дополненію мечты не доставало только горъ и грозныхъ, и живописныхъ.

Какимъ образомъ не учась сдълаться учителемъ? Я сказалъ, что изъ стънъ корпуса не вынесъ съ собою ни строчки учебной. Читаль я въ Паскаль, что собственныя наши мысли живье заимствованныхъ поселяются въ умѣ нашемъ; читалъ я, что Невтонъ могуществомъ мысли отыскалъ новое устройство горняго міра; читалья, что Перреть де-Монтальть, брося стадо, питающееся желудями, шестьдесять льть следиль мыслію паству духовную и престоль папскій и — наконець добился своего; я не залеталь мыслію въ область планетную, не заботился о почестяхъ свъта, а придумывалъ, какъ приступить къ должности учителя-наставника, ибо въ лицъ моемъ сосредоточивались объ эти обязанности. Но откуда было заимствовать основныя правила для нихъ? Дюкло говориль, что въ XVIII стольтім много было ученія, а мало воспитанія. А я скажу вмѣстѣ съ Ж. Ж. Руссо, что тогда не было ни ученія, ни воспитанія. Отчего же все это бродило во Франціи въ потемкахъ? Оттого что не было права общаго; оттого что законодательство, такъ сказать, сиднемъ сидело на вековыхъ подмосткахъ необразованнаго судопроизводства; оттого что тогда не рѣшены были вопросы: чему должно учить, какъ должно учить? Воть, кажется мнъ, на какихъ основаніяхъ должно учредить и распорядокъ, и способъ ученія. Но чтобъ учредить распорядокъ и способъ ученія, для того необходимы готовыя средства, то-есть общія и первоначальныя книги, изложенныя кратко и ясно. Умный Свифть говорить, что тоть истинный благодътель человъчества, кто изъ одного колоса научить дълать два. Благодътель человъчества и тоть, кто, не истощая ниву умственную, обогатить ее новыми плодами. Если каждое время требуеть совершенствованія, если одно открытіе ведеть къ другому, если мы живемъ въ въкъ чудесъ, мы должны выходить изъ тумана прошлаго: взойдемъ на вершину, откуда свободнымъ взоромъ обнимемъ все то, что дъйствительно полезно и нужно 1).

Я узналь, что двое изъ будущихъ мопхъ учениковъ были уже въ пансіонахъ и въ училищахъ, и что утомились учиться. Мнѣ трудно было открывать средства къ пробужденію ума или усыпленнаго, или совращеннаго съ надлежащаго пути. Но мѣсяца черезъ три запали въ душахъ моихъ воспитанниковъ искры пламени Прометея, возженныя не мною, но твореніями умовъ превосходныхъ, которыми окружилъ я ихъ, и съ которыми сблизились сердца и мысли ихъ: что полюбитъ душа, къ тому прильнетъ и мысль.

Приготовляя уроки ученикамъ моимъ, сообразно развитію ихъ понятій, я и себя занималь уроками. На всё предметы чтенія моего завель я у себя тетради. Одну для словесности, другую для политики, третью для исторіи, четвертую для теоріи общаго круга наукъ. Встрётя различныя мысли о сихъ предметахъ, я вносилъ ихъ въ каждый разрядъ моихъ тетрадей, сличая ихъ съ изреченіями и мыслями, прежде занесенными.

Я учился также и по-аристотелевски, то-есть прогуливаясь подъ открытымъ небомъ или подъ тѣнью рощъ, и на берегахъ свѣтлыхъ источниковъ бесѣдовалъ и обдумывалъ. Замѣчу, что я иногда въ сутки не спалъ и шести часовъ, что рѣдко давалъ отдыхъ мысли, но дышалъ полнотой здоровья. Ни честолюбіе, ни тщеславіе не волновали души моей. Никому не перебивалъ я дороги ни къ чинамъ, ни къ почестямъ; а кому было завидовать учителю, заслоненному отъ свѣта?

По безпечности своей я ничего не откладываль на такъ называемые черные дни. Отъ трехлътнихъ трудовъ моихъ у меня ничего не осталось. Не всякому дано искусство Франклина, который умълъ жить, нажить и пережить срочнук: жизнь бытіемъ мысли и безсмертія своего имени.

По возвращеній моємь изъ Украйны въ Москву, я явился къ князю Ю. В. Долгорукову, и онъ сказаль мив: «Когда ты перестанешь дурачиться? Помилуй! ты за мечтами все потеряль. Служи, служи!» И онъ вздиль ко всёмъ своимъ почетнымъ знакомымъ и упрашиваль ихъ, чтобъ они завлекали меня на службу. «Для соб-

<sup>1)</sup> Журналь французскаго явыка. Часть І, стр. 433.

ственной его пользы», — говориль онь, — «окуйте его цёпями. Онь опять, пожалуй, поёдеть куда-нибудь учительствовать».

Живя въ обществъ, надобно чъмъ-нибудь быть полезнымъ обществу. Это безспорно. Но должно спросить: могу ли я служить, и не лучше ли для службы, чтобъ я не служилъ. Не разсуждаю. Знаю только, что для службы должно готовить себя, а я путемъ никогда ничему не учился. Воображеніе мое, заполоненное романами, разорвало и прервало всю связь обыкновеннаго ученія. Зная, что инымъ служба служить, а не они ей, я подалъ прошеніе о принятіи меня на службу въ коммиссію составленія законовъ. Меня хотъли принять переводчикомъ и даже для испытанія дали перевести указъ. Я перевель его, указъ напечатанъ былъ при первой части законовъ, а я не былъ принять.

Я началь въ Москвѣ работать для театра, а на выработанныя деньги ѣздиль въ Петербургъ. Не искаль я ни чиновъ, ни почестей, но ничего не потеряль, лелѣя сердце жизнію мечтательною. Да и сколько искателей моего времени спотыкнулись на скользкихъ путяхъ исканій своихъ! Зналь я тогда одного умнаго ученаго человѣка, которому доступны были и чертоги царскіе, и державная довѣренность; повернулось колесо случайности, и мой знакомецъ, съ огромнымъ портфелемъ проектовъ (изъ которыхъ, впрочемъ, нѣкоторые осуществились), перешель подъ сельскій кровъ 1).

Я два года быль влюблень въ Петербургъ платонически и ъздиль туда единственно, чтобы наглядъться на голубыя очи моей очаровательницы. Ей посвятиль я въмоихъ Юнговыхъ ночахъ скорбь и страданіе. И эти годы были самые поэтическіе и мечтательные годы моей жизни. Но мои платоническія поъздки въ Петербургъ не стоили никому ни капли слезъ, ни капли трудоваго пота. Я на трудовыя свои деньги блаженствоваль по-своему.

Въ то самое время возвратился изъ Парижа другъ мой, Александръ Алексвевичъ Тучковъ, куда вздилъ онъ для разсвянія душевной тоски; но отрада ожидала его въ Москвв. Вскорв онъ сталъ супругомъ той, которая все пережила кромв любви къ нему. Но какою очаровательною жизнію цввли тогда сердца молодыхъ супруговъ! И какъ они были достойны другъ друга! Тогдашній московскій большой сввть украшался супругою Тучкова. Щедрыми надвлила природа дарами А. А. Тучкова. Онъ быль красавецъ, душа чистая, ясная, возвышенная. Умъ его обогащенъ быль глубочайшими познаніями. Но чвмъ другіе въ немъ восхищались, онъ только одинъ не замвчаль въ себъ. Мы познакомились въ счастливые дни

<sup>1)</sup> H. B. Каразинъ.

коношеской жизни и подружились навсегда. Никогда не требовали мы другь оть друга никакой услуги, но при каждомъ свиданіи намъ казалось, будто видимся послё долгой разлуки. Съ отплытіемъ Наполеона къ берегамъ Египта, мы слёдили за подвигами новаго Кесаря; мы думали его славой; его славой расцвётала для насъ новая жизнь. Верхъ желаній нашихъ было тогда, чтобы въ числё простыхъ рядовыхъ находиться подъ его знаменами. Но не одни мы такъ думали и не одни къ этому стремились. Кто отъ юности знакомился съ героями Греціи и Рима, тотъ былъ тогда бонапартистомъ. А. А. Тучковъ былъ въ Парижё и въ трибунатѣ въ тотъ неисповёдимый часъ, когда пожизненнаго консула избрали въ императоры.

Казалось, говориль онь, что трибунь Карно возразительную ръчь свою произнесь подъ штыками Наполеона. Мрачно было лицо его, но голось его гремъль небоязненно. 1806 года въ издаваемыхъ тогда французскихъ въдомостяхъ при главной квартиръ Беннигсена сказано: «Въ сраженіи Голоминскомъ князь Щербатовъ и полковникъ Тучковъ, подъ градомъ пуль и картечи, дъйствовали какъ на ученьи >. Объ этомъ потому только напоминаю, что другь мой никогда не говорилъ о своихъ военныхъ подвигахъ. Но ни бивачная жизнь, ни походы, ни битвы кровопролитныя не пресъкли переписки его со мною. Въ этомъ заочномъ свиданіи мы переписывались по-французски, Любимаго нами Ж. Ж. Руссо называль онъ L'homme de la · nature — человѣкомъ природы. Въ 1809 году, когда онъотправлялся въ армію, а я вхаль въ Смоленскъ, мы завтракали вмъсть. Старшіе его братья нъсколько разъ присылали за нимъ для подписи какихъто дъловыхъ семейныхъ бумагъ. Въ третій разъ онъ отвъчалъ посланному:

— Скажи братьямъ, что я купчую подписать успъю, а съ Сергъемъ Николаевичемъ вижусь можеть быть въ послъдній разъ.

Я отвъчалъ, что для дружбы нътъ послъдняго часа. Кто кого переживеть, тотъ и оживить того жизнію дружбы. Но другь мой какъ будго предрекъ свой жребій: мы болье съ нимъ не видались, потому что онъ былъ убить во время Бородинской битвы.

На батарев у деревни Семеновской, гдв струится рвчка Огникъ, и гдв гремвлъ адъ пушекъ Наполеона, занималъ онъ лютенъ. А. А. Тучковъ (въ чинв генералъ-майора) командовалъ тогда Павловскимъ полкомъ. Настала минута идти впередъ, Тучковъ закричалъ полку своему: «Ребята, впередъ! » Полкъдрогнулъ. «Вы дрогнули! » — вскричалъ онъ, — «я пойду одинъ! » Схвативъ знамя, онъ бросился впередъ, и въ ивсколькихъ шагахъ отъ лютена палъ жертвою смерти. Когда роковая картечь поразила его въ грудъ, адъютантъ и рядовые подхватили его. Ужасный наметъ ядеръ посыпался на нихъ и

раздробиль трупъ Тучкова; туть быль убить адъютанть и множество рядовыхъ врыты были ядрами въ землю.

Но ты не умеръ! Посмотри, кто съ крестомъ на груди, въ черномъ одъяни и при вихръ порывистомъ идетъ по снъжнымъ сугробамъ въ сопутстви престарълаго схимника, держащаго въ одной рукъ крестъ Господній, а въ другой водоосвященную чашу? Кто этотъ ангелъ посътитель могилъ исполинскихъ? Это супруга твоя! Она будетъ ангеломъ-хранителемъ поля Бородинскаго. Посмотри: она останавливается у костей, еще не истлъвшихъ; она преклоняетъ колъна, она возноситъ и длани, и духъ сокрушенный къ общему Отцу небесному всего человъчества. Она молится за жертвы грозной битвы Бородинской, а сопутникъ ея, схимникъ, окропляетъ святою водой кровавое поле.

Маргарита Михайловна Тучкова послѣ двѣнадцатаго года встрѣтила императора Александра I на перевозъ черезъ Оку, и государь спросиль, чего она желаеть. Горестная вдова отвъчала, что она желала бы соорудить церковь тамъ, гдв въ 1812 году убить ея мужъ. Дано было дозволеніе. Маргарита Михайловна немедленно на свое собственное иждивеніе соорудила храмъ во имя Христа Спасителя на той батарев, гдв быль убить ея супругь. Не думала она тогда, что въ стъны новосозданнаго храма перейдеть и послъдняя надежда вемной ся жизни. Въ 1826 году умеръ последній сынъ Маргариты Михайловны, родившійся въ великій годъ нашествія. Я сопровождалъ Маргариту Михайловну на Бородинское поле для отданія последняго долга юноше. Не могу изъяснить того чувства, которое глубоко навсегда запало въ мою душу, когда въ первый разъ послъ 1812 года въёхаль я на равнины Бородинскія: мнё казалось, что каждый повороть колеса попираеть прахъ тысячи жертвъ. Вся отшельническая жизнь вдовы и матери заключалась въ ствнахъ храма. Войдя въ него, вы увидите на лѣвой сторонъ памятникъ, воздвигнутый супругу: въ срединъ сіяеть образь Божіей Матери, бывшій съ А. А. Тучковымъ во встхъ походахъ, а направо - гробница юнаго сына съ надписью, въ которую перешла вся жизнь вдовы-матери: се азъ, Господи!

Въ исходъ 1806 года въ нъдрахъ Россіи ходило воззваніе о составленіи милиціи или земскихъ войскъ къ отвращенію бури, угрожавшей Россіи. Сильна была скорбь моя, когда на зарѣ жизни я прощался съ роднымъ пепелищемъ, но неизъяснимое чувство взволновало мою душу. Въ то время отечество для меня было новою мечтой, и воображеніе мое горъло, какъ чувство юноши, согрътое первымъ пламенемъ любви.

Еще въ 1805 году, когда Наполеонъ, по занятія Вѣны, передъ

портретомъ Маріи-Терезіи упрекаль Австрію въ утратѣ древней славы германцевъ, я говорилъ моимъ знакомымъ, что и до Москвы дойдетъ очередь завоеванія; 1806 года это предчувствіе преобразилось въ душѣ моей во внутреннее убѣжденіе. Объ этомъ обстоятельствѣ написалъ я письмо и, отдавая его одному изъ короткихъ моихъ пріятелей Х., сказалъ: «Наполеонъ будеть въ Москвѣ; вотъ письмо о томъ. Если умру или паду подъ знаменами ратными, то прочитай слова мои нашимъ знакомымъ. Я не пророкъ и не суюсь въ пророки, но есть времена, когда будущее сливается съ настоящимъ. Сердце вѣщунъ: оно опережаетъ предположенія и расчетъ. Не я одинъ мечтатель неугомонный, но и Москва въ небываломъ движеніи, въ новой дѣятельности».

И воть очерки Москвы и Петербурга 1806 года:

Еще ни свъть, ни заря, а по улицамъ московскимъ то и дъло мчатся кареты, коляски и сани. Видно, у какого-нибудь знатнаго барина быль великольшный баль? Неть, у большихь барь московскихъ чуть мелькаеть огонь въ кабинетахъ; наскоро одъвшись, они сившать вхать. Куда же стремится весь этоть повздь? Въ Охотный рядь, въ домъ Дворянскаго Собранія. Никто не смыкаль глазъ ночью; всь были въ раздумым и сюда сходятся, чтобы надуматься. Что это такое? Какой будильникъ встревожилъ князей, бояръ и дворянъ московскихъ? У границъ Россіи гремять пушки Наполеона, и онъ хочеть въ нее ворваться. Да что ему надобно? Чего ищеть онъ подъ бурями зимними? Ему тесно въ Тюильрійскихъ чертогахъ, въ Парижь, во Франціи, въ Европъ. Дайте ему всю нашу вселенную, ему и въ ней будеть тесно. Да какже онъ сталь такимъ силачемъ, такимъ исполиномъ? Умный Карлъ Нодье говорить, что на такую силу наткнули его обстоятельства, а безь того онъбыль бы исправнымъ офицеромъ, впрочемъ очень неуживчивымъ. А что такое о бстоятельства? Не знаю. Прошлаго стольтія мой корпусный профессоръ, Х. И. Безакъ, любя подъ часъ поспорить со мною, говориль, что мив следуеть выиграть тридцать сражений и получить тридцать ранъ, чтобы наткнуться на колесо вольфіанской логики. Не ведаю, какъ ядра и картечи учать логике, не похвастаю, что я быль подъ ними, котя отъ такъ называемыхъ обстоятельствъ и теперь оттерпливаюсь, какъ будто отъ налетовъ картечныхъ, а всетаки не берусь опредълить, что такое обстоятельства. Кстати теперь разскажу объ обстоятельстве, котораго я быль свидетелемь. Въ провздъ мой изъ Москвы до Петербурга, въ 1806 году, я велъ записку о всёхъ неустройствахъ, происшедшихъ отъ внезапнаго повъщения о составлении новой рати. Въ Петербургъ представилъ я мою записку Н. М. Новосильневу, подъ въдъніемъ котораго писано было воззваніе о земскихъ войскахъ. Онъ сказалъ мнѣ, что въ этихъ неустройствахъ виновно земское начальство.

- Призывъ шести сотъ тысячъ на оборону отечества есть мѣра необычайная, сказаль я, —а потому позвольте спросить васъ, было ли о томъ заранъе предварено земское начальство?
  - Нътъ! простодушно отвъчалъ Новосильцевъ.
- Слѣдственно, возразиль я, —нельзя и обвинять земское начальство. Еслибы заблаговременно извѣстили губернаторовъ, начальники губерній повѣстили бы по уѣздамъ и всему духовенству. Такимъ образомъ въ стѣнахъ церквей священники въ поученіяхъ своихъ могли бы приготовить и вразумить и въ городахъ, и уѣздахъ, и въ селахъ прихожанъ своихъ о причинахъ необходимости новаго вооруженія, дотолѣ не существовавшаго въ Россіи почти цѣлыя два столѣтія.

Что же изъ этого вышло? Иду на другой день въ канцелярію Новосильцева и вижу, что пріятель мой В—ко, бывшій въ числѣ чиновниковъ Новосильцева, стоитъ у стола, и передъ нимъ открытъ Апокалипсисъ. Смотрю, онъ подчеркиваетъ перомъ слѣдующія слова изъ десятой главы: «И имѣли надъ собою царя—ангела бездны, ему же по-еврейски имя Аввадонъ а по-гречески Аполліонъ».

— Что изъ этого хотите сдълать? спросиль я.

В-ко отвъчалъ:

- Для возбужденія русскаго народа мы произведемъ Наполеона въ Аполліоны, въ Антихристы.
  - Помилуйте, возразиль я, что это вы затываете!
- Да въдь ты самъ, сказалъ В—ко, внушалъ, что надобно воодушевлять народъ.
- Да развъ этимъ воодушевляютъ народъ? прибавилъ я. Вы насмъшите Европу, надълаете стыда Россіи, а путнаго изъ этого ничего не выйдетъ. Ну, если черезъ нъсколько мъсяцевъ вашего новаго Антихриста доведется назвать императоромъ и другомъ?

Мало ли что я еще говориль. Голосъ мой раздавался въ пустынъ. Скликанные шесть сотъ тысячъ ратниковъ зъвали. Тогдашній министръ внутреннихъ дълъ В. П. Кочубей предписываль свои уставы маститымъ старцамъ—князю Ю. В. Долгорукову и Орлову. У этихъ екатерининскихъ орловъ крылья опустились. Беннигсенъ велъ какую-то отступательную войну и привелъ Наполеона къ Тильзиту: мое предсказаніе оправдалось. Что же такое значили тогдашнія обстоятельства?

И все падало передъ Наполеономъ. И великій политикъ Питть, который около шестнадцати леть звонкими гинеями двигаль и пе-

редвигалъ войска европейскія, —Питть умерь въ 1806 году, когда съ береговъ Сены Наполеонъ перешагнулъ на берега Вислы. Нѣтъ и Нельсона: онъ убить въ Трафальгарской битвѣ испанскимъ матросомъ. Онъ какъ-будто условился съ Питтомъ умереть въ одно время, чтобы дать свободу широкой груди Наполеона надышаться воздухомъ всѣхъ небосклоновъ европейскихъ. Судъ Божій ходилъ надъ народами и до насъ дошелъ.

Обращаюсь къ Москвъ.

Какъ бы то ни было, но вотъ зала Дворянскаго Собранія наполнилась избирателями, и начались выборы. Всё глаза обращены были на два лица: на Николая Семеновича Мордвинова и на князя Дашкова. Имъ предстояла чреда губернскихъ начальниковъ московскихъ земскихъ войскъ. Странное дѣло? Суворовъ говоритъ, что Кутузова и де-Рибасъ не обманетъ. А у меня есть собственноручное письмо де-Рибаса, въ которомъ онъ выставляетъ величайшими хитрецами Мордвинова и Суворова.

«Въ бытность мою въ Херсонъ, говорить онъ: — брандеры совсъмъ были готовы, вътеръ дулъ постоянно попутный, но они не прибыли: это были шашни Мордвинова, который распустилъ слухъ въ Херсонъ, будто бы я прибылъ туда для принятія начальства надъ двумя эскадрами...» 1). А вотъ что досталось на долю Суворова!..

«Суворовъ съ такимъ ухищреніемъ обходится на кинбурнской косѣ, что отъ него житья нѣтъ его подчиненнымъ» <sup>2</sup>). Мордвиновъ былъ другомъ поэта Василія Петрова, котораго въ свое время и читали, и вѣнчали пальмами. Онъ льстить не любилъ, не льстилъ и князю Таврическому; онъ былъ его другомъ и писалъ о немъ по влеченію жаркаго къ нему чувства дружбы. А вотъ что онъ говорить о Н. С. Мордвиновѣ:

Ты, смертныхъ другъ, ты радъ всёхъ видёть въ благоденствё, Чужихъ усиёхи—твой вёнецъ. Усердьемъ многокрыленъ Талантами обиленъ. Красой и блескомъ ихъ Любуешься въ другихъ.

Чему върить? французской ли прозъ или русскимъ стихамъ? Де-Рибасъ увърялъ, что Мордвиновъ завидовалъ чужой славъ, а Петровъ говоритъ, что чужіе успъхи—считалъ онъ собственнымъ

2) Souvorow se conduit avec tant du duplicité que tous sont au désespoir d'être sous ses ordres.

<sup>1)</sup> Huit brulots étaient tout prêts quand j'étais à Kherson; les vents, ont été constamment bons, mais ils n'arrivèrent pas; c'est un tour de Mr.Mordvinoff, qui a repandu à Kherson, que je suis arrivé pour commander les deux escadres.

своимъ вънцомъ; не вхожу объ этомъ въ разборъ, да и кто разберетъ борьбу и ссору страстей человъческихъ; дъло въ томъ, что Н. С. Мордвиновъ возбудилъ вниманіе государственными бумагами и въ особенности голосомъ о Эмбинскихъ водахъ, подаренныхъ Павломъ I графу Кутайсову. Улыбалось счастіе и князю Д. М. Дашкову до 1806 года: московскимъ дворянствомъ онъ единодушно избранъ былъ въ губернскіе предводители.

## Но на счастье прочно Здесь надежду брось!

Прежній попутный вітерь отклонился оть него и подуль на сторону моряка Н. С. Мордвинова. Борьба кишить въ обществъ человъческомъ. Трудно найти миръ въ нашемъ міръ. Покойный Николай Васильевичъ Обресковъ (а сколько приходить именъ на память, когда сидишь съ перомъ въ рукахъ за своими записками!), личный непріятель князя Дашкова, человъть красивый собою, баловень роскоши и нъги, умомъ гибкій и ръчистый въ русскомъ словъ, сильно возсталь, когда нъкоторые изъ дворянь произнесли на выборахъ имя князя Дашкова. Избранъ былъ Н. С. Мордвиновъ. Слово не страла, а пуще убиваеть. Слова Обрескова сильно взволновали честолюбіе князя Дашкова: онъ схватиль желчную горячку. Сперва основываясь на силь диплома, даннаго ему въ Англіи на докторское званіе, онъ самъ пользоваль себя, но потомъ приглашенъ быль докторъ Фрезъ, кориоей тогдашнихъ московскихъ врачей. Какъ теперь смотрю на Фреза: мущина стройный, ловкій, лицо умное, въ глазахъ огонь живой мысли, всегда разряженный щеголемъ, и куда ни пріъзжалъ, всегда въ боковомъ карманъ былъ у него послъдній нумеръ Гамбургскихъ Въдомостей. Еще въ 1797 г. при каждой въсти о побъдъ юнаго Бонапарта говорилъ онъ: «Посмотрите, что изъ него будетъ. Онъ потревожить не одну мою любезную Германію». Однажды, при мив, графъ Дмитрій Петровичъ Бутурлинъ читаль Фрезу письмо генерала Бонапарта къ принцу Карлу, въ которомъ онь убъждаль австрійскаго полководца быть посредникомь въ заключеніи мира. Когда дошло до этихъ словъ: «tout a son terme, même les passions humaines» (всему есть предъль, даже и страстямь человъческимъ), Фрезъ быстро вскочиль со стула и какимъ-то торжественнымъ голосомъ вскричалъ:

— Не върьте ему, онъ обманываеть самого себя: война — его стихія; онъ умреть безь нея. Привычка — вторая природа. Одного изъ моихъ больныхъ, страдавшаго водянкой въ груди, я засталь за бутылкой шато-лафита. «Что вы дълаете, сказаль я, вырвавъ у него стаканъ: — вы убиваете себя! » — «Такъ что же, возразиль онъ хладно-

кровно: если не умру отъ болъзни, то непремънно умру, если перестану пить шато-лафить: я къ нему привыкъ!» Я держусь правила Гиппократа, продолжалъ Фрезъ: — ни въ природъ, ни въ сердцъ человъческомъ нътъ ничего такого, о чемъ мы говоримъ: такъ случилось. Мы часто въримъ на слово, оттого что намъ лънь доискиваться настоящей причины, но причина всегда существуетъ.

Я передаль только смысль словь Фреза. Онъ говориль съ графомъ Бутурлинымъ по-французски, а графъ удивлялъ и въ Парижъ знаніемъ французскаго языка. А воть доказательство этому знанію. За насколько лать до революціи Дидоть издаль Фенелонова Телемака со всею роскошью типографскою. Полагая, что оть рачительности корректоровъ не укрылось ни одной опечатки, онъ повъстилъ во всёхъ вёдомостяхъ европейскихъ, что за каждую опечатку платить по 100 червонныхъ. Ни въ Лондонъ, ни въ самомъ Парижъ никому не удалось напасть на слъдъ опечатки. Одинъ только нашъ графъ Бутурлинъ отыскалъ пять опечатокъ и поручилъ Дидоту пятьсоть червонныхъ раздать беднымъ его землякамъ. Возвращаюсь къ Фрезу и къ князю Дашкову. Политика и врачебное искусство были душой Фреза; скажу къ чести его, что онъ не только никого не заталкиваль на своемь поприщь, но и своимь одноземцамь и русскимь врачамъ прокладывалъ пути въ тъ дома, гдъ самъ пользоваль. Не увлекался онъ также и самонадъяніемъ. Въ подмосковной деревнъ своей лічиль онъ ногу одному крестьянину. Крестьянинь сказаль Фрезу, что его какой-то дідь въ сосідстві вылічить, и дійствительно выльчилъ. Фрезъ самъ это разсказывалъ и говорилъ:

— Я только наблюдаль за лѣченіемъ, а потомъ, поклонясь моему побъдителю, даль ему двъ красненькія бумажки.

Къ князю Дашкову Фрезъ былъ призванъ уже поздно. У насъ обыкновенно призываютъ врачей на совъщаніе, когда больной дышить на ладонъ, и въ такую же пору принимаются и за духовное завъщаніе. Охотникамъ до жизни надлежало бы это дълать, когда еще и природа и мысль могутъ за себя постоять. Князь Дашковъ умеръ; почти въ слъдъ за нимъ и Фрезъ сошелъ въ могилу. Онъ умеръ какъбудто на ногахъ. Наканунъ кончины, у него показалась изъ гортани кровь. Онъ однакожъ на другой день ъздилъ по своимъ больнымъ и, возвратясь домой часовъ въ десять вечера, легъ дочитывать газеты. Вдругъ домашніе услыхали звонокъ его ночнаго колокольчика. Сбъжались, но все было кончено; Фрезъ самъ прозвонилъ послъдній часъ своей умной и полезной жизни.

Съ княземъ Дашковымъ познакомила меня переведенная мною «Исторія ума человъческаго» Кондильяка. Она давнымъ давно покоится въ неумолимой Летъ. Точно также я думаю, какъ и во Фран-

ціи со смертью Сіеса, страстнаго любителя кондильяковской метафизики, отжиль свой въкъ Кондильякь, этоть подражатель Локка, превращавшаго чувства души въ ворота души. До предводительства своего князь Дашковъ жиль въ скромномъ домикъ, и по четвергамъ насъ объдало у него человъкъ пять или шесть. Удивительно, что съ тогдашнимъ европейскимъ своимъ просвъщениемъ и при случайности матери своей, онъ шель черепашьимь шагомь по колев чиновной. А это и опровергаеть молву, будто бы тогда матушки да тетушки выволили сынковъ своихъ и племянничковъ. Князь дошелъ только до аннинской ленты. Можеть быть иноземное воспитание отняло у него сноровку жить въ Россіи на русскую стать. По приверженности своей къ графу Румянцеву, князь Дашковъ вызывалъ Потемкина на поединокъ. Князь Таврическій не подияль рыцарской перчатки, но, какъ увидимъ далве, не отъ трусости. Вы можеть быть кивнете головой, услышавь оть меня, что Потемкинь быль бы счастливье, еслибъ не дожилъ до разочарованія всего того, что мы называемъ верховными благами нашего земнаго міра. Да, онъ быль бы счастливъе, еслибы умеръ въ тъ волшебные дни, когда кипящая полнота надеждъ заманивала и мысли, и сердце его на ту очаровательную чреду, откуда честолюбіе, прельщаясь само собою, выказывается въ такомъ яркомъ блескъ. Но и голосъ неба и свидътельства ума человъческаго давно запретили сердцу нашему оковываться земными желаніями.

Декабря 6-го 1806 года я съ моею трагедіей — Сумбекой отправился къ творцу Россіа ды. Собравъ трудовыя мои деньги, я ръшился стать въ ряды земскихъ войскъ, куда поступали на своемъ иждивеніи. Ни пом'єстій и никакой, кром'є трудовой, собственности у меня не было. Но и мое сердце просилось стать за жизнь отечества; а надежда моя въ снаряжени на службу опиралась на мою трагедію Сумбеку, за которую я должень быль получить оть петербургскаго театра несколько тысячь рублей. Ахъ! какъ сладостно мнь было и думать и мечтать, что меня мой собственный трудъ ведеть подъ хоругви отечественныя! Скажу, къ стыду моему, что, кружась въ вихрѣ московскаго свѣта, я еще въ первый разъ ѣхалъ къ патріарху словесности своего времени, дожившему до лъть Фернейскаго философа, то-есть до восьмидесяти четырехъ лътъ. Херасковъ такъ радушно приняль меня, что мив казалось, будто я давно быль знакомъ съ нимъ. И это правда, знакомство съ писателями - не шарканье свытское. Мы знакомы съ ними, не видя ихъ. Сумбека моя посвящена была Хераскову. Прочитавъ посвящение, Херасковъ сказалъ:

— Вы это сдёлали изъ человёколюбія. Я отжиль въ свётё и пля свёта.

Трудно описать, что я чувствоваль при видѣ человѣка современнаго колыбели новой нашей словесности XVIII вѣка. Мы обѣдали втроемъ: Херасковъ, жена его, Елизавета Васильевна, и я. Хотя Михаилъ Матвѣевичъ и сражался подъ знаменами Румянцева при Ларгѣ и подъ Кагуломъ, но о военныхъ дѣйствіяхъ 1806 года и о Наполеонѣ онъ не говорилъ ни слова. Супруга Хераскова сказала мнѣ:

- Я принималась писать трагедію Сумбеку, но дошла только до третьяго действія, и вамъ довелось кончить начатое мною.
- Не знаю, отвъчаль я: ожила ли въ моей Сумбекъ Сумбека нашего поэта, но я старался вслушаться въ ея голосъ. Въ Россіадъ онъ не уступаеть въ выражении страстей Тассовой Армидъ. Вольтеръ говорить, что Кино въ оперъ своей оживиль Тасса, но я не отважусь сказать этого о моей Сумбекъ.
- Писаль и я трагедіи, сказаль Херасковъ,—но я ими не доволень. Не то было бы въ нихъ, еслибы лѣть двадцать назадъ вышель Лагарповъ Лицей. Изучаю его и теперь, да поздно; скоро для меня опустятся и драматическая занавѣсь, и завѣса общаго нашего міра.
  - Для васъ неть этой завесы, отвечаль я.
- Нѣтъ, возразилъ онъ, я вѣрю безсмертію души, но безсмертію писателей не вѣрю.

Послѣ обѣда мы пошли въ кабинеть. Надъ письменнымъ столомъ Хераскова висѣлъ портретъ Ломоносова.

— Воть мой наставникь, —сказаль Херасковъ.

И посадя меня подлѣ себя, съ такимъ жаромъ читалъ строфы изъ одъ Ломоносова, съ какимъ въ 1790 году графъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ читалъ ихъ въ Лондонѣ Карамзину.

Я хотълъ проститься, но Херасковъ удержалъ меня и сказалъ:

— Я съ вами препровожу письмо въ Петербургъ, къ другу моему Михаилу Никитичу Муравьеву.

Взявъ листъ бумаги и перо и, не прибъгая къ очкамъ, исписалъ листъ кругомъ, запечаталъ, вручилъ мнъ письмо и примолвилъ:

— Скажите Михаилу Никитичу, что я дочитываю послѣднюю страницу моей жизни; и еслибы вздумалось мнѣ описывать ее, то на заглавномъ листѣ выставилъ бы мои два стиха:

Наука трудная, непостижних въ въкъ, Для человъка есть наука —человъкъ!

Письмо Хераскова подвязало крылья моему усердію къ службъ. Простясь съ поэтомъ, я поъхаль къ князю Ю. В. Долгорукову; у него засталь я графа Хвостова, А. И. Пушкина и другихъ. Князь принялъ меня въ кабинетъ и сказалъ:

- Ступай служить ко мнв.
- Н'єть, ваше сіятельство, отв'єчаль я, хотя у меня н'єть никакой собственности на родив'є, но я хочу служить тамъ, гді гробы моихъ предковъ, моихъ отцовъ.
- Хорошо, возразиль князь, да есть ли у тебя съ чѣмъ ѣхать въ дорогу и чѣмъ снарядиться на службу? Скажи откровенно, теперь не до чванства и не до стыда, обстоятельства всѣхъ насъ поравняли.

Туть князь подошель къ шкатулкъ, вынуль нъсколько бълыхъ ассигнацій и сказаль:

— Возьми, брать, на обмундировку и на дорогу.

Тогда проъздъ въ Петербургъ былъ дешевъ. Отсчитавъ сто рублей, я отдаль остальное князю и сказаль:

— На дорогу возьму, а обмундируюсь самъ; я въ Петербургъ долженъ получить около двухъ тысячъ за мою трагедію Сумбека.

Часовъ въ девять вечера возвратился я отъ князя домой и нашелъ слъдующую записку отъ актера П. Р. Колпакова: «Узнавъ, что вы собираетесь въ Петербургъ искать службы, мы, по согласію дирекціи, завтра сыграемъ вашу драму Наталья Боярская дочь, и просимъ васъ въ театръ. Лицомъ въ грязь не ударимъ».

Спутникомъ моимъ въ Петербургъ вызвался быть Николай Александровичъ Радищевъ, сынъ сочинителя книги подъ заглавіемъ: Путешествіе отъ Петербурга до Москвы. Я извъстиль его запиской, что завтра, послѣ театра, все будетъ готово въ дорогу, и поручилъ человъку (я не умътъ и не умъю приказывать) взять подорожную и сходить за почтовыми.

Были и для меня праздники драматическіе. Ложи, партеръ, все было занято. Играли словомъ живымъ, душевнымъ; гремъли рукоплесканія. Тутъ все сливалось съ ходомъ тогдашняго времени. Въ драмъ моей война и пожаръ, и самоотверженіе для земли русской.

Поблагодаривъ радушныхъ актеровъ, я съть въ повозку съ моимъ спутникомъ Радищевымъ. Лихая тройка, посулъ ямщикамъ на водку придавали крылья нашей вздъ. Отъ сильнаго мороза небо рдълось. Удалая пъсня ямщика сливалась съ колокольчиками. Признаюсь, что вечернія рукоплесканія какъ-будто гнались за мной. Въ Тверь прівхали мы къ поздней объднъ. Въ городъ было сильное движеніе. На выборы въ земскіе чиновники събхались со всъхъ сторонъ. У дома губернатора тъснились экипажи, изъ которыхъ выходили люди пожилые, временъ Екатерины п Павла I, въ мундирахъ. Многіе уже были въ милиціонныхъ мундирахъ.

Между тыть, въ народы замытили мы недоумыне. Когда мы выыхали изъ Твери, крестьяне безпрестанно останавливали насъ и разспрашивали, что такое милиція? Объяснивъ, что слыдовало объ этомъ временномъ вооруженіи, я убыдился, что если добросовыстно вразумлять людей, то они рады вразумляться. Но молва превратная быстрымъ налетомъ разнеслась по деревнямъ и селамъ. Въ одномъ селеніи за Тверью крестьяне какъ-будто въ англійской матросской схваткы ловили друга друга, и рука сильнаго связывала и закручивала руки слабаго, для отдачи, какъ они говорили, въ милицъ. Въ такой суматохы одному крестьянину сильно досталось топоромъ по рукы. Услыша пронзительный крикъ крестьянина, я бросился въ толпу, не въ силу уложенія, вызывающаго на вопль страдальца (тогда некогда было соображать статьи), но въ порывы кипывшей во мны любви къ отечеству.

— Что вы дѣлаете? Что вы затѣяли?—вскричалъ я.—Кровь ваша и жизнь нужна отечеству, а вы сами себя губите! Да и кто далъ вамъ право хватать другъ другъ? Грѣхъ безъ нужды проливать чужую кровь, и страшно подумать, чтобы свои подняли руки на своихъ. Великъ Богъ русскій! Онъ берегъ и сберегаетъ нашу родную Русь. Можетъ быть, и никому изъ насъ пе доведется выступить на поле ратное! А еслибы непріятель ворвался въ родной нашъ край, еслибы онъ вринулся въ наши села и деревни, кто бы изъ васъ не поспѣшилъ отстаивать свое жилище, своихъ женъ, дѣтей? У меня, братцы, нѣтъ ни кола, ни двора, нѣтъ ни жены, ни дѣтей; я самъ въ потѣ лица добываю хлѣбъ насущный, а я далъ клятву служить отечеству и умереть за него.

Радищевъ привсталъ въ саняхъ и закричалъ:

— Ребята, онъ говорить правду.

Я продолжалъ:

— Вась напугали словомъ милиція. Это значить — войско земское. А это войско собирается на своей земль, за свою землю, за свои поля, за могилы отцовъ, за все, чъмъ надълилъ Богъ нашу землю русскую, что велить намъ хранить и соблюдать въ ней. Я такой же христіанинъ, какъ и вы. Вотъ мой крестъ. А подъ крестомъ Господнимъ сердце не станетъ лгать.

Утирали слезы крестьяне, не замерзали слезы и въ моихъ глазахъ. Голосъ душевный вызываеть души; въ событіяхъ необычайныхъ и душа дъйствуеть необычайно. Крестьяне на перехвать другъ передъ другомъ усаживали меня въ сани, и, когда мы двинулись съ мъста, раздался общій голосъ:

— Дай, Богь, вамъ здоровья!

Тридцать льтъ не слышу я тьхъ рукоплесканій, которыми при-

вътствовали меня на театрахъ; но эти слова и теперь откликаются въ памяти и въ сердцъ моемъ. Горитъ еще на щекъ моей братскій поцълуй товарища моего Николая Александровича Радищева. Было много тогда задушевнаго разговора съ Н. А. Радищевымъ. Прекрасный онъ былъ человъкъ. Со слезою вспоминаешь объ немъ. Пріъдетъ въ Москву — бъжитъ ко мнъ; уъдетъ въ деревню, гдъ для облегченія своихъ поселянъ трудился вмъстъ съ ними, и оттуда препровождалъ прозу и стихи для книгопродавца Ширяева, и оттуда ведетъ со мною, говоря ръчью нашихъ предковъ, «заочное свиданіе», т. е. переписку. Онъ умеръ въ полнотъ жизни, и съ нимъ сошли въ могилу и мимолетные чернильные труды его; а ихъ было много. Да и сколько чернильной славы отжило, едва-ли не въ колыбели! И сколько изъ нихъ перешло на обертки новопечатной славы, объ которой также въ свою очередь скажутъ: «Всъмъ сестрамъ по серьгамъ».

Отець моего спутника, Александръ Николаевичъ Радищевъ, былъ человъкъ чрезвычайно просвъщенный и образованный. Въ юности своей онъ на иждивеніе императрицы Екатерины II учился въ Лейпцигскомъ университеть и по выходь оттуда получилъ довольно выгодное мъсто въ таможнь. Но съ пылкимъ умомъ и ръзкимъ перомъ, въ кипъніи желчи, онъ присталъ къ противной сторонь князя Таврическаго и издалъ книгу: Путешествіе отъ Петербурга до Москвы. Въ сильной выходкъ противъ Потемкина онъ представилъ его какимъ-то восточнымъ тираномъ, роско-шествовавшимъ въ великольпной палаткъ подъ стънами какой-то кръпости. Я убъжденъ, что императрица Екатерина II никогда не наказала бы Радищева. Доказательствомъ тому можетъ служитъ то, что когда угодливые люди представили ей книжку Радищева, она сказала: «Гръхъ ему! Я занималась его воспитаніемъ, я хотъла изъ него сдълать человъка полезнаго для отечества!»

По этому случаю князь Таврическій писаль Екатерині II: «Я прочиталь присланную мні книгу. Не сержусь. Рушеньемь Очаковскихь стінь отвічаю сочинителю. Кажется, матушка, онь и на Вась взводить какой-то поклепь. Вёрно и Вы не понегодуете. Ваши діянія—Вашь щить».

Я не назову сочинителя упомянутой книги человѣкомъ безпокойнымъ. Этимъ именемъ честять нерѣдко людей, горящихъ ревностью къ правдѣ и пользѣ общей. Онъ былъ просто увлеченъ и завлеченъ. Потемкинъ не сталъ бы мстить Радищеву, Екатерина пожалѣла бы его молодость, но настояніе другихъ лицъ, на которыхъ Радищевъ бросалъ стрѣлы въ книгѣ, проложило ему дальній путь въ Сибирь. При Павлѣ I онъ былъ возвращенъ, а при императорѣ Александрѣ I умеръ въ Петербургѣ.

Какъ часто, повторяю и здёсь, записки бывають памятною книжкою смерти! Но тогда, быстро летя въ открытыхъ саняхъ съ моимъ любезнымъ товарищемъ, мы прискакали въ Новгородъ, и у меня въ памяти блеснули стихи наставника моего въ русской словесности Якова Борисовича Княжнина изъ трагедіи его Вадимъ:

О, Новгородъ! Что ты быль и чёмъ теперь ты сталь? Ты сѣверу всему уставы подаваль.

Въ дали туманной затаивается отъ насъ бытіе древней Руси. Нашъ ли князь Рюрикъ, до прихода въ Новгородъ, былъ съ варягами поль стенами Парижа, не знаю. Но воть 1806 года изъ стенъ Парижа двинулась рать, и пришла нужда Новгороду на-ряду со всьми русскими городами выставлять новыя силы. Отжиль вычевой колоколь, не гремить на въчь голось Мароы Посадницы! На новое совъщание събхались дворянские предводители изъ всъхъ уъздовъ новгородскихъ. Не слышно колокола въчеваго, а раздается благовъсть собора Софійскаго и призываеть въ ствны свои къ слушанію манифеста и для присяги новыхъ чиновниковъ. Высказана была въ манифесть смерть за ослушание въ земскихъ войскахъ, но никто при этомъ не побледнель и не заикнулся. Все твердымъ голосомъ обрекли себя на смерть за жизнь отечества. Кончилась служба. Градской голова съ сословіемъ своимъ является для принесенія пожертвованій на алтарь отечества. Несуть граждане новгородскіе и золото, и серебро; иные несуть и оклады съ образовъ. Такъ было при предкахъ нашихъ.

Вытыжая изъ Новгорода, я думалъ: «Боже мой! то же солнце свътить надъ Россіей; тотъ же небосклонь и надъ Европою. Все та же природа съ своими морями, озерами и ръками. И все не то въ Россіи, и все не то въ Европъ. Въ Россіи все перемънилось не вступно въ одно стольтіе. Въ Европъ все перемънилось въ быстромъ перелетъ нъсколькихъ лътъ. Стояли на стражъ у нея церберы и, казалось, были умы зоркіе, а пришлось перевъдываться штыками и пушками».

## ГЛАВА ХУ.

Н. М. Новосильцевъ. — А. Л. Нарышкинъ. — Чтеніе трагедія: "Миханлъ Черниговскій" у Державина. — Д. П. Трощинскій. — Полученіе денегъ. — Визитъ къ М. Н. Муравьеву. — Высочайшая награда. — Чтеніе трагедіи. — Представленіе трагедіи: "Наталья, боярская дочь". — Актеръ Яковлевъ. — Повъдка на родину. — Тумило-Данековичъ. — Родина Потемкина въ 1806 г. — Смоленскъ прежде и теперъ. — Французскіе плівниме. — Разговоръ съ французский полковникомъ. — Указъ 1807 г. — Чудо-богатири. Обідъ старымъ солдатамъ. — Знакомство съ русскимъ народомъ. — Пріемъ свинца и пороха. — Графъ М. О. Каменскій. — Москва въ 1808 г. Первая мысль объ изданіи "Русскаго Віотника". — Ціль новаго журнала. — П. П. Бекетовъ. — Разговоръ съ графомъ О. В. Растопчинивъ. — Замічаніе о Вагратіонъ. — Родство О. В. Растопчина от М. С. Перекусихиной. — Возвышеніе графа. — Письмо Растопчина въ издателю "Русскаго Віотника". — Село Вороново — Разокави Растопчина.

очью прівхали мы въ Петербургь; мнв не спалось, да я думаю, что и въ цёлой Россіи редко у кого быль хорошій сонъ. Забота объ отечестве рано поднимала. Дорогой составиль я записку о всемъ, что встречалось, и въ семъ часовъ утра отправился съ нею къ Н. М. Новосильцеву, тогдашнему начальнику коммиссіи составленія законовъ, подъ веденіемъ котораго сочинень быль манифесть 1806 года.

Сущность моей записки состояла въ томъ, чтобы въ необычайныхъ обстоятельствахъ извѣщать предварительно мѣстныя начальства и приходы церковные о такихъ мѣрахъ, съ какими сопряжено составленіе земскихъ войскъ. О разговорѣ моемъ съ нимъ я упоминалъ выше.

Было девять часовъ утра. И время, и все тогда торопилось. Передавъ записку, я поспъшилъ къ Александру Львовичу Нарышкину, съ просьбой о выдачъ мнъ денегъ за Сумбеку. Я засталъ у него много различныхъ лицъ съ разспросами о тогдашнихъ обстоятельствахъ.

Едва только вошель въ залу Александръ Львовичъ, я обратился къ нему съ просьбой о выдачѣ мнѣ денегъ за мои пьесы. «Теперь недосугъ», отвѣчалъ онъ. Эти слова были для меня громовыми ударами. Что будетъ со мною и моею службой, если не получу денегъ отъ театра? Между тѣмъ я отправился къ Державину съ трагедіей моею—Михаилъ, князь Черниговскій, бывшею еще върукописи. У него тоже было многочисленное собраніе, и я въ кругу его читалъ мою трагедію. Она произвела дѣйствіе, потому что со-

держаніе ея прим'вняли къ тогдашнимъ обстоятельствамъ. Въ трагедіи моей Михаилъ, князь Черниговскій, говоря о первомъ нашествіи на землю русскую монголовъ или татаръ, восклицаетъ:

> Мы не смиряемся, мы Бога забывали. За тяжкой пракъ земной мы небо продавали. И съ грознымъ воинствомъ къ намъ налетълъ Батый.

При этихъ словахъ всё слушатели воскликнули имя новаго завоевателя нашего вёка.

Возвратясь домой, нахожу слѣдующую записку отъ Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго, тогдашняго министра юстиціи: «Общій нашъ пріятель, Василій Назаровичь Каразинь, пришель ко мнѣ отъ Державина въ восторгѣ отъ вашего Михаила; онъ говорить, что это живая исторія, которая по Европѣ ходить п движется; грѣхъ вамъ будеть, если обойдете меня: въ 1781 году, когда я служиль при смоленскомъ генераль-губернаторѣ князѣ Рѣпнинѣ, мнѣ первому удалось поздравить батюшку вашего съ посѣщеніемъ, которымъ удостоила его императрица».

Напоминаніе объ отців одушевило меня. Иду къ Дмитрію Прокофьевичу. И что же? У дверей его кабинета сидълъ управляющій А. Л. Нарышкинъ. Видя, какъ быстро распахнулись для меня двери кабинета министра, онъ всталъ и низко поклонился мнъ, а у меня мелькнула мысль въ голов воспользоваться этимъ случаемъ. Не стану говорить, съ какимъ жаромъ читалъ я мою трагедію, и какими похвалами дариль меня министрь, а воть въ чемъ дъло: я высказалъ Трощинскому рвеніе мое къ службъ и неполученіе отъ А. Л. Нарышкина денегь. Онъ взяль перо, листь бумаги и быстро написаль нъсколько строкъ. Позвавъ управляющаго Нарышкина, онь отдаль ему записку. Итакъ, безъ исканья, бъганья и хлопоть вечеромъ того же дня получиль я за мою Сумбеку полторы тысячи рублей оть управляющаго Нарышкина. Это было для меня Язоново золотое руно. И какъ я радовался, что не принялъ денегъ на мундирь оть добраго князя Юрія Владиміровича. Мив казалось, что въ памяти объ отцъ рука его облекаеть меня въ военные доспъхи.

Немедленно отправился я къ Зеленкову, къ извъстному тогда петербургскому портному, и заказалъ себъ милиціонный мундиръ. Въ щегольскомъ моемъ мундиръ явился я къ М. Н. Муравьеву, тогдашнему предсъдателю коммиссіи прошеній, и отдалъ ему письмо отъ Хераскова. Не въ однихъ миоахъ существуютъ друзья: есть святая дружба всегда и во всякое время въ сердцъ человъческомъ, сохранившемъ свъжесть жизни своей. Крупныя слезы падали изъ

глазъ Муравьева на письмо Хераскова. Когда онъ успокоился, я сказаль: «Другъ вашъ поручилъ мнв передать изустно, что дочитываетъ последнія страницы изъ жизни своей, и что еслибы довелось ему писать записки, онъ на заглавномъ листе выставилъ бы свои два стиха:

## Наука трудная, непостижима въ вѣкъ, Для человѣка есть наука—человѣкъ!

- Михаиль Матвъевичь правь, отвъчаль онь, человъкъ большая загадка. Кто думаль и предполагаль, что человъкъ, вовсе безгласный до 1793 года въ Европъ, будеть черезъ нъсколько лъть переставлять въ ней цълыя области по своему произволу? Я заимствоваль въ сочиненіяхъ моихъ событія изъ съвера Скандинавскаго; но все это китайскія тъни передъ тъмъ, что мы теперь видимъ. Нашъ исторіографъ въ своемъ Въстникъ Европы говорить, что Лафатеръ предсказываеть, что этоть человъкъ не переживеть своей славы. Не говорю, что такое его слава; но только Европа отъ 1796 до 1806 года слышить громы пушекъ его и не можеть образумиться. Дошла очередь и до насъ. Я очень радъ, что вижу васъ въ милиціонномъ мундиръ; объ усердіи вашемъ доложу государю. Михаилъ Матвъевичъ извъщаеть меня, что вы желаете поднести Его Величеству ваши Ю нго вы но чи.
- Книга со мною, отвъчаль я и подаль ее вмъстъ съ слъдующимъ письмомъ къ государю: «Изъ чертоговъ царскихъ и изъ хижинъ земледъльческихъ смерть выводитъ каждаго странника нашего міра. Одни дъла остаются. Дъянія великой бабки Вашего Величества перейдуть въ исторію, а благодъянія, оказанныя Ею моимъ родителямъ и міть, живутъ въ моей душъ. По влеченію сего чувства, памяти Ея посвящаю мою книгу».
- Приходите ко мий дня черезь два, сказаль, прощаясь со мною, Михаиль Никитичь. —Я пришель, и богатый брильянтовый перстень оть государя встрйтиль меня у Муравьева. Привитствуя меня съ подаркомъ, Михаиль Никитичь сказаль, улыбаясь: а я съ вась возьму взятку. Прошу васъ сегодня ко мий на вечеръ съ вашею трагедіей Михаилъ, князь Черниговскій: о ней громкая молва ходить по городу.

Торжествомъ былъ для меня этотъ вечеръ. Какими слезами ув'внчалъ Михаилъ Никитичъ тв явленія, гдв откликались дружба и любовь супружеская. Это было лучшимъ в'впцомъ отжившей моей трагедіи.

Между тымь, когда говорили, что я вызываю минувшее, олицетворивь вы трагедіи моей современное, вы томы же 1806 году громкія рукоплесканія встрівчали и провожали стихъ, произносимый Пожарскимъ въ трагедіи Крюковскаго, на петербургскомъ театрів:

Россія не въ Москвъ, она въ сердцахъ сыновъ.

Но я замѣчу, что это говориль Пожарскій Крюковскаго, а не Пожарскій нашихъ предковъ; что Россія должна жить въ сердцахъ всѣхъ своихъ сыновъ, это святая истина, но что при предкахъ нашихъ жизнь всей земли Русской заключалась въ Москвѣ, это другая истина.

Быль и мнѣ праздникъ въ 1806 году: на петербургскомъ театрі давали мою драму Наталья, боярская дочь. И теперь въ уединеніи моемъ слышу рукоплесканія при томъ мѣстѣ, когда Яковлевъ, игравшій Любославскаго, извѣстясь въ подмосковномъ имѣній, гдѣ онъ скрывался съ Натальей, о набѣгѣ враговъ, обнажилъ мечъ и воскликнулъ: «Тѣнь моего отца, ты зовешь меня на подвигъ славы и смерти!.. Наталья, враги грозятъ землѣ Русской! Намъ должно разстаться! Смерть за отечество — торжество души русской!»

Какъ игралъ Яковлевъ, и какой онъ былъ прекрасный человѣкъ! Однажды, 1805 года, былъ я у него; мы сидѣли у окна, на которомъ лежали въ углу двѣ красныя ассигнаціи. День былъ ненастный. окно было затворено. Вдругъ раздался на улицѣ жалобный голосъ нищаго. Яковлевъ приложилъ ухо къ стеклу и прислушивался минуты двѣ. «Какой жалкій голосъ», вскричалъ онъ: «у него сама душа проситъ!» и, быстро отворивъ окно, бросилъ деньги прохожему бѣдняку.

Окно затвориль, но сердце никогда не затворяль для голоса страдальца. Чудное это время 1806 года! На всёхъ театрахъ и вездё все кипъло неразгаданною какою-то въстью о великомъ и близкомъ событи. Есть глаголъ у времени, но многимъ ли досугъ прислушиваться къ нему? Недосугъ. Вихръ свъта увлекаетъ, время летитъ, а судъ Божій идетъ своею стопою.

Питая благодарность къ государю, я нарочно положилъ отправиться на новую ему службу въ день его рожденія, декабря двѣнадпатаго. Иду проститься съ М. Н. Муравьевымъ; услыхавъ, что я уѣзжаю, онъ пожелалъ миѣ счастливаго пути и просилъ присѣсть подлѣ себя:

— Говорять, сказаль онь, что въ одахъ нашихъ поэтовь все дышить лестью. Воть я теперь перечитываю оду Петрова на день рожденія нынёшняго государя. Въ ней поэть какъ будто пророческимъ голосомъ предсказаль все то, что совершается теперь въглазахъ нашихъ. Онъ говорить устами Россіи:

Пойду, на все себя отважа; Моя теб'в грудь—в'врна стража И безотказна жертва—кровь!

Это не лесть, это картина нашего времени. Я видъть слезы государя, когда онъ самъ говорилъ: «Я не желалъ войны. За то Богъ послалъ мнѣ великую отраду. Торопливость всѣхъ сословій къ вооруженію и пожертвованіямъ передъ цѣлымъ свѣтомъ свидѣтельствуеть любовь русскихъ къ отечеству и ко мнѣ».

Что влекло меня на родину, гдё у меня не было ничего кромѣ сердечныхъ воспоминаній? Въ душѣ родилась новая мысль, и не у меня одного. Всѣхъ и каждаго вызывала она къ защить отечества и къ оборонѣ гробовъ праотеческихъ. Умный князь Юрій Владиміровичъ Долгоруковъ правду сказалъ, что въ это время мы были всѣ равны въ ожиданіи рѣшенія судьбы нашего отечества. Когда я отдалъ наслѣдственную собственность, то никакія заботы о ней не заполоняли моихъ мыслей. Въ обыкновенное время, говорятъ, деньги и собственность все, но необыкновенныя времена показываютъ, что въ душѣ человѣческой есть нѣчто выше всего того, что называютъ корыстью и личною выгодой. Надобно было служить на свое иждивеніе, и никто не ропталъ. Въ обѣихъ столицахъ молодые люди спѣшили подъ священныя хоругви, престарѣлые торопились присылать пожертвованія на алтарь отечества.

Изъ деревни брата моего Өедора Николаевича я отправился въ Духовщину записаться на службу. На этой дорогѣ каждый шагъ быль для меня воспоминаніемъ. Воть памятникъ, поставленный тамъ, гдѣ 1781 года Екатерина посѣтила отцовъ моихъ. Воть еще наша родина — деревня Холмъ. Туть нѣкогда была почта, и когда-то шла большая дорога въ Петербургъ. Гдѣ вы, молодцы холмяне? Гдѣ вы, удалые ямщики своего времени? А какое туть было движеніе, когда сосѣдъ нашъ, князь Таврическій, ѣздилъ изъ своего села Чижова въ Петербургъ!

Прівхавъ въ Духовщину, я поспвшиль къ тамошнему дворянскому предводителю Тумило-Данековичу. Воть нашь разговоръ:

- Я прівхаль къ вамъ служить.
- Это невозможно.
- Почему?
- У васъ нътъ помъстья и никакой собственности.
- У меня есть собственность неотъемлемая: желаніе служить отечеству и умереть за отечество. Притомъ же и вамъ, и всёмъ здёсь извёстно, что я не промоталъ и не продалъ наслёдство: я подариль его сестрё.

- Это все хорошо. Но я не пом'вщу васъ въ списк' пом'вщи-ковъ, поступающихъ на службу.
  - Отчего же это?
- → Оттого что если служба продолжится, то у кого ничего нѣтъ, тому другіе дворяне должны будуть давать. А я ничего не могу отъ себя откладывать.
  - Да я и не прошу ничего! Итакъ вамъ нельзя меня принять?
  - Нельзя.
  - Прощайте.
  - Останьтесь чай пить.
  - Теперь не до чаю.

Предводитель быль исправный и добрый человѣкъ; но у кого мысль засидѣлась на путяхъ обыкновенныхъ и указныхъ, у того въ необычайную годину она не вдругъ приподнимается. А откуда ее взять, когда нѣтъ ея въ душѣ? Что мы знаемъ и что мы видимъ? Наступилъ двѣнадцатый годъ, а духовщинскій предводитель былъ въ то время странникомъ по чужимъ сторонамъ, и 1813 года я напечаталъ въ Русскомъ Вѣстникѣ благодарное письмо къ тому семейству, гдѣ дали ему гостепріимный пріютъ. Вотъ мое мщеніе.

Полная луна освещала и небосклонъ, и снежную равнину, когда я вхалъ въ село Третьяково, во вторую мою родину, где любовь и ласка были первыми моими наставниками. Изъ Третьякова я повхалъ въ село Чижово, родину князя Потемкина. Давно хотелось мне видеть то место, где родился этотъ исполинъ своего времени. 
Я думалъ, что увижу тамъ гордыя башни великолепнаго готическаго замка, но увидалъ скромный пріють и домъ, и сельскую церковь. Ничто тутъ не переменилось. Только баня, въ которой родился 
Григорій Александровичь, превратилась въ каменную беседку; и отъ 
нея небольшая лестница, по которой Екатерина II 1784 года іюня 
4-го сходила пить воду, ведеть къ колодцу; и стаканъ, изъ котораго она пила воду, остался въ беседке подле простаго бюста 
Потемкина. Воть все великолепіе князя Таврическаго.

Происходя изъ духовнаго званія, Потемкинъ страстно любиль читать духовныя книги. Я полагаль, что въ сель ничто не перемьнилось и что, върно, остались памятники того времени. И я не обманулся. На вопросъ мой, не осталось ли какихъ духовныхъ книгъ отъ князя, управитель указалъ мнѣ на старинный шкафъ, и первая попавшаяся мнѣ книга была: Слово о священствѣ, Іоанпа Златоуста. Костровъ, университетскій товарищъ Потемкина, разсказываль мнѣ, что во всемъ томъ, что онъ читаль, онъ дѣлалъ свои замѣтки. Такъ и было. Пробѣгаю первую завернутую страницу и читаю (предлагаю по новому переводу). «Если хочешь всѣхъ вое-

начальниковъ исчислить отъ самой глубокой древности, ты увидишь, что ихъ трофеи были большею частію слёдствіемъ ихъ военной хитрости, и поб'єждавшіе посредствомъ оной заслужили бол'є славы, нежели тѣ, кои поражали открытою силой, ибо сіи посл'єдніе одерживають верхъ съ великою тратою людей, такъ что никакой не остается выгоды отъ поб'єды». На пол'є эти рѣчи Потемкинъ четко отмѣтилъ чернилами: «Правда, сущая правда, нельзя сказать справедлив ве». Вижу другую завернутую страницу и читаю: «Изобиліеденегь не то, что благоразуміе души: деньги истрачиваются». Въ отмѣткѣ Потемкина сказано было: «И это сущая правда, и я цѣлую эти золотыя слова».

Въ первый разъ въ 1795 году, по выходѣ моемъ изъ корпуса, я засталъ въ Смоленскѣ блескъ всѣхъ утѣхъ столичныхъ. Теперь же, пріѣхавъ въ Смоленскъ, вижу тѣ же дома, но въ стѣнахъ ихъ не то. Роскошь, опрокинувшись на соху, ожидала отъ нея новой животворной силы. Удивлялся однакоже Наполеонъ, услышавъ, что отъ этой сохи внезапно явилось шестьсотъ тысячъ ратниковъ. Еще болѣе удивлялся, что эта громада собралась и не двигалась.

Въ Смоленскъ я остановился въ гостиницъ итальянца Чаппо. Снаряжали земское войско, а между тъмъ часъ отъ часу болъе прибывало въ Смоленскъ плънныхъ. Въ числъ ихъ былъ и графъ Сегюръ, молодой адъютантъ Наполеона. Не знаю, сынъ ли онъ того Сегюра, который былъ посломъ при Екатеринъ II. Въ этой же гостиницъ Чаппо отведенъ былъ постой и другому плънному французскому полковнику.

На другой день поутру прихожу я въ общую залу. Полковникъ сидъль въ задумчивости и куриль трубку. Чаппо, указывая ему на меня, сказаль:

- Воть и господинъ профессоръ Глинка вступилъ въ милицію. Завязался разговоръ.
- Извините, сказалъ я, —при всемъ уваженіи моемъ къ ученому сословію, я никогда не былъ по недостатку учености профессоромъ. Я служиль офицеромъ и теперь поступаю на службу безъ всякаго жалованья, но употребя на это мои трудовыя деньги.
  - C'est bien! C'est très bien!

A tous les coeurs bien nés, que la patrie est chêre!

— Вижу, полковникъ, что у васъ душа пламенная, благородная, а потому спрашиваю у васъ, зачёмъ Наполеонъ исторгъ васъ изъ нёдръ вашего прекраснаго отечества! Зачёмъ превращаеть онъ области европейскія въ дымные биваки? Зачёмъ идеть онъ путемъ Атиллы? Ужели онъ забылъ, что высокомёрный Людовикъ XIV.

истощивъ Францію войной и расточительностью, сказалъ у дверей гроба:

- Я слишкомъ любилъ войну, я обременялъ народъ!
- Это правда. Это исторія, но по законамъ военной чести мы не разсуждаемъ, а повинуемся.
- Вы правы, честь подруга военной славы. Но съ горестью предрекаю, что ваши соотечественники будуть жертвою новаго завоевателя. Онъ не остановится и не можеть остановиться. Макіавель давно сказаль, что новый обладатель должень непрестанно поражать умы подвигами необычайными. Перестанеть онь удивлять, и къ нему охладъють. На чредъ консула онъ казался намъ потомкомъ Камилловъ, Фабриціевъ и Цинцинатовъ. Признаюсь вамъ, что и я, и мой другъ полковникъ Тучковъ (о которомъ писали, что въ Голоминскомъ сраженіи, подъ градомъ пуль, онъ дъйствоваль какъ-будто на ученьъ), мы стремились стать подъ знамена генерала Бонапарта.
- Передъ Голоминскимъ сраженіемъ у васъ были исправные и усердные шпіоны. По своей привычной опрометчивости Мюратъ думалъ напасть врасплохъ на русскія войска; но все было предупреждено, сказалъ полковникъ.
- Полагаю, что лучшіе шпіоны—предусмотрительность и осторожность. А гдѣ дѣло идеть на червонцы, тамъ легко сдѣлать перевѣсъ совѣсти.
- Насъ обманули, мы встрътили не то, чего ожидали; отпоръ былъ силенъ, и я былъ взять въ плънъ. Вашъ начальникъ князъ Голицынъ и ваши войска не дремали. Но не моренгскіе лавры занимали воображеніе наше. Наполеонъ очаровалъ насъ сіяніемъ славы египетской.
- Мы думали, что, возвратясь изъ этой исторической страны, онъ увъковъчится именемъ миротворца. Въ моихъ мечтахъ я воспъвалъ на вашемъ языкъ будущаго миротворца Европы; стихи слабы, я писалъ ихъ какъ скиоъ, но въ восторгъ душевномъ. Вотъ что изъ нихъ помню:

Les champs de l'Italie le proclamèrent vainqueur. Tu seras plus grand encore au retour de l'Egypte, Qui remet les lauriers au pacificateur: Le nom et servira de couronne et d'égide 1).

- Я вижу, что вы любите французскій языкъ.
- Я люблю и Францію, и все челов'вчество. Но откровенно скажу, что я питалъ какое-то особенное пристрастіе къ вашимъ зем-

<sup>1)</sup> Италія гласить: ты громкій поб'ядитель, Будь бол'я еще безсмертень примиритель. Отъ громкихъ пирамидъ въ Европу возвратясь, Миротвореніемъ скр'ящ съ потомствомъ связь.

лякамъ, а потому душевно желѣю, что кровь будеть обливать Европу. Англія, откинутая морями, достигнеть своей цѣли.

Туть я бросился къ себв на верхъ, взялъ Боссюэтову рвчь О в семірной исторіи и, возвратясь къ полковнику, прочиталь ему то мъсто, гдъ авторъ говорить: «Непобъдимое постоянство Рима побъдило Кареагенъ».

— Такимъ же упорнымъ постоянствомъ Англія побѣдить Францію. Наполеонъ погибнеть.

Мы разстались пріятелями.

Вскорѣ послѣ разговора съ полковникомъ разнеслась молва, что по первой повъсткъ отъ Беннигсена земскія смоленскія войска выступять въ походъ, и хорошо бы было. Наши земскіе ратники взвились бы соколами за орлами нашими. Въ необычайныхъ обстоятельствахъ, повторяю и здѣсь, мъшкотность отнимаетъ душевныя силы. Готовясь въ походъ, и я двинулся въ ряды, но не въ свой родной уѣздъ, а въ Сычевскій, гдѣ уѣздный предводитель, Иванъ Николаевичъ Ефимовичъ, принялъ меня въ званіи бригадъ-маіора.

Въ февралъ 1807 года воспослъдовалъ указъ, которымъ вызывали на службу отставныхъ солдатъ. Было бездорожье и ненастье. Но ничто не удерживало нашихъ чудо-богатырей, говоря по-Суворовски. (Тогда же слово ветеранъ не было еще вь ходу ни у военныхъ, ни у писателей). По долгу службы моей, мнв надлежало сдълать имъ перекличку и составить списокъ. Они мнъ показались движущимися памятниками русской славы, отживающими лётами, но не усердіемь. Хотя на нихъ самихъ, на ихъ грудяхъ, унизанныхъ медалями, выказывались послужные ихъ списки, но мнв хотвлось породниться съ ихъ именами, и я громко выкрикиваль ихъ службу. Да и было что вычитывать! Иной быль при взятіи Бендерь съ Петромъ Ивановичемъ Панинымъ, иные были съ княземъ Потемкинымь при паденія Очакова; другіе подъ Кагуломъ съ Румянцевымъ и при трудномъ переходъ за Дунай, когда тринадцать тысячъ русскихъ шли на потрясеніе державы Оттоманской; другіе были съ Суворовымъ при взятіи Измаила. Туть были и богатыри, выдержавшіе упорныя битвы при Требіи, при Нови и при переході черезъ вершины Альпійскія. Были туть и тв, которые, вытерпя борьбу съ волнами морскими, сражались на берегахъ древней Батавіи. Словомь, туть какъ-будто одицетворилась и военная исторія времень Екатерины II, и исторія русскихъ въ Европъ за Европу. Кто принудиль этихъ примогильныхъ сыновъ русской славы, кто принудилъ и безрукихъ, и безногихъ, и слъпыхъ пройти по сто и болъе версть? Кто вринуль ихъ въ бури зимнія? Любовь къ родинъ и сила. святой віры!

- Братцы! сказаль я имь: вы давно отслужили свою службу съ честью и славою. Ваши раны, ваши почетные знаки, все ручается за вашу въру и върность. Ступайте съ Богомъ по домамъ п отдыхайте: вы выработали спокойствіе кровью и ранами своими.
- Не пойдемъ! вскричали и безрукіе, и безногіе, и слѣпые. Не пойдемъ!

Слѣпые говорили:

— Кому Богь оставиль глаза, тогь поведеть насъ подъ пули и въ штыки.

Безногіе и ув'ячные восклицали:

— Не отстанемъ отъ молодыхъ. Крикпутъ впередъ —и мы будемъ впереди!

Уъздный начальникъ, городничій и добрые сычевскіе граждане устроили объдь для нашихъ богатырей. Я самъ разносилъ имъ вино и пиво. Бывалъ я въ свое время на пирахъ роскошныхъ, но такого не видывалъ. Туть все было на распашку: и душа, и сердце, и живое русское слово. Когда маститая кровь поразогрълась, одинъ семидесяти-восмилътній, на видъ еще бодрый, воинъ сказалъ мнъ:

— А воть, батюшка, когда давеча ты звонкимъ голосомъ такъ рѣчисто высчитывалъ нашу службу, у меня такъ и запрыгало сердце и за каждое слово говорило тебъ спасибо.

А грамотные унтеръ-офицеры говорили:

— Вѣдь и мы читали государевъ манифестъ. Тамъ сказано, что пришла пора идти на оборону могилъ отцовскихъ. Вотъ мы и пошли, да, вѣдь и у насъ же были отцы и матери!

Въ числѣ сошедшихся ратниковъ въ Сычовкахъ были двое изъ того корпуса бугскихъ егерей, съ которымъ Кутузовъ дѣйствовалъ подъ Измаиломъ.

— Братцы, — сказаль я, — выпейте за здоровье вашего прежняго начальника!

Раздался общій голось:

— Да! мы выпьемъ за его здоровье! Никому изъ насъ не чужой Михаилъ Ларіоновичъ, онъ съ нашимъ братомъ-солдатомъ одну кашу кушивалъ!

И застучали чарки. Я выпиль также чарку за здоровье богатырей, за всёхъ тёхъ, кто любитъ русскихъ солдать. Раздалось общее ура.

Въ необычайный годъ среди русскаго народа ознакомился я съ душою нашихъ воиновъ.

Что же почувствоваль я, видя порывь души богатырей русскихъ? Они подарили меня сокровищемъ обновленія мысли.

Мив стыдно стало, что доселв, кружась въ какомъ-то невв-

домомъ мірѣ, не зналъ я ни духа, ни кореннаго образа мыслей русскаго народа. Въ шумѣ большаго свѣта, на балахъ и вечерахъ этого не было. Но время могучею силой вывело духъ русскій передъ лицомъ нашего отечества и передъ лицомъ Европы. Онъ повелъ меня, какъ далѣе увидимъ, къ новой жизни. И этотъ первый урокъ повелъ меня постепенно къ изданію Русскаго Вѣстника. Въ первый разъ на тринадцатомъ году встрѣтилъ я лѣтопись Нестора у сычевскаго городничаго. Имя его забылъ, но зато и теперь помню слова его объ общемъ и внутреннемъ хозяйствѣ Россіи: «Деревни и села»,—говорилъ онъ,—«суть основаніе зданія нашего отечества; уѣзды и губернскіе города—стѣны, а столица—кровли».

Выше сказано, что въ февралъ 1807 года быль вызовъ отставныхъ солдать. Того же года, въ мартв мъсяцъ, воспослъдоваль указь о сформированіи или устроеніи подвижных батальоновъ и стрълковъ по уъздамъ, и тогда же предписано было, чтобы изъ каждаго увяда явился въ Смоленскъ чиновникъ для закупки пороха и свинца. Отъ трагедіи моей Сумбеки остались у меня деньги, а потому, чтобы нарядомъ чиновника изъ деревни не упустить времени, я самь вызвался вхать въ Смоленскъ, въ сопровожденім подводъ, съ рядовыми на свой счеть. Изъ двінадцати увздовъ собралось двенадцать человекъ для пріема свинца и пороха, но въ арсеналахъ не оказалось ни того, ни другаго. Суворовъ назваль бы это недомекомъ, недоглядкою; но я съ избыткомъ былъ награжденъ за свою повздку, и вотъ какимъ образомъ: при прощаніи со мною, мой увядный начальникъ, И. Н. Ефимовичъ, препоручилъ мив побывать у графа Михаила Оедотовича Каменскаго, котораго сынъ, Сергви Михаиловичъ, былъ женать на его дочери.

1807 года, марта 17-го, по упомянутому порученію пошель я къ фельдмаршалу Каменскому. Онъ прівхаль въ Смоленскъ по-Суворовски, въ кибиткв, съ однимъ мальчикомъ, и остановился въ скромномъ купеческомъ домв, подъ горой. Дорогой я встрвтился съ Павломъ Николаевичемъ Ефимовичемъ, роднымъ братомъ моего увзднаго начальника. На вопросъ, куда я иду, я отввчалъ: «Къ фельдмаршалу». — «И я туда же иду; пойдемте вмъств». Входимъ къ фельдмаршалу: онъ лежалъ на постели, подъ одъяломъ, въ рукахъ его была книга, а на глазахъ надъты очки. У кровати, на столь, стоялъ чайникъ съ чашкой. При входъ нашемъ онъ сильно кашлянулъ и отхаркнулъ кровью. Выслушавъ мой привътъ, фельдмаршалъ усадилъ меня у изголовья постели, а товарищу моему указалъ мъсто у стъны. Быстрымъ взглядомъ окинувъ меня съ головы до ногъ, онъ спросилъ:

— Гдѣ ваша перевязь? Вчера быль у меня вашь губернскій начальникь со всѣми офицерами: у нихь у всѣхъ перевязи по мундиру.

Я отвічаль, что перевязь моя петербургской работы, что въ Смоленскъ всъ ею любуются, а потому изъ скромности я спряталъ ее подъ мундиръ. Фельдмаршалъ улыбнулся и прилегь; минуть пять было глубокое молчаніе, и вдругь слышимъ голось: «Съ кого сниметь Богь руки, будеть тоть Іовомъ многострадальнымъ. Копиль я кое-какую славу пятьдесять лёть, и хотять отнять ее у меня въ одну минуту; надъюсь на правоту государя и на безпристрастіе соотечественниковъ . Крупныя слезы сверкпули въ очахъ фельдмаршала. Не отирая ихъ, онъ продолжаль: «Я встрётиль армію необъятную, невиданную въ наше время. Для приведенія въ порядокъ я обскакалъ ее верхомъ версть полтораста. Король прусскій об'вщаль доставить продовольствіе, но не могь. Непріятель таковъ, что коли прорвется, то прямо въ Камчатку. А потому онъ не ожидалъ, что его державу постигнеть такой ударь; я хотъль приблизить войско къ границамъ, во-первыхъ, для того, чтобы поставить твердый оплоть, а во-вторыхъ и для того, чтобы снабдить надежнымъ продовольствіемъ. Мы теперь отгрызываемся, откусываемся, но не побъждаемъ. Все зависить отъ превосходнаго числа войскъ. У кого будетъ десятью человъками болье, на сторонъ того будетъ побъда. Черезъ три мъсяца я буду оправданъ! > Такъ и вышло, и почти день въ день пришлось отъ 9-го марта до перемирія 2-го іюня 1807 г.

Увлеченный душевнымъ разсказомъ графа, я предложилъ вопросъ:

— Какой тактик'в вы отдаете преимущество, — прежней или нынвшней?

При этихъ словахъ у графа засверкали глаза, онъ приподнялся съ постели, яростнымъ львомъ опрокинулся онъ на меня, схватилъ за грудь и закричалъ:

— Что ты, шпіонъ, пришелъ меня добить, убить?

Товарищъ мой поблѣднѣлъ; неловко было и мнѣ въ рукахъ фельдмаршала: перерывчитымъ голосомъ я сказалъ:

— Возможно ли это?

Графъ прилегъ и минуты черезъ три снова и съ тъмъ же ожесточениемъ напаль на меня. Спасибо услужливой памяти, выручила меня въ эту трудную минуту.

— Ваше сіятельство, — сказаль я, — я въ первый разъ вижу того полководца, о которомъ Фридрихъ II говориль въ сочиненіяхъ своихъ, что онъ первый тактикъ въ Европъ.

Налетъвшая на меня туча съ громомъ и молніей изъ усть

фельдмаршала укротилась. Лицо его прояснилось, онъ прилегь, а я продолжаль:

— Я виновать, что потревожиль вась вопросомь. Но воть къ чему онь клонился. Если военное искусство должно служить къ защить, а не къ пагубъ людей, то какая тактика этому способствовала: та ли, которая существовала до французской революціи, или та, которая возникла послѣ нея? Дотолѣ ни въ древней, ни въ новой исторіи не было примѣра, чтобы въ одинъ день, въ одинъ часъ, кп-пъли битвы на пространствѣ нѣсколькихъ сотъ версть. А мы видѣли, что въ первые мѣсяцы 1799 года были одновременно сраженія отъ истока Рейна до впаденія его въ море.

Не хвалюсь, но фельдмаршаль чрезвычайно внимательно слушаль мое объясненіе. Вм'ясто непосредственнаго и положительнаго отв'ята, графъ тотчась началь о военномъ д'яль, оть обожженныхъ кольевъ до нашихъ временъ. Память, соображеніе и живое слово все туть было. Графъ, по окончаніи разсказа, повториль:

— А черезъ три мъсяца я буду оправданъ.

Прощаясь со мною, фельдмаршалъ поцеловалъ меня.

Едва мы вышли, Ефимовичъ сказалъ миъ:

- Что вы надёлали, Сергый Николаевичъ?
- Что такое? отвѣтилъ я.
  - Вы видъли яростнаго льва и слышали соловья.

Будущій историкъ станеть доискиваться причины отъвзда фельдмаршала Каменскаго отъ арміи; туть обстоятельство самое простое. Беннигсенъ прежде Каменскаго принялъ армію съ письменнымъ уполномочіемъ въ действіяхъ своихъ. Фельдмаршалъ, по прівздв своемъ, предложилъ, какъ мы видели, отступленіе. Беннигсенъ не согласился. Завязалось преніе, къ жару котораго Беннигсенъ предъявилъ свое уполномочіе. Могъ ли онъ это сделать при старшемъ, при фельдмаршаль? Не знаю; но вотъ что достоверно: оставя начальство, Каменскій не былъ въ бездействіи. Въ проёздъ свой, заметя по движеніямъ войскъ, что Мюратъ готовится напасть на князя Д. В. Голицына, онъ предупредилъ этого последняго и сделаль надлежащее распоряженіе. Князь Голицынъ не скрылъ этого обстоятельства отъ міра военнаго. Объ этомъ напечатано было въ описаніи его подвиговъ, въ жизнеописаніяхъ нашихъ генераловъ.

Я вернулся въ Москву съ душей обновленною, и мив казалось, что вижу ее въ первый разъ. 1806 года мив душно было въ обширныхъ ея ствнахъ. Тогда мысли мои стремились подъ хоругви отечества; тогда какое-то нетеривніе туманило все въ моихъ глазахъ! Въ 1808 году, на каждой улицв, на каждомъ перекресткъ, представлялся мив новый міръ, вызываемый воображеніемъ изъ прошед-

то-есть завѣтною, живою лѣтописью земли Русской. Я спѣшилъ ознакомиться съ каждымъ ея памятникомъ, и каждый день былъ для меня новымъ открытіемъ, новымъ пріобрѣтеніемъ. Въ этомъ расположеніи духа задумаль я издавать Русскій Вѣстникъ. Тильзвтскій миръ былъ просто перемиріемъ. Выше показаль я мысли мои о томъ, что и Москвѣ не миновать жребія европейскихъ столицъ. А потому, главнымъ основаніемъ, главною цѣлью Русскаго Вѣстника предположилъ я возбужденіе народнаго духа и вызовъ къ новой и неизбѣжной борьбѣ. Часъ отъ часу болѣе расширялось въ умѣ моемъ новое поле для новыхъ понятій. Но какъ было дать имъ выходъ? Чѣмъ же и какъ могъ я превратить поле въ ниву? Разработка требуетъ рукъ, а руки — двигателя, то-есть денегъ. Но ратная моя попытка умчала все мое трудовое.

## О деньги, деньги - Вавилонъ!

сказаль сочинитель оперы Оленька, осыпанный всеми дарами счастія мірскаго. А если и любименъ фортуны поль чась говориль это, то какъ же мив-рыцарю безталанному, не прокрикивать было Вавилона? Но Богь не безъ милости, а свъть не безъ добрыхъ людей. Нашелся такой человъкъ и для меня, въ лицъ Платона Петровича Бекетова. Въ молодости своей онъ жилъ въ Петербургъ, а переселясь въ Москву, оставилъ свёть, жилъ въ области изящныхъ искусствъ, наукъ и словесности, и между тъмъ имълъ типографію. Изъ сыновъ Россіи Платонъ Петровичь прежде всёхъ сталь вызывать изъ прошедшихъ въковъ лица, бывшія или слывшія въ свое время знаменитостями. Зала его была увешана ихъ портретами, съ краткими жизнеописаніями Карамзина. Въ типографіи его изъ моихъ чернильных трудовъ напечатаны были до 1808 года: Исторія ума человъческаго, Юнговы ночи, Наталья-боярская дочь, Сумбека, Русская повёсть въ стихахъ и Царица Наталья Кирилловна. Съ несколькими заготовленными тетрадками для Русскаго В встника отнесся я къ Бекетову и за двёнадцать книжекъ просиль тысячу двёсти рублей.

- Издавайте сами, отвѣчалъ Бекетовъ, это будетъ для васъ выгоднъе.
- Нельзя, отвъчаль я, у меня ничего нъть, а изъ ничего одинъ Богъ создалъ свъть. У васъ печатанъ переводъ Донъ-Ки-хота. Попаду и я въ его рыцарство, если съ пустымъ карманомъ пущусь на журнальное поприще.

Сердечный вызовь отклониль всё неудобства.

— Напечатаніе двухъ первыхъ книжекъ, — сказаль Бекетовъ, —

я беру на себя и на свой счеть, и если не будеть подписчиковь, то издержки останутся за мною.

Не знаю, такъ ли радъ былъ Колумбъ, когда послѣ упорной борьбы съ океаномъ и съ предубѣжденіемъ современниковъ взглянуль въ первый разъ на берега Новаго Свѣта, какъ восхитился я, найдя средство пуститься отыскивать старинный русскій бытъ.

Объ изданіи Русскаго Вѣстника помѣстиль я въ Московскихъ Вѣдомостяхъ. Увѣдомленіе о Русскомъ Вѣстникѣ возбудило и недоумѣніе, и удивленіе. Въ то время я жиль въ блестящемъ кругу московскомъ; для обѣдовъ мнѣ не нужно было разводить огня. Москва тогда кипѣла хлѣбосольствомъ. Домъ А. С. Небольсиной былъ первымъ домомъ гостепрінмнымъ; по четвергамъ у нея были званые обѣды. Въ первый четвергъ, по выходѣ моего увѣдомленія о Русскомъ Вѣстникѣ, я встрѣтился у нея съ гр. О. В. Растопчинымъ. Я всѣхъ пережилъ! Кажется, давно ли это было? А гдѣ они всѣ! Тамъ, куда неизбѣжная дорога всѣмъ пришельцамъ міра сего.

А какое раздолье мысли было тогда для меня! Какими остротами графъ приправляль каждое блюдо! У него въ каждомъ словъ было что-то волшебное.

Объдъ нончился. Съ ласковымъ привътомъ графъ подошелъ ко мнъ и сказалъ:

- Я читаль ваше увѣдомленіе; отважное ваше предпріятіе удивляеть меня.
- Что же туть удивительнаго? отвічаль я: издатель Русскаго Вістника хочеть въ Россіи говорить о Россіи. Я виділь народь русскій; въ земской моей службі я ознакомился съ духомъ его; я прислушивался къ душевному его голосу. Да и вы сами, графь, такъ умно и живо высказали, въ лиці вашего Богатырева, въ вашихъ Мысляхъ вслухъ на Красномъ крыльці, духъ русскаго народа. Мое перо не чета вашему; у вашего пера крылья, и ваши Мысли вслухъ разлетілись на всеуслышаніе.
- Благодарю васъ за вашъ отзывъ, но я крайне неблагодаренъ А. С. Шишкову за то, что онъ, безъ моего согласія, перепечаталъ мои листки и поставилъ на ряду съ Багратіономъ и другими русскими полководцами имя Беннигсена, о которомъ я п не думалъ. Но объ этомъ поговоримъ послѣ, а теперь предлагаю вамъ себя въ сотрудники, только съ условіемъ: запальчивое перо мое часто бываетъ заносчиво; удерживайте, останавливайте меня.
- Графъ, отвъчалъ я, предложение ваше для меня и самое лестное, и самое трудное. Между нами такое большое разстояние!

— Полно, полно; гдѣ дѣло пдеть о пользѣ общей, тамъ нѣтъ разстоянія, и тамъ не считаются чинами.

Здёсь кстати упомянуть, что доставило блестящую славу Багратіону 1805 г. въ первую попытку русскихъ войскъ съ Наполеономъ, когда австрійскій генераль Макъ сдаль крепость Ульмъ безь выстрела, Кутузовъ выступиль изъ Браунау, преследуемый упорно легіонами императора Наполеона. Къ облегченію главныхъ своихъ войскъ, Кутузовъ оставилъ Багратіона на цілый переходъ отъ себя. Ночью подъ Голлосбруномъ, несколько корпусовъ французскихъ, въ томъ числъ и гренадеры Удино, со всъхъ сторонъ стъснили нашихъ. Сами французы пишуть, что хитрость спасла русскихъ. Въ первые наши ряды поставлены были офицеры, знавшіе французскій языкъ. При движеніи ихъ, на кликъ французовъ: «Кто идеть?» изъ рядовъ русскихъ раздался громкій отвіть: «Ce sont les notres!» «Наши». Такъ прошелъ князь Багратіонъ, и Кутузовъ въ извъстіи своемъ повъстиль, что онь отбился оть французовъ, въ объихъ столицахъ посыпались на Багратіона лавры и пальмы. Шишковъ превратиль его въ Бога войны: Богь-рати-онъ, и въ Москвъ, въ англійскомъ клубъ, дали ему торжественный объдъ.

Обращаюсь къ графу Растопчину.

Обстоятельства выказывають человѣка. По смерти князя Таврическаго, у котораго графъ Растопчинъ былъ въ числѣ адъютантовъ, о немъ почти вовсе не было слышно. Знали его только по его острымъ шуткамъ и потому, что былъ родственникомъ Марьи Савишны Перекусихиной, близкой и къ Екатеринѣ, и къ добру. Такъ говорили объ ней и во дворцѣ, и въ городѣ, и въ народѣ, и въ стѣнахъ того корпуса, гдѣ я воспитывался. И если общее хорошее мнѣніе даритъ счастьемъ, то, безъ сомнѣнія, Марья Савишна была счастлива.

Съ восшествіемъ на престоль Павла I, Ө. В. Растопчинъ быстро награжденъ быль и орденомъ Андрея Первозваннаго, и графствомъ, и званіемъ министра иностранныхъ дѣлъ. Вспыхнувшая 1799 года война съ Французскою республикой открыла графу Растопчину блистательное поприще. Онъ оказалъ большія способности, сопряженныя съ его чредой, и съ именемъ его ознакомилась вся тогдашняя политика европейская.

Въ Русскомъ Вѣстникѣ 1808 года было напечатано, что Тильзитскій миръ, заключенный въ 1807 году, быль только временнымъ перемиріемъ, и что если, по неисповѣдимымъ судьбамъ Провидѣнія, снова будетъ война между Россіей и Франціей, то въ отечествѣ нашемъ будуть приняты всѣ надлежащія мѣры къ отраженію властолюбиваго завоевателя. Но справедливость требуетъ сказать, что графъ первый, еще въ 1807 году, своими Мыслями

вслухъ на Красномъ крыльцѣ, вступилъ такъ-сказать въ родственное сношеніе съ мыслями всѣхъ людей русскихъ. Его листокъ облетѣлъ и чертоги, и хижины, и какъ будто былъ передовою вѣстью великаго 1812 года.

Войдя со мною въ сотрудничество по Русском у Въстнику, графъ писалъ ко мнъ слъдующее письмо изъ своего села Воронова: «Спасибо вамъ за напечатаніе грамотки моейвъ 1-й книжкъ Русска го Въстника. Мой «Устинъ Въниковъ» (такъ подписался графъ подъ статьей своею, и статьей смёлою) — продолженіе моего Богатырева и его «Мыслей вслухъ на Красномъ крыльцъ». Пора духу русскому пріосаниться. Шопотъ — дъло сплетницъ. А я спъщу вамъ сказать, что нашъ молодецъ Суворовъ пріосанилъ мое перо, и оно изъ жизни его вырвало кое-что такое, что мысль и слово его ставить на одной чертъ съ его геройствомъ. Этотъ чудакъ-герой какъ будто и изъ могилы своей выкликаеть душу, разумъется, душу русскую».

Туть быль слишкомь лестный намекь на Русскій В встникь; пропускаю его: что прошло, то и поминай какъ звали. Продолжаю письмо: «Вамъ, любезный мой сотрудникъ, непремънно надобно по-. бывать у меня въ сель Вороновъ, гдъ и получите оть меня анекдоты о Суворовъ, иначе не выпущу ихъ изъ рукъ. А чтобы вамъ не соскучиться на дорогь, я пригласиль вамъ въ товарищи Д. А. Новосильцева и общаго нашего пріятеля Н. С. Муромцева. Оба они, по обычаю нашей молодежи, рыскали по чужимъ краямъ. Первый быль тамь съ нынъшнимъ министромъ финансовъ Гурьевымъ. Оба они, по замашкъ ума, въ грязь лицомъ не ударять. Готовьтесь навострить слухъ къ выслушанію въстей о пресловутой Европъ, которую теперь нянчить и водить на помочахъ нашъ другь Наполеонъ. Можеть быть изъ краснобайства о заморскомъ выскажется что-нибудь и о нашей матери-земль Русской. Въдь все теперь еще въ раздумы и въ разгуль. Но что земля Русская намъ не мачеха, объ этомъ готовъ спорить до тъхъ поръ, пока не лягу въ матерь сырую землю. Чего нътъ въ нашей родной колыбели? Было бы только у насъ горячее къ ней сердце, да обнимала бы ее покръпче дума русская, а то постоить она за себя».

Съ распростертыми объятіями приняль меня хозяинь села Воронова. И что это было за село! Все кипъло тамъ привольемъ жизни. Думалъ ли самъ владълецъ, что года черезъ четыре онъ собственною рукой отдасть его въ жертву пламени?

Послѣ объда товарищи мои пошли осмагривать хозяйственныя заведенія графа, а онъ взялъ меня за руку, повелъ въ свой кабинеть и сказаль:

<sup>—</sup> Туть будеть исповедь моя сотруднику моему.

Передаю отчасти слышанное на этой и спов в ди.

Но если и Жанъ-Жакъ Руссо признавался, что перо его никогда не уловляло полета тъхъ мыслей, которыя наполнялись въ головъ его въ уединенныхъ прогулкахъ, то и неудивительно, что подъ моимъ перомъ поблекнутъ краски разсказа графа Растопчина, въ духъ его Богатырева, съ самородными поговорками.

«Люблю Суворова, — сказаль графь, —съ восторгомъ пишу о немъ. Но онъ большой сделалъ промахъ въ Вене. Онъ слишкомъ круго наступаль на грудь членамь гофкригсрата, которые и тамъ привыкли къ раздумью, где дело само собою кипело. Суворовъ это зналь. Жаль, что на этоть разъ не прикинулся лисой. Туть пригодилась бы и змънная хитрость. Чъмъ швырять бълый листь членамъ совъта на вопросъ: въчемъ состоптъ планъ его кампаніи? онъ могь бы по-своему наговорить имъ турусовъ на колесахъ. Ему за велервчіемъ не нужно ходить въ карманъ. Не спохватился, оплошаль. Зналь онь, говоря его словами, и тактику, и практику, а за спиной себя оставиль распътушенную спесь. Ему ли было не въдать, что взбъщенное самолюбіе, во что бы ни стало, потышить себя мщеніемь. Графъ Разумовскій тогда же писаль ко мнъ изъ Вѣны, что и баронъ Тугуть и всѣ члены совъта чрезвычайно раздражены противъ нашего героя, но что англичане всеми силами отстанвають его. Впрочемь, прибавиль нашь посоль, — Суворовь не замедлить и побъдами, а предъ побъдителемъ невольно умолкнуть и негодованіе, и досада. А я прибавлю, что, какъ русскій, Суворовъ хорошо поступиль. Императорь Павель I, полагаясь на его знаніе и опыть, не требоваль никакого предварительнаго отчета въ дъйствіяхъ. Онъ въриль его славъ, его генію. Но гофъ-кригсъ-рать иначе судиль. А между темь, летая по полямь Италіи орломь, нашь богатырь Рымникскій показаль и доказаль Европ'ь, что онь не съ одними мусульманами ум'веть управляться. Серюрье, Макдональдъ, Жуберть, Моро, нечего сказать, всё были молодцами. Легіоны ихъ дрались какъ львы; но трехцевтное знамя поникло передъ нашимъ сввернымъ ордомъ. Ничто не помогдо. Суворовъ писалъ ко миъ: дайте мн в волю или вольность. Да гдв мн было взять? А что по моему званію можно было ділать, то я и ділаль. Я писаль къ Кобенцелю: «Нужны дёла, а не слова: между союзными дворами должны существовать дружба, правота и откровенность». Письмо это и мой на него отвъть я тогда же отправиль къ Суворову въ Италію.

«Загнанный въ дъйствіяхъ своихъ на чужбинь, Суворовъ говорилъ, что онъ мъщается въ числахъ. Зато императоръ Навель исчислялъ каждый шагъ его побъдъ, зато графъ С. Р. Воронцовъ

грудью отстаиваль его въ Лондонь, и всь мои мысли были съ нимъ. Не дремали и итальянцы: кардиналь Руффо рыцаремъ сълъ на коня и подняль на бой неаполитанскихъ лазарони, подкръпленныхъ русскимъ отрядомъ. Но туть нагрянула бъда: чъмъ бы поддержать возстаніе неаполитанское, адмираль Нельсонъ, какъ Тассовъ Ринальдъ, дремаль въ оковахъ новой Армиды. Суворовъ писалъ къ нему: «Проснись, герой, проснись, сибарить!» но Нельсонъ не пробуждался. Съ нимъ не было средины: онъ былъ весь славой или весь любовью.

«А мы надъялись вслъдъ за нашимъ героемъ отправить изъ Митавы короля Лудовика XVIII и герцога Ангулемскаго подъ кровлю Тюильрійскаго дворца, надінсь, что туда же поспішить отплыть изъ Англіи и графъ д'Артуа. Но по нашей пословиць: «Нужный путь Богъ управить», никакой машпнисть ни на какомъ театръ не передвинеть декораціи съ такою быстротой, съ какою все передвинулось въ Европъ въ исходъ 1799 года. Война была исполинская. Русскія знамена развивались въ Голландіи и у береговъ Англіи, угрожая съверной Франціи. Нельсонъ съ флотомъ своимъ былъ у береговъ Италіи, а наши корабли дъйствовали съ кораблями турецкими. И что изъ этого вышло? Австрійцы, подъ начальствомъ принца Карла, отъ нашихъ швейцарскихъ войскъ оттянулись къ Мангейму, въ Голландіи Германъ запироваль и попалъ въ пленъ, а англичане пустились на попятный дворъ. Въ Швейцаріи Массена не поб'єдилъ, но поддъль нашихъ. Вотъ какъ это случилось. Было условленное перемиріе. Но вдругь на высотахъ своихъ французы сильно всполошились, и у нихъ было необычайное движеніе. Съ нашей стороны немедленно отправили полковника Поливанова съ запросомъ о таковой торопливой перестановкъ французскихъ войскъ. Дъло шло къ ночи. Хитрый Массена задержаль его и послаль оть себя извъстить нашихъ, что будто онъ готовится съ легіонами своими праздновать наступленіе республиканскаго года, и что если услышимъ пушечную пальбу, то это просто привътствіе празднеству. Мы, русскіе, оть отваги молодецкой нередко бываемъ слишкомъ доверчивы. Нашъ богатырь Циціановъ, гроза персіянъ, быль застріленъ на вітроломномъ переговоръ. Отъ довърія попали наши въ просакъ подъ Цюрихомъ. Массена врасплохъ, не дождавшись разсвъта, напалъ на слабъйшее наше крыло; но ему нечъмъ было похвалиться: за суматоху подъ Цюрихомъ Суворовъ съ лихвой отомстиль ему. Розенбергъ, подъ Мутентельтомъ сбиль съ поля Лекурба и взяль его въ пленъ. Въ то же время громкія воззванія Массены такъ разожгли воображеніе парижань, что они ожидали Суворова къ себъ плъннымь, но онъ прошелъ себъ черезъ Чортовъ мостъ и пробился чрезъ ущелья,

гдѣ подстерегали его республиканцы съ грозными своими пушками. Какъ бы то ни было, но Суворову нельзя было держаться въ Италіи, а Корсакову въ Швейцаріи. «Тугутъ», писалъ ко мнѣ Суворовъ, «вездѣ, а Гоцъ— нигдѣ». Въ другомъ письмѣ онъ же говорилъ: «Отнимите у меня перья». Въ войнѣ 1799 года громко высказываются три главныя обстоятельства: во-первыхъ, императоръ Павелъ отъ чистаго сердца желалъ для спокойствія Европы всего, а для себя—ничего. Во-вторыхъ, перья сбили съ поля битвъ штыки побѣдоносные. Въ третьихъ, разсыпанные Питтомъ милліоны гиней, которые такъ сильно поворачиваютъ нашъ земной шаръ, ни на шагъ не подвинули впередъ дѣлъ европейскихъ.

«Между тыть бывшій побыдитель Италіи быстро летыть по волнамъ морскимъ изъ Египта; а нашъ Суворовъ извыщаль графа Разумовскаго, гды и когда Бонапарть опрокинеть временные успыхи австрійцевь. Маренго это доказало. Не дремлеть и консуль Бонапарть. Нашихъ плынныхъ, захваченныхъ врасплохъ подъ Цюрихомъ, было во Франціи тысячъ до семи. Англія отказалась выручать ихъ. Консуль Бонапарть снарядилъ нашихъ руссаковъ и предложиль ихъ нашему государю безусловно, вслыдствіе чего и быль за ними отправленъ нашъ генералъ. Ловкою услугой Бонапарть сблизился съ нами. Мны, какъ министру иностранныхъ дыль, прислаль онъ золотой столовый приборъ, принятый мною съ изволенія государя».

Воть что мив разсказываль графъ Растопчинь въ февраль мъсяцв 1808 года. Давно это было. Можеть быть что-нибудь и изгладилось изъ моей памяти, но сущность разсказа върна. Предлагаю также здъсь и сущность письма Талейрана къ графу Растопчину. Воть главное содержаніе: «Вашъ императоръ, —говорить Талейранъ, —увънчался безсмертною славой. Онъ первый очамъ Европы великодушною рукой представилъ пальмы мира, ибо онъ для нея только сдвинулъ храбрые полки свои. Желаніе мира въ нынъшнихъ важныхъ обстоятельствахъ есть желаніе счастія вселенной».

«По смерти канцлера Безбородко, — продолжаль графь, — государь предложиль мнѣ его мѣсто и дариль нѣсколько тысячь душъ. Языки, которые и тогда уже гоняли меня сквозь строй, распустили молву, что будто бы я ожидаль кончины канцлера съ какимъ-то тревожнымъ нетеривнемъ, будто бы то-и-дѣло посылаль справляться, дышить ли онъ? Это вздоръ, сущій вздоръ! По моимъ лѣтамъ я не рѣшился принять его мѣсто, но откровенно признаюсь, что теперь жалѣю, зачѣмъ отказался отъ предлагаемыхъ душъ».

## ГЛАВА ХУІ.

Успёхъ Русскаго Вёстника. — Кн. Е. Р. Дашкова. — Ея сотрудничество въ Русскомъ Вёстникв. — Ек разсказы о Екатерине II. — Маскарадъ у Л. А. Нарышкина. — Екатерина у Ломоносова. — Купецъ Владиміровъ. — Мивліе Екатерины о французской революція. — Англоманотво княгини Дашковой. — Письмо надателя Русскаго Вёстника къ знаменитой россіянкъ. — «Вёсти или мертвецъ въ живыхъ — Размоляка съ гр. Растопчинымъ. — Статья Шлецера. — Возраженіе на нее. — Гивъъ Наполеона на Русскій Вёстникъ. — Увольненіе мое отъ театра. — Письмо Аракчеева. — Слухи о предварительномъ совъщаніи о Тильвитокомъ миръ. — Второе письмо Аракчеева. — Отвътъ на него.

фъ историческимъ запасомъ для памяти и съ анекдотами о о Суворовъ возвратился я въ Москву. Живые разсказы графа 🤣 Растопчина о геров Италійскомъ придали Русском у Въстнику крылья. Почти всв члены Англійскаго клуба подписались на него. Такъ все удачно сладилось, что я впередъ, по расчету листовъ, сполна все уплатилъ Платону Петровичу Бекетову, первоначальному двигателю моихъ трудовъ. Не думайте, однакоже, чтобы подписка была огромная. Даже и въ грозный 1812 годъ разошлось не свыше ста экземпляровъ. В в с т н и к ъ Е в р о п ы Н. М. Карамзина въ одинъ годъ выдержалъ два изданія 1802 года. Тогда миръ лельялъ землю Русскую. Несмотря на то, что у моего Въстника не было огромнаго расхода нынъшнихъ журналовъ, но съ къмъ ни раскланивался я на улицъ изъ знакомыхъ гражданъ московскихъ, всв они за Русскій Въстникъ говорили мнъ спасибо и прибавляли: «Вы пріучаете насъчитать». Весело мнь также было видеть, съ какимъ жаромъ порыва студенты Московскаго университета спъшили ловить книжки Въстника при выходъ ихъ. Тогда еще М. П. Погодинъ, защищающій теперь съ такимъ успъхомъ память Нестора, не быль студентомъ, а воть что онъ писаль ко мит 1842 года: «Вашть Русскій Вістникъ 1808 года, украшенный портретами Димитрія Донскаго, царя Алексівя Михаиловича, боярина Матвъева и другихъ, возбудиль во мнъ первое чувство любви къ отечеству, русское чувство, которое сохраню, и благодарень вамъ на вѣки».

Между тыть (и это меня восхищало) Русскій Выстникъ доходиль и въ хижины нашихъ землевладыльцевъ, рыдко грамотныхъ, но, по словамъ Екатерины II, «одаренныхъ догадкой, здравымъ смысломъ и крыпостью тыхъ мышцъ, которыми движутъ соху, питающую землю, и защищають ее».

Я сказаль, что увъдомление о Русскомъ Въстникъ познакомило меня съ графомъ Растопчинымъ; оно же отворило мнъ двери княгини Дашковой. Воть какъ это было.

Посломъ ко мнѣ княгиня отправила книгопродавца Полежаева, старшаго лѣтами, но едва-ли не бѣднѣйшаго изъ тогдашнихъ московскихъ книгопродавцевъ, хотя ему и удалось племянниковъ своихъ, Глазуновыхъ, вывесть на счастливую колею книжной торговли.

Княгиня съ русскими людьми была не спесива. Безъ чиновъ разговаривала она съ Полежаевымъ и охотно слушала его разговоръ о всякой всячинъ. Вмъстъ съ путеводителемъ моимъ отправился я къ княгинъ (въ ея домъ, перешедшій потомъ къ графу Воронцову, на Никитской). Лъстница была не высока, но, какъ увидимъ, условіе о сотрудничествъ тяжелъе было лъстницы на Ивана Великаго. Быстро встала княгиня съ софы при входъ нашемъ и, подошедъ ко мнъ, сказала:

— Очень рада, что вижу издателя Русскаго Вѣстника. Я вызываюсь къ вамъ въ сотрудницы, только съ уговоромъ: я настойчива и даже своенравна въ мнѣніи и въ слогѣ моемъ; прошу не перемѣнять у меня ни буквы, ни запятой, ни точки.

И туть, говоря по-гомеровски, я очутился между двухъ скалъ, Спиллою и Харибдой, или, говоря просто, долженъ быль отдёлываться среди двухъ огней. Графъ Растопчинъ требовалъ, чтобъ я его останавливалъ, а княгиня Дашкова требовала перу своему воли безусловной.

Но усадя меня и Полежаева, княгиня тотчасъ смягчила свой строгій приговоръ очаровательнымъ для меня привътомъ.

— Я прочитала, сказала она,—вашу поэму или повъсть о царицъ Натальъ Кирилловнъ. Она пробудила во мнъ чрезвычайно пріятное для меня воспоминаніе.

И она разсказала мив, какъ Екатерина II была въ маскарадв у Льва Александровича Нарышкина въ нарядв царицы Натальи Кирилловны, а княгиня Екатерина Романовна одвта была подмосковною крестьянкой и пвла въ хороводв пвсню:

Во сел'в, сел'в Покровскомъ, Среди улицы большой, Разыгралась, расплисалась Красна д'явица душа.

Разсказъ объ этомъ отчасти былъ помѣщенъ въ Русскомъ Вѣстникѣ 1808 года. Напечатанъ тоже въ Русскомъ Вѣстникѣ подлинный отзывъ Екатерины о русскомъ народѣ, переданный мнѣ княгинею: «Народъ русскій надѣленъ силою, умомъ и догалкою».

Въ третій мой приходъ къ княгинѣ она снова подарила меня живою своею памятью о дняхъ минувшихъ. Я засталъ ее за чтеніемъ

Одъ Ломоносова, изданныхъ въ четвертую долю листа. Не закрывая книги, она сказала:

- Я было собиралась писать къ вамъ о Ломоносовъ, но вы здъсь сами. Изъ первой вашей книжки вижу, что вамъ памяти не занимать. Слушайте, разскажу вамъ о Екатеринъ и о нашемъ холмогорскомъ лирикъ.
- Незадолго до кончины его прівзжаю во дворець, и государыня съ чрезвычайнымъ прискорбіемъ сказала мив:—«Нашъ Михайла Васильевичъ что-то слишкомъ закручинился; повдемъ къ нему. Онъ насъ любить, а изъ любви чего не двлають».

Немедленно отправились мы къ нашему поэту и застали его сидъвшаго въ глубокомъ раздумьи у длиннаго стола, гдъ были разложены химическіе аппараты. Въ камелькъ огонь, какъ будто прощаясь съ хозяиномъ, то вспыхивалъ, то угасалъ. Мы вошли къ Ломоносову тихомолкомъ, безъ доклада; но услыша привъть императрицы: «Здравствуйте, Михайла Васильевичъ!» онъ вскочилъ, какъ будто съ просонокъ.

Екатерина сказала:

— Я прівхала съ княгиней посвтить вась, услыхавь о вашемъ нездоровьи или, лучше сказать, о вашей грусти.

Нѣсколько минуть уста Ломоносова окованы были молчаніемъ. Наконецъ онъ воскликнуль:

- Нътъ, государыня! не я нездоровъ, не я грустенъ, больна и грустна душа моя.
- Польчите ее, отвычала Екатерина: нольчите ее живымъ перомъ своимъ. Привытствуя меня съ новымъ годомъ, вы сказали въ одъ своей, что также усердствуете ко мнъ, какъ и къ дочери Петра Великаго. Что жъ? ужели вы намърены мнъ измънить?
- Измѣнить? Кому? Вамъ, матушка-государыня! вскричаль Ломоносовъ. Нѣтъ! не перо, а сердце мое писало:

Твой трудъ для насъ обогащенье; Мы чтимъ ствною подвигь твой! Твой разумъ—наше просвещенье, И неусыпность—нашъ покой.

Слезы блеснули въ очахъ Екатерины, и она возразила:

— Вѣрю, вѣрю, Михайла Васильевичь! А чтобъ еще болѣе удостовѣрить меня, то завтра пріѣзжайте ко мнѣ откушать хлѣбасоли. Щи у меня будуть такія же горячія, какими подчевала вась ваша хозяйка.

Для чего я тогда же не помъстиль въ Въстникъ этого разсказа, объ этомъ будетъ далъе. Но пока яблоко раздора еще не пало между нами, и приходы мои къ княгинъ остались у меня въ памяти. Воть еще разсказъ.

Когда пронеслась молва въ Петербургѣ о схваткѣ приказчиковъ нашего куща Владимірова съ англійскими купцами въ Лондонѣ, княгиня Дашкова получила отъ Екатерины слѣдующую записку: «Пріѣзжай ко мнѣ. Знаю Англію, но мнѣ нужно поговорить съ тобою объ англичанахъ; ты лично наблюдала ихъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, умъ хорошъ, два лучше».

Государыня встрътила ее словами:

— Слыша ли ты, что задумалъ нашъ проказникъ Владиміровъ? Онъ приказалъ бросить въ море половину своей пеньки, завезенной въ Англію, сердясь за то, что англичане сбивали на нее цѣну. Я призывала его, и онъ говоритъ: «Матушка, будьте спокойны, русская торговля не ударитъ себя въ грязь лицомъ. Пусть они упрямятся, они ничего не выиграютъ; если за половину не дадутъ того, что слѣдовало за все, то велю еще утопитъ пеньки, — пропади она. Не дамъ насмѣхаться надъ собою. Договоръ долженъ бытъ святъ. Будьте спокойны, матушка! » Вотъ что онъ говоритъ, а ты какъ объ этомъ думаешь?

Княгиня отвѣчала:

— Я думаю, государыня, что онъ правъ. Пенька для русской торговли съ Англіей стоить почти на ряду съ хлібомъ. Купцы англійскіе дівлають Владимірову пустую привязку. Неумістная ихъ гордость уступить необходимости. Гдів имъ взять на скорую руку запасъ пеньки?

Такъ и сбылось. Владиміровъ за остальное выручилъ все свое сполна.

Вслѣдъ за этимъ разсказомъ я получилъ отъ княгини первую ея статью для Русскаго Вѣстника. Англичанамъ былъ въ ней праздникъ, а сынамъ Германіи туманныя сумерки. «Видна птица по полету», —говорить наша пословица. По полету мыслей и по замашкѣ пера княгини я увидалъ, что сотрудничество ея быстро промелькнетъ. Замѣчанія и оговорки строго мнѣ были запрещены, а потому я спѣшилъ похищать (признаюсь въ томъ грѣхѣ) сокровища ея памяти. Я чрезвычайно хотѣлъ узнатъ, какого была мнѣнія Екатерина о началѣ и ходѣ французской революціи. Вслѣдствіе этого, доставляя княгинѣ книжку Вѣстника, съ ея статьей, я предложилъ этотъ вопросъ. Она пробѣжала сперва свою статью и, не встрѣтя въ ней ни малѣйшаго измѣненія, начала свой разсказъ.

«Спѣша во дворецъ, я встрѣтила принца д'Артуа въ ту самую минуту, когда онъ садился въ карету, не отнимая платка отъ глазъ. Императрицу застала я въ слезахъ.

— Вы плакали, государыня? — сказала я.

- Плакала! Да и есть оть чего плакать, горестно отвъчала она. Принцы французскіе въ изгнаніи, королевское семейство гибнеть, старинная Франція какъ-будто бѣжить изъ отечества своего. И это ни къ чему не послужило 1). Зная легкомысленность и вътренность французовъ и убѣжденная въ необходимости порядка общественнаго, я полагала, что суматоха французская будеть минутнымъ порывомъ. Оппиблась; это не бунть, не революція, это Богъ знаеть что такое. Закроемъ высокоумныя книги наши и примемся опять за букварь.
- Государыня, сказала я, вы то же говорите, что Гиббонъ говорить въ письмъ, которое я на дняхъ получила отъ него изъ Женевы. Онъ пишеть, что зрълище теперешней Франціи небывалое событіе въ исторіи, и что при всъхъ усиліяхъ мысли, нельзя опредълить, чъмъ все это кончится.
- Это извъстно одному Богу, возразила Екатерина. Правда, однакоже, и то, что туть не кстати замъшалось пустое чванство. Къ чему было дворянству наряжаться въ рыцарскія одежды, залитыя золотомъ? Къ чему было депутатовъ du tiers états, въ бъдныхъ ихъ черныхъ епанчахъ, заталкивать въ съни дворца версальскаго? Не люблю Людовика XI, но онъ правду сказалъ:

Quand l'orgueil marche devant, Dommage suis de prés.

Я ничего не намекнула принцу о мнвній моемъ; но у насъ, при собраніи депутатовъ имперіи, всёмъ былъ равный пріемъ и одинаковая почесть. Бранять Неккера за то, что опъ удвоиль число депутатовъ средняго сословія противъ чиновъ дворянства и духовенства, но бранять его несправедливо. По закрытіи нашей палаты въ Москвъ депутаты разътхались по домамъ своимъ съ добрымъ мнъніемъ обо мив, и это ускорило преобразованіе губерній. Ты знаешь, какія клеветы взводило на меня французское министерство. Легкомысленному герцогу Шуазелю не понравился мой Наказъ за изъявленное въ немъ вниманіе къ народу, и онъ сжегь его въ Парижъ. Что же, развъ это спасло Францію? Я не перемънила мнънія моего о русскомъ народі, а во Франціи все перемінилось. Люблю перо Вольтера, но чрезвычайно досадую на него за презрѣніе къ хижинамъ поселянъ. Народъ надобно вразумлять, а не бранить. Ты помнишь, что я говорила во время Пугачевского бунта? Я была убъждена, что одно заблужденіе, будто бы Пугачевь тоть, за кого вы-

<sup>1)</sup> Въ "Русскомъ Словъ": "Эмигранты вопли во Францію вивств съ союзными войсками и вивств съ ними убъдились, что имъ нечего уже дълать".

даеть себя, привлекло къ нему народъ; я твердо была увърена, что когда образумятся и узнають коварный обманъ, то сообщники его сами, собственными руками, выдадуть его. Впрочемъ, въ разсужденіи Франціи, буду держаться правила моего доктора Роджерсона: онъ всегда выжидаеть дъйствія природы, а потомъ начинаеть давать лъкарства; и я стану выжидать, что будеть съ Франціей.

Княгиня разсказывала миѣ это въ тоть самый вечеръ, когда графъ Алексѣй Кирилловичъ Разумовскій, отправляясь въ Петербургъ на чреду министра народнаго просвѣщенія, пріѣхалъ проститься съ нею. Провожая его до дверей, княгиня сказала:

— Повторите мое митие въ Петербургъ: Англія, Англія, Англія, Англія и англичане!

Увы! и для меня этоть вечеръ быль прощальный съ умною, но неуступчивою во мнѣніяхъ своихъ, княгиней.

Воть какъ это случилось.

Черезъ три дня я получиль отъ княгини Дашковой вторую ея статью для Русскаго Въстника. И въ ней величала она англичанъ и безпощадно казнила нъмцевъ. Сердясь на Рейнскій союзъ, она броспла перуны свои даже и на племена, описанныя живымъ перомъ Тацита. Что было дълать? Пришлось и мнъ ухитриться. Неучтиво было сражаться явно, а потому я упросилъ моего пріятеля и цензора, Алексъя Өеодоровича Мерзлякова, извъстить меня запиской, что онъ никакъ не соглашается пропустить присланной статьи. Мерзляковъ отстоялъ меня, и я къ запискъ его присовокупилъ слъдующее письмо къ княгинъ:

«Въ стѣнахъ еще училища моего запомнилъ я остроумное посланіе ваше къ слову такъ. Вы сказали:

> Когда большіе господа Кого ругають, Тогда Стоящіе предъ ними потакають: Такъ, такъ, сударь, такъ, такъ!

«По уваженію къ вамъ мнѣ стыдно быть такальщикомъ, то-есть вринуться въ число тѣхъ льстецовъ, на которыхъ падали ваши стрѣлы. Воть почему и впередъ не буду помѣщать въ Вѣстникѣ грозныхъ вашихъ выходокъ противъ племенъ германскихъ. Вы любите Екатерину, вы цередали мпѣ о ней сокровище вашей памяти, а Екатерина говорила: «Одинъ Богъ совершенъ». Вы особенно величаете англичанъ за непреклонную ихъ борьбу съ Наполеономъ; боролись съ нимъ и сыны Германіи. Были у насъ въ модномъ свѣтѣ свои англоманы и галломаны. Первые управлялись въ перелетѣ модъ погремушками лондонскими, а другіе париж-

скими. Приняли мы при Петръ Первомъ одежду нъмецкую или, лучше сказать, иностранную; но вънскихъ модъ у насъ не было и нътъ.

«Между тыть не отважусь превозносить хвалами вашу любовь къ отечеству. Повторю здысь то, что мой наставникъ въ русской словесности, Княжнинъ, сказалъ въ своемъ послани къ вамъ:

Я дереко бъ о себѣ помыслилъ, Что слабая квала моя Такъ славу раздавать способна, Какъ просвѣщенна мысль твоя.

Съ роковою въстью о неприняти статьи отправиль я къ княгинъ посредника нашего, Полежаева. Грозно вспылила сочинительница. Вертъла и перевертывала то записку цензора, то мое письмо.

— Какъ смѣлъ цензоръ, — говорила она, — не пропустить моей статьи? А этоть издатель Вѣстника, что онъ за выскочка? И, обратясь къ Полежаеву, прибавила: — Посмотри, мой другъ, какими огромными буквами испестрилъ онъ письмо свое. Развѣ я дитя, что онъ хочетъ учить меня азамъ? Переучивать меня, переучивать друга Екатерины!

Много еще было такого пылу, но не надолго.

Въ следующей книжке Русскаго Вестника я напечаталь письмо къ княгинъ, подъ заглавіемъ: Письмо издателя Русскаго Въстника къ знаменитой Россіянкъ Въ этомъ письмъ изложилъ я подробно все то, что англійскіе писатели огромной всемірной исторіи, говоря просто, нагородили о нашей русской землъ и новой нашей Россіи. Немедленно явился ко мнъ Полежаевъ съ привътомъ княгини и съ отзывомъ, что хотя она и очень досадовала на возвращение ся статьи, какъ сочинительница, но, какъ россіянка, отдаеть справедливость всему тому, что напечатано къ ней въ письмъ моемъ, что она приглашаетъ меня на вечера свои. За отзывъ я благодарилъ княгиню, но отъ вечеровъ отказался. Къ умной княгинъ съъзжались по вечерамъ не рыцари Артурова круглаго стола, но остряки и рыцари зеленаго стола, въ числъ которыхъ быль Ю. А. Нелединскій. Кипъла игра, и кипъла борьба мнъній политическихъ. Чрезвычайно серпилась княгиня, проигрывая въ карты (что, однакоже, случалось редко) и торжествовала, когда выигрывала въ спорѣ политическомъ. Съ умомъ россіянки у нея былъ весь умъ европейскій.

Вскоръ рушилось и сотрудничество со мною графа О. В. Растопчина. И воть по какому поводу.

1808 года, въ круженіи большаго московскаго свёта, разлетёлась молва, будто бы умеръ Петръ Ивановичь, молодой сынъ графа Ивана Петровича Салтыкова. И вдругъ мнимый покойникъ явился въ полномъ здоровьи и, какъ слышно было, присватался къ одной изъ московскихъ красавицъ. Отъ этихъ толковъ изъ-подъ пера графа Растопчина вышла бойкая комедія: В в сти, или мертвець вь живыхъ. Эта попытка въ комедіи показываеть, что еслибы графъ Растопчинъ почаще острилъ комическое перо, то, можеть быть, обогналъ бы и сочинителя Недоросля. Послъ деревенскаго недоросля появились въ нашемъ модномъ свъть свои недоросли. А графъ зналь свёть и всё его причуды, и у него въ русской рёчи была та соль, которая славилась въ древней Греціи подъ названіемъ соли аттической. Въ комедіи своей онъ мѣтиль не въ бровь, а прямо въ глазъ различнымъ лицамъ, извёстнымъ въ тогдащиемъ большомъ московскомъ свътъ. При раздачъ ролей, роль Богатырева, въ которой сочинитель высказываль себя, досталась П. А. Плавильщикову. Но на бъду онъ заболълъ. Я настаивалъ, чтобы графъ отложиль представление комедіи своей до выздоровленія Плавильщикова. Бъда бъду слъдить; эта пословица сбылась и съ Въстями графа. Сочинитель Лизы или рекрутскій наборъ зналь всъ крыльца московскихъ вельможъ и увивался въ ихъ переднихъ съ низконоклонностью. Прислуживаясь графу, невпопадь онъ увършль его, что новый актерь Кондаковь, имъ введенный на театрь, но ударить лицомъ въ грязь и отстоить Богатырева. Лесть побъдила мое мивніе; не знаю, однакожь, отразиль ли бы и Плавильщиковь натискъ, готовившійся на В в с т и, подъ знаменемъ той барыни, которую въ лицъ Набатовой сочинитель вооружилъ противъ себя. Не было набата, но зато роковые отголоски свистковъ жужжали не хуже пуль. У графа разлилась желчь и вылилась изъ-подъ пера его въ двухъ громоносныхъ письмахъ, направленныхъ на московскую публику и присланныхъ ко мнъ изъ села его Воронова для напечатанія въ Русском в В в стник в. Вскор в потом в, свидясь съ графомъ въ томъ домъ, гдъ онъ вызывался въ сотрудники Въстника, я сказаль ему, что въ силу предварительнаго условія я не напечатаю его писемъ: въ нихъ слишкомъ много желчной колкости. Графъ махнуль рукой, прищуриль по обыкновенію лівый глазь и молча отошель оть меня. На другой день, едва-ли не на зарѣ утренней, оть перваго моего сотрудника налетела такая же буря, какая разразилась надъ головой моей отъ первой моей сотрудницы.

Въ третьемъ лицъ получилъ я отъ графа французскую записку, гласившую, что «графъ Растопчинъ требуетъ отъ маіора Глинки свои бумати». Я отвъчаль по-французски, что «маіоръ Глинка, не привъкнувъ раболъпствовать ничьимъ прихотямъ, съ радостью освобождае. Сеобъ изъ-подъ ярма условнаго и возвращаетъ бумаги

графу Растопчину». Такъ и кончилось сотрудничество графа Өедора Васильевича. На нѣсколько дней сходились мы въ исходѣ 1809 г. Наконецъ, дружно сблизились при громѣ пушекъ Наполеона. А я, издатель Русскаго Вѣстника, всматривался въ 1812 годъ, въ какой-то дали туманной. Когда крѣпко съ чѣмъ сроднится душа, она у времени, вмѣсто мѣсяцевъ и дней, похищаетъ годы. Компасъ—надежный вождь мореплавателей и подъ яснымъ небомъ, и въ ночь дремучую. Есть и у души на путяхъ событій человѣческихъ свой компасъ—мысль наблюдательная, и не я одинъ наблюдаль.

Въ то самое время, когда я принялся за новую грамоту, уроженецъ Германіи, сынъ Августа Шлецера, который первый и намърусскимъ, и ученому свъту европейскому показалъ завътную думу Нестора лътописца, былъ профессоромъ Московскаго университета, и профессоромъ въ полномъ смыслъ этого слова. Бросивъ горестный взглядъ на быстрые политическіе переходы нашего въка и видя, что война съ береговъ Нъмана перелетала въ Испанію, на берега Атлантическаго океана, написалъ онъ на нъмецкомъ языкъ письмо, въ которомъ, между прочимъ, сказалъ, что въ наше время, когда дымъ огней бивуачныхъ какъ-будто часъ отъ часу болъе отталкиваетъ Европу въ туманный бытъ среднихъ въковъ, послъдній пріють ея наукамъ и образованности остается на берегахъ областей Съверной Америки.

Василій Андреевичь Жуковскій, издававшій тогда вм'єсть съ Каченовскимъ В ѣ стникъ Европы, перевель и напечаталь эту статью въ своемъ изданіи.

Въ военное министерство было препровождено возражение на письмо профессора Шлецера. Къмъ и откуда—этого не спращивайте. Скажу только, что оттуда эта бумага возвратилась съ прибавлениемъ къ ней словъ: «Геній графа Аракчеева согласить огнестръльныя орудія съ холоднымъ ружьемъ, которымъ побъждалъ Суворовъ». Подъ этими словами означена была подпись, гласная буква А., служащаго при военномъ министерствъ. Печать на пакетъ была съ надписью: преданъ безъ лести.

Главная сущность бумаги была слѣдующая: во-первыхъ, что намъ, русскимъ, не для чего бѣжать за океанъ, и что и науки, и искусства могуть процвѣтать въ нашемъ отечествѣ. Во-вторыхъ, что послѣ Фридландскаго сраженія Наполеонъ могь бы то же сказать, что и Пирръ сказалъ послѣ своихъ побѣдъ въ Италіи надъ милянами: «Еще одна побѣда—и мы погибли». (И это бу сбылось, еслибъ Англія вмѣсто 1809 двинула 1807 года Австію втори Наполеону. Что она выиграла, вооруживъ австрійну в 1805 года? Ужели только то, что Наполеонъ сдѣлался

австрійскаго?). Въ третьихъ, туть же было сказано, что въ быстромъ пораженіи Пруссіи 1806 года непосредственно участвовала изворотливая политика Талейрана. (А Наполеонъ на скалъ Еленской говорилъ, что это было деломъ Провиденія, и что онъ могь бы перемѣнить политическое существованіе Пруссіи. Но для чего того не сдълаль, --- этого онъ не досказаль. И мало ли что сънимъ сощло въ могилу!). Въ четвертыхъ, сказано было въ той бумагь, что одно великодушіе Александра I, послі Фридландскаго сраженія, остановило потоки крови человъческой. (И это не пустой звукъ словъ: подъ Тильзить подосивли вновь устроенные полки княземъ Д. И. Лобановымъ-Ростовскимъ. Шестьсотъ тысячъ земскихъ войскъ или милиціи готовы были двинуться по первой пов'єсткъ. Притомъ же, еще повторяю, и Австрія, пользуясь отдаленіемъ Наполеона отъ границъ своихъ, могла дъйствовать ему въ тылъ. Сверхъ того, у меня была въ рукахъ приказовъ Наполеона и маршаловъ его, доставшаяся одному изъ нашихъ офицеровъ при переправъ черезъ Аиль 1). Въ этихъ приказахъ сказано было, что въ войскахъ французскихъ свиръпствуеть язва бъгства (la peste de la désertion); также помянуто было, что «солдаты Наполеона терпять голодъ; но чъмъ труднъе обстоятельства, тъмъ блистательнъе слава орловъ французскихъ». Это говорено было въ май мёсяці, а въ іюні заключены были и перемиріе, и миръ. Можно еще къ этому прибавить, что послѣ Тильзитскаго мира Россія съ одними только строевыми войсками предприняла новую войну со Швеціей и продолжала войну съ Портой Оттоманскою). Вотъ почему сочинитель бумаги нъкоторымъ образомъ въ правъ былъ сказать: «Еслибы послъ Фридландскаго сраженія великодушіе императора Александра не остановило потоковъ крови человъческой, то Богъ знаеть, гдъ быль бы Наполеонъ! > Но тогда еще судьбы Божій не довершились надъ Европой; тогда еще уроженецъ бъдной Корсики не достигь горняго величія на всёхъ путяхъ жизни своей. Наконецъ, тогда еще не удариль наль отечествомь нашимь двухвёковой срокь испытанія.

Не годы, кажется, а цёлыя столётія отдёлили насъ отъ нашего двёнадцатаго года. Грянеть выстрёль ружья охотника—и птицы разлетятся; стихъ выстрёль—и онё опять запрыгають по вётвямъ и травё. Пронесется туча роковая—и люди снова заживуть, спустя рукава, какъ-будто и ни въ чемъ не бывало. Да и много ли теперь осталось современниковъ грознаго нашествія, которое на скалё

<sup>1)</sup> Эту іюбопытную рукопись я передаль Петру Степановичу Валуеву, бывшему, предоблеть коммиссін, наряженной къ изследованію, отчего въ война 1807 года оказался недостатокъ въ продовольствіи войскъ.

Еленской Наполеонъ назвалъ неловко ю попыткой, une guerre gauchement entreprise? А у новаго покольнія сколько своихъ и заботь, и хлопоть, да и что ему до минувшаго?

Однакоже перенеситесь на досугѣ въ 1808 годъ. Вообразите, что вы идете по улицамъ московскимъ и слышите со всѣхъ сторонъ отзывъ добрыхъ гражданъ московскихъ: «Ну, слава Богу, порадовалъ насъ Русскій Вѣстникъ; душа у насъ пріосанилась, русская наша честь устояла!»

Воть какой быль праздникь и мив, теперешнему отшельнику оть міра, по напечатаніи изложенной бумаги! Но чему быть, — тому не миновать. Вь это счастливое для Русскаго Ввстника время прівхаль вь Москву Александрь Львовичь Нарышкинь, начальникь театровь. По тогдашней моей службів при московскомъ театрів сочинителя и переводчика и по давнишнему знакомству съ домомъ Нарышкиныхъ, я поспішиль къ Александру Львовичу и засталь его за чтеніемъ моего Вістника, вь которомъ многое уже было помінщено и о бояринів Матвівевів, и о цариців Натальів Кирилловнів изърода Нарышкиныхъ. Взявъ меня за руку, онъ сказаль:

— Я непремённо представлю твой Русскій Вёстникъ государю. Пришли его ко мнё въ атласё въ Петербургъ черезъ Майкова. Продолжай, брать, свое дёло; ты крёпко отстаиваешь нашу Русь святую, за то тебё и всё говорять спасибо. Вчера я быль въ Англійскомъ клубі, и твоя послёдняя книжка, въ которой ты повёстиль о Тильзитскомъ мирі, ходила изъ рукъ въ руки.

Черезъ нѣсколько дней Александръ Львовичъ отправился въ Петербургъ, куда вслѣдъ за нимъ я отправилъ и мой Русскій Вѣстникъ. Но повторяю еще поговорку нашу: «чему быть—того не миновать». Былъ для меня московскій праздникъ, былъ для меня 1808 годъ: и праздникъ историческій, и политическій. Я право не тщеславенъ, но туть и поневолѣ есть чѣмъ похвалиться. Послѣ Тильзитскаго мира на меня перваго палъ гнѣвъ Наполеона. Сближаются крайности, сближаются и неожиданныя обстоятельства. Въ то самое утро, когда Александръ Львовичъ Нарышкинъ вошелъ въ кабинетъ императора Александра I съ Русскимъ Вѣстникомъ, вошелъ туда же и Коленкуръ, посолъ императора Наполеона, съ жалобой на Русскій Вѣстникъ и съ переводомъ вышеозначенной статьи. Государь отвѣчалъ:

— Вы видите, что я не зналь о существованіи этого журнала. Но я не мѣшаюсь въ печатныя мнѣнія моихъ подданныхъ: это дѣло цензуры <sup>1</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Смотри мою Русскую Исторію и Жизнь Александра I, стр. 5, часть I.

Вслѣдъ за этимъ цензору моему Мерзлякову сдѣланъ былъ выговоръ, а я получилъ отъ Аполлона Александровича Майкова письмо, въ которомъ онъ извѣщалъ меня, что я по политическимъ обстоятельствамъ уволенъ отъ московскаго театра.

Такимъ образомъ 1808 года выдержалъ я, будущій первый ратникъ московскаго ополченія, борьбу съ Наполеономъ. Но это, такъ сказать, была борьба политическая, внёшняя. А воть борьба внутренняя.

Напечатавъ въ Русскомъ Въстникъ 1808 года передовую въсть о 1812 годъ, то-есть вышеупомянутую бумагу, я препроводиль Русскій Въстникъ къ графу Аракчееву. Съ первою же почтой я получиль отъ него благодарный отвъть. Письмо его вполнъ помъщено въ Русскомъ Въстникъ 1808 года, и вотъ сущность его въ тъхъ же словахъ. Графъ писалъ, что «хотя онъ сынъ бъдныхъ родителей, но прадъдъ его, Аракчеевъ, подъ Очаковымъ служиль при графъ Минихъ генералъ-маіоромъ, когда чины были болье уважаемы» 1). Къ этому графъ прибавилъ, что «онъ учился грамотъ не по рисованнымъ картамъ, а по букварю и псалтырю, и что родителями своими препорученъ былъ Казанской Божіей Матери». Въ заключеніе письма сказано было: «Для того, кто по мъръ силъ своихъ служилъ отечеству, всъ похвалы пріятны тогда, когда, удалясь въ деревню и войдя въ свою совъсть, онъ можетъ сказать, что сдълалъ что-нибудь полезное для отечества».

Хотя ни въ письмѣ моемъ, ни въ Вѣстникѣ не возжигалъ я никакого хвалебнаго оиміама графу Аракчееву, но мнѣ эти слова чрезвычайно понравились и, какъ тотчасъ увидимъ, приходились кстати.

Не знаю, почему стоустая молва разгласила по нашимъ губерніямъ, будто графъ Аракчеевъ содѣйствоваль къ заключенію Тильзитскаго мира. Извѣстно было только, что на предварительное совѣщаніе о томъ призваны были: Александръ Андреевичъ Беклешовъ и Василій Степановичъ Поповъ, бывшій письмоводитель князя Потемкина. Проѣзжая черезъ Могилевъ, гдѣ находился тогда областной начальникъ милиціи, князь С. Ө. Голицынъ, и у котораго гостпла графиня Браницкая, Поповъ былъ у нихъ. Графиня Браницкая привыкла обходиться съ нимъ по-родственному и, прощаясь съ нимъ, сказала:

— Смотри, Васинька, не ударь лицомъ въ грязь. Припомни все то, что бывало слышалъ отъ дядюшки. Будь тамъ молодцомъ. Видно,

<sup>1)</sup> Въ извъстіяхъ того времени означено, что генералъ-маіоръ Аракчеевъ завъдшвалъ продовольствіемъ войскъ.

вспомнили, каковъ былъ Григорій Александровичь и въ военныхъ, и въ политическихъ дѣлахъ. А твоя голова понатерлась отъ него 1).

Какіе подавали голоса при заключеніи Тильзитскаго мира Беклешовъ и Поповъ, о томъ не было особеннаго слуха. Носилась только молва, что Беклешовъ совѣтовалъ устроить подъ рукой сельскія ополченія.

Какъ бы то ни было, но вскоръ по получении отъ графа Аракчеева письма получиль я оть него другое письмо съ приложеніемъ около двадцати писемъ, препровожденныхъ къ нему изъ разныхъ губерній. Графъ желаль, чтобъ я напечаталь ихъ въ Русскомъ В встник в. Но я не исполниль его воли, и воть почему: лица, писавшія къ нему, такъ увлеклись глубочайшею къ нему преданностью, что возведичили его наименованіями избавителя и спасителя отечества. Не дивлюсь возгласамъ этихъ господъ: случайность и богатство — такой волшебный талисмань, что хотя бы и не ожидали себь отъ нихъ никакой пользы, а все-таки имъ быють челомъ. Но я удивляюсь графу. Я слышаль, что онъ любилъ словесность и съ жаромъ читалъ наизусть цёлыя явленія изъ трагедій Озерова: следовательно, онъ зналъ силу и приличіе выраженій. И несмотря на это онъ два раза сдълаль два сильные промаха. Въ первый разъ промахнулся онъ, возвративь изъ Петербурга въ Москву въ письмъ подъ печатью своею: преданъ безъ лести, вышеупомянутую бумагу съ припиской: «Геній графа Аракчеева согласить огнестрёльное орудіе съ холоднымъ ружьемъ, которымъ научилъ побъждать Суворовъ. И подъ этимъ еще, повторяю, выставлена была буква А., служащаго въ военномъ министерствъ. Во второй разъ онъ промахнудся, препроводя ко мив письма съ показанными возгласами. Тутъ спросимъ, отчего и на мудрецовъ бываеть простота! Оттого, что когда хотя немного дашь некстати повадку уму, за него тотчасъ уцъпится самолюбіе и затянеть въ свои съти.

Какъ бы то ни было, воть что я отвъчаль графу:

«Получа отъ вашего сіятельства письмо и приложенныя къ нему бумаги, повторяю собственныя ваши слова: «Для того, кто по мъръ «усердія своего служиль отечеству, всѣ похвалы пріятны тогда, «когда, удалясь въ деревню и войдя въ совъсть свою, онъ можетъ «сказать, что и я сдълаль что-нибудь полезное для отечества». Не берусь возражать на восторженныя изреченія лицъ, привътствовавшихъ васъ, и искреню желаю, чтобы вы долго проходили поприще свое; но теперь не могу напечатать присланныхъ вами писемъ. Все то, что относится къ случайнымъ людямъ, разлетается громкою оглас-

<sup>1)</sup> Слышано мною отъ самого Василія Степановича Попова.

кой. Меня назвали бы льстецомъ, пресмыкающимся передъ человѣкомъ случайнымъ и добивающимся какихъ-нибудь у него милостей. А я отъ юности лѣтъ моихъ ни передъ кѣмъ не раболѣпствовалъ. Но въ свѣтѣ рѣдко вѣрятъ и самымъ безкорыстнымъ отзывамъ. Мнѣнія людей различны, и пересуды привязчивы».

Это сущность письма, при которомъ препроводиль я обратно къ графу Аракчееву письма иногородныхъ лицъ, привътствовавшихъ графа именами из бавителя и спасителя отечества. При первой встръчъ моей съ графомъ Милорадовичемъ, послъ войны заграничной, какъ-то зашла ръчь о графъ Аракчеевъ, и я разсказалъ ему объ этомъ случаъ. Милорадовичъ съ какою-то торопливостью вскричалъ:

— И вы это сдѣлали съ такимъ страшнымъ человѣкомъ? Я возразилъ:—А что такое страшный человѣкъ? Отвѣта не было.

Никогда графъ Аракчеевь не дѣлалъ мнѣ никакого добра. Никогда, однакоже, не былъ для меня ни страшенъ, ни грозенъ. Напротивъ того, когда я написалъ въ Русскомъ Выстникѣ въ 1808 году О необходимости колонно-вожатыхъ, о лѣсныхъ сельскихъ засадахъ и о летучихъ отрядахъ, онъ писалъ мнѣ: «Сижу у камина, читаю Русскій Вѣстникъ и размышляю».

## ГЛАВА ХУП.

Заря юныхъ двей моихъ. — Г. В. Глинка. — Прощальный холостой ужинъ. — Моя свадьба — Душевное геройство женщины. — Слуга Иванъ Яковлевъ. — Смерть моей тещи. — Журнальныя нападки на меня. — Цвътникъ. — Французская эпиграмма. — А. Ө. Воейковъ. — М. Т. Каченовскій. — Журналъ для Милыхъ. — Минмая невависть моя къ иностравцамъ. — Записка П. С. Валуева. — Графъ И. А. Остроманъ. — Объдъ у него. — Привътъ Н. М. Карамения. — Анекдоты о Петръ Великомъ, собранные Кашвинымъ. — Сплетни обо миъ въ свътъ. — Второй визитъ мой гр. Остроману. — Обворъ политическихъ событій 1809 года.

ъ борьбу Русскаго Въстника 1808 года съ исполиномъ нашего времени, которому явственно сказано было, что «если по неисповъдимымъ судьбамъ Провидънія возгорится снова между Франціей и Россіей война, то духъ русскій станетъ на стражу отечества», — въ эту борьбу блеснула для меня заря юныхъ дней монхъ. И какая свътлая заря! Я былъ женихъ, страстно влюбленный въ свою невъсту.

Еще въ стѣнахъ кадетскаго корпуса, въ ясные весенніе и лѣтніе дни, сидя на берегу садоваго пруда, не мечталъ я ни о славѣ, ни о богатствѣ, ни о почестяхъ, а мечталъ просто о жизни семейной въ какомъ-нибудь сельскомъ пріють, удаленномъ оть шума и тяжелыхъ условій свъта. Мечталъ о подругь и въ мысляхъ говорилъ и себъ и ей:

Пускай и свыть забудеть насъ, Я тыпь благополучный буду.

А какъ отъ 1794 года пріурочилось это къ 1808 году, право не знаю. Но только это столкновеніе мечтательное, какъ будто вызванное голосомъ сердца изъ дали минувшаго. Отбросивъ довъренность къ самому себъ, я жилъ и живу върою въ Промыслъ небесный. Никогда не пускался я ни въ правители, ни въ управители моего жребія. Часто, очень часто, когда намъ кажется, что мы все прилумали и облумали, налеть внезапной былы обращаеть въ прахъ всь наши соображенія. И воть доказательства. Недьли за три до моей свадьбы прівхаль въ Москву родственникъ мой, Григорій Богдановичъ Глинка, для помъщенія тринадцатильтней дочери своей въ Екатерининскій институть. Испытавъ, какъ тяжело было и мнъ на седьмомь году моей жизни разстаться съ родиной, и зная, какъ растуть съ лътами привычки ко всему тому, что лелъяло нашу колыбель и золотые дни младенчества, я убъждаль родственника моего отмънить намъреніе, тъмъ болье, что онъ имъль очень хорошее состояніе и могь дать воспитаніе своей дочери подъсвоимъ надзоромъ. Но недовърчивость людей бываеть часто лютымъ ихъ врагомъ и въ тыхь случаяхь, когда голось безкорыстной правды предостерегаеть ихъ для собственной ихъ пользы. Родственникъ мой, остановившійся у меня, при всемъ умъ своемъ предположилъ, что я тороплю его съ дочерью домой для того, чтобъ избавиться отъ незваныхъ гостей. Онъ събхалъ отъ меня. А я съ теми же убъжденіями и даже на кольняхъ съ упрямою настойчивостью упрашивалъ его не подвергать дочь жестокому испытанію разлуки съ нимъ и съ родиной. Все было тщетно. Помъстивъ дочь свою въ институтъ, онъ, по неопытности, увърилъ ее, что пріъдеть къ ней черезь мъсяць. Біеніемь изнывшаго сердца юная дочь считала дни и часы. Прошель мъсяць, отецъ не прівхаль, и ударь въ сердце свель въ могилу жертву тоски по родинъ. Что же изъ этого вышло? Отъ родныхъ его посыпались на меня укоризны, будто бы я умничаньемъ своимъ заманилъ родственника моего въ Москву и заставилъ его отдать дочь въ институть. Много съ жизни угощали меня такими напраслинами; да и теперь еще пчелинымъ налетомъ жужжать онв и надо мной, и около меня. Такъ и быть. Благодарю Бога за то, что самъ не отстреливался напраслинами, хотя подъ-часъ бывало и невольно вздохнешь отъ нихъ. Борьба съ предубъжденіями человъческими — борьба трудная. Она стоить града картечнаго.

Передъ свадьбой, на прощальномъ холостомъ ужинѣ, были у меня почти всѣ писатели того времени. Былъ Николевъ, былъ Шатровъ, Измайловъ, Кокошкинъ, Ивановъ, князъ Шаликовъ, Жуковскій и Мерзляковъ. Припоминая имена современныхъ писателей, сколько разъ скажешь съ Жуковскимъ: «насъ учили: слава дымъ!» Давно ли пѣлъ Мерзляковъ, а кто теперъ прислушивается къ звукамъ его лиры? И гдѣ они теперь? Тамъ, гдѣ и мы всѣ будемъ. Въживыхъ остался только В. А. Жуковскій. Ни Василій Андреевичъ, ни я не думали, что онъ на берегахъ Невы будетъ извѣщать меня о своей помолвкѣ и скажетъ, показывая на портретъ невѣсты своей: «Вотъ какой ангелъ хочетъ дѣлить со мною жизнь».

24-го апръля 1808 года была моя свадьба. День быль очаровательный, и все какъ будто блистало прелестью лътней природы. Окрестности московскія цвъли въ полной красъ своей. Но въ стънахъ Москвы мой пріють сближался съ какою-то туманною памятью минувшаго. Я нанималь домъ подлъ церкви Успенія на Могильцахъ, гдъ въ царствованіе царя Алексъя Михайловича, въ годину мороваго повътрія, было кладбище для умершихъ отъ заразы. Переулокъ, ведущій отъ церкви къ Пречистенкъ, и теперь еще слыветь подъименемъ Мертваго; въ этомъ переулкъ быль домъ купца Гробова, гдъ тогда продавалась модная ткань—моръ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ нашей свадьбы явились къ намъ опекуны жены моей съ требованіемъ отъ сиротскаго суда 10 рублей 45 копѣекъ.

- За что, милостивый государь, взыскивають съ насъ эти деньги?
  - За перья и за бумагу, отвъчали опекуны.
- Жена моя, возразиль я,—была тринадцать лѣть подъ опекой и во все время ничего не получала; что же дѣлали и перья и бумага?

Вмъсто отвъта опекуны выложили на столъ свертокъ съ просроченными заемными письмами тысячъ на тридцать.

- Что же я буду дълать съ этими бумагами? спросиль я.
- Вѣдайтесь съ судомъ, сказали опекуны, отвѣсили по поклону, и простыль слѣдъ ихъ и наслѣдства.

Правда, тогда уже было мив тридцать два года: пора было взяться и за умъ, но я быль несмысленнымъ ребенкомъ въ дѣлахъ судебныхъ крючкотворствъ. Теперь, на западв жизни, истомясь десятилѣтнею тяжбой, я узналь, что сиротскій судъ во всякомъ случав отвѣчаетъ за цѣлость имущества сироты. Чудо русскія пословицы! Какихъ геніальностей не увлекаетъ безжалостная рѣка забвенія! А старина — что диво. Пословицы живуть себѣ да поживають. Вотъ

почему Екатерина Вторая сама знакомила внука своего Александра Павловича съ русскими пословицами и поговорками. Виновать, если только есть въ чемъ виниться, это маленькое Стерновское отступленіе. А я просто хотыть сказать: «Вінь живи, вінь учись». А безь этого сильно проучиваеть насъ сумрачный налеть грознаго опыта. За меня, младенца въ судахъ и тяжбахъ, брался хлопотать изъ половины чрезвычайно бойкій дізлець. И туть было невпопадь: главнымъ и первымъ опекуномъ былъ родной дядя жены моей и былъ еще въ живыхъ. Я опасался, чтобы какая-нибудь отвътственность не пала на него. А слово -- родной было для меня всегда святымъ словомъ. Жена моя, наследница просроченныхъ заемныхъ писемъ, безтрепетною рукой оттолкнула оть себя судейское томленіе, за что и теперь целую ея руку. Подвигь ея доставиль мне въ полномъ смыслъ душевное наслаждение. Нашъ родной, при первой въсти объ уничтоженіи иска, поспъшиль къ намъ съ семействомъ своимъ, чтобъ отблагодарить за освобождение оть тяжелой отвътственности. Но часто и трудовымъ потомъ нажитое гибнеть оть непредвидънныхъ обстоятельствъ, а на чемъ оттискъ неправды, то, давнымъ-давно сказано, разлетается прахомъ. Но за пиромъ родственнымъ объ этомъ не было и помину. Не стало дяди и опекуна жены моей; не стало и многихъ близкихъ къ нему, а я отъ жены моей не слыхалъ и полслова укоризны. Превозносять героевь историческихъ, но есть и душевное геройство. Этоть вынокъ принадлежить жены моей. Остаться ни при чемъ и, оглядываясь во всё стороны, не встречать даже и слабаго отблеска къ улучшенію жребія своего! Умри я тогда, и труды мои сошли бы со мною въ могилу. Въ раздълъ имущества родоваго преимущество на сторонъ колъна мужскаго. Но если у мужчины есть руки, ноги и сколько-нибудь запаса въ головъ, онъ пробъется коекакъ сквозь бурю обстоятельствъ. Стыдно ему, обладая и силою, и крѣпостью, коснъть въ безсиліи и душой, и умомъ, и руками. Удивлялись греческому мудрецу, который въ грозный часъ кораблекрушенія, когда всё хватились за пожитки свои, не шевелится съ мёста и на вопросъ, съчъмъ онъ останется, отвъчалъ: все мое со мною. И это правда. Все съ человъкомъ, если онъ кръпко породнился съ трудомъ, съ терпъніемъ и спохватывается тамъ, гдъ льность усыпляеть способности, а отчаяніе, ближайшій сосёдь унынія, завлекаетъ Богъ знаетъ куда и во что. Не то съ женщиной. Свъть требуеть оть нея всего. Что же если судьба ничьмъ ее не полельяла? Свъть и отъ бъдности требуеть образованности, и еще съ большею взыскательностію. Богатству все прощають; ему издалека кланяются: туть не до нравственных свойствъ души. А бъдности бъда, если вихрь обстоятельствъ перекинется изъ волшебнаго сада образованности въ дремучій лісь, хуже нежели на добычу дикихъ звірей, на добычу грызущихъ нуждъ и на посмінніе роскошной, богатой спеси.

Это теперь пришло мнѣ въ голову, а тогда въ радости сердца даже и тѣни не было какого-либо опасенія. Въ то же самое время даль я обѣщанную свободу послѣднему моему человѣку, оставшемуся у меня отъ родоваго моего наслѣдства, отданнаго мною сестрѣ моей и по словесному завѣщанію матери моей, и по собственному движенію сердца.

Давши слово — крѣнись. И я устояль въ моемъ словъ, и мой спутникъ въ рыцарскихъ моихъ перелетахъ этого стоилъ.

Въ половинъ 1807 года въ однихъ только предълахъ Турціи гремьло русское оружіе. Земскія наши войска или милиція, за исключеніемь изъ нея людей, поступившихъ въ строевые полки, отложивъ свои пики и ружья, обращались къ сохѣ и спѣшили на родныя свои пепелища. Чудное было зрълище переходовъ пятисотъ тысячь ратниковь, вооруженныхь въ отечествъ за отечество. Но тогда и вся Европа и при гром'в пушечномъ, и безъ грома ихъ была ополченнымъ станомъ. А все это было деломъ одного человека, котораго парижскій институть еще 1797 года подариль названіемь: «геометра сраженій и механика побъдъ». Все это было дъломъ одного человъка, который, какъ будто шутя, проработываль напролетъ цълыя ночи, спаль, когда хотъль, а неръдко и вздремнуть не даваль цълой Европъ. Но внутри нашего отечества ни звука не раздавалось браннаго, а я вель войну съ самимъ собою и въ этой войнъ мчаль изъ мъста въ мъсто сопутника моего, который не кружась въ мечтахъ романическихъ, невольно охалъ оть толчковъ тогдашней безшоссейной дороги, вымощенной или заваленной бревнами среди болоть. Зам'вчу однако мимоходомъ, что по этой тяжелой дорогь при Екатеринъ Второй въ сорокъ часовъ доставили прусскаго принца изъ Петербурга въ Москву. Удалые были тогда ямщики! Голосистыми пъснями они какъ будто придавали быстроту коней Гомерова Ахиллеса. И мы на удалыхъ коняхъ во второй уже разъ летьли въ одинъ мъсяцъ съ береговъ Невы на берега Лнъпра. По правую сторону отъ Порвчья къ Смоленску видивются не озера, а какіе-то отрывки морей, освненныхъ лесами.

Быль очаровательный іюльскій вечерь. На голубомь неб'є солнце въ безмятежномь великольній спускалось на покой въ волны озерь и золотило отражавшіяся въ нихъ вершины лісовь. Остановя почтовую повозку, я бросился къ прелестямъ живописной природы. Мечты зароились въ голов'є моей.

«По наукт», думаль я:— «земной нашь пріють кружится около

солнца; по глазамъ — оно уклоняется отъ насъ. Да вѣдь надобно же отдохнуть когда-нибудь и этому солнцу, которое всѣмъ безъ разбору и приличій даритъ и свой блескъ, и красоту полей и луговъ, и золотыя жатвы нивъ! » Такъ мечталъ я, и всплывала луна, и солнце дружелюбно уступало ей владычество свое. Какой миръ въ мірѣ небесномъ! Какой миръ въ области безчисленныхъ свѣтилъ и свѣтовъ! А у насъ за клочки земли какія кипятъ и ссоры, и вражды, и бури военныя! »

Долго можеть быть бродиль бы я рыцаремъ-мечтателемъ по берегамъ озера, но вдругь слышу голосъ моего спутника: «С. Н.! пора такъ, ужь ночь на дворъ. Побойтесь Бога! меня измучили и жаръ и пыль».

«Не сердись, брать!» отвъчаль я.— «Авось либо скоро угомонится моя почтовая гоньба. Я дамъ тебъ свободу, а ты себъ стдыхай, да живи припъваючи»...

Онъ и получилъ объщанное. Иные мнѣ говорили, будто онъ у меня понагрълъ руки. Не знаю. Но живо помню, какъ пригодилось мнѣ усердіе его. Полковые пріятели мои 1798 года (давно, а кажется, будто вчера) въ битву фараонскую очистили меня до живой нитки, въ пухъ и въ замѣнъ перешедшаго къ нимъ всего моего карманнаго быта и домашняго скарба подарили меня поговоркой: на то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ.

Но у меня было другое правило. Правило, чтобы все отцовское считать не своимъ, а свое бросать на вихрь юнаго удальства. Оставались у меня отцовскія двѣ лошади, повозка и третья, подаренная мнѣ однимъ изъ родственниковъ моихъ. Все это рѣшился я съ человѣкомъ отправить подъ кровъ родной. При прощаніи со мною мой Иванъ Яковлевъ высыпалъ ко мнѣ на письменный столъ тридцать цѣлковыхъ, а на скудный мой одръ положилъ связку съ бѣльемъ, словомъ, передалъ мнѣ все, что могъ вырвать у запальчиваго моего порыва въ игрѣ, въ которой и аза не смыслилъ.

Итакъ, въ 1808 году въ маѣ мѣсяцѣ, жена моя и я—мы остались въ отечествѣ нашемъ отчужденными отъ всякой собственности. Мы остались только сами съ собою, съ своими сердцами, съ своею привязанностію другь къ другу. Слѣдовательно, я могъ бы стать на чреду космополита или всемірнаго гражданина. Но это мнѣ и въ мысль не приходило. Сердце мое породнено было съ отечествомъ чистою, святою любовью. Тогда еще я даже и не разсуждаль о степеняхъ любви къ нему. Но теперь я могу сказать, вызывая минувшее, что любовь моя къ отечеству не мечтой витала въ душѣ моей. Смотрю на небо, и небо не обличитъ меня во лжи.

Скажуть, можеть быть, что я любиль его любовью къюной моей

подругъ? Не разсуждать я объ этомъ и не возражаю на это. Но и само это чувство отстаиваеть и существованіе, и силу любви. А эта любовь растеть съ нами, и если къ счастію или несчастію замъшкается на постов жизни, тогда нъть для нея ни пространства морей, ни вершинь горь, тогда любовь частная развивается въ общую и обнимаеть всъхъ земныхъ странниковъ, какъ братьевъ, какъ родныхъ. Но рано оставила землю мать моей юной супруги. Лътомъ того же 1808 года простилась она съ свътомъ, гдъ каждый ея шагъ быль свидътельствомъ ея добродътели и любви ея къ дочери. Была недавно, то-есть 1842 года, жена моя въ Москвъ. Была два раза на могилъ матери въ стънахъ Дъвичьяго монастыря и не перомъ, а лушою писала ко миъ:

«Сердце мое изъ груди моей рвалось къ незабвенной нашей матери. Горько плакала на прахѣ ея и не хотѣла отдѣлиться отъ него. Мнѣ казалось, что вижу ее».

Пролетьть мимо Русскаго Въстника перунь Наполеона. Александръ I не положилъ преградъ моему усердію. Минуло тридцать пять льть со времени моего изданія, и я кладу пальмы признательности на гробъ сына Россіи, уважавшаго имя русское. Я испыталъ, что чъмъ далъе идешь на пути жизни, тъмъ живъе, тъмъ свътлъе отражается въ душъ память о добръ. Внъшній натискъ на Р v сскій В встник в быль и скоро прошель. Началась внутренняя на него пальба. Чудное дёло! Первыйбыль выстрёльизъ Цвётника, издаваемаго баснописцемъ Измайловымъ. Державинъ препроводиль въ Русскій Вістникъ, чрезъ Ивана Ивановича Дмитріева, стихи къ Купидону. Я отозвался, что баснословнаго не помъщаю въ Русскомъ Въстникъ. Въ гнъвномъ порывъ нашъ лирикъ напалъ на меня эпиграммой, которою поставиль меня въ ряды безсловесныхъ (смягчаю выраженіе) и говориль, что я не знакомъ съ нъжными сердцами. Но гдъ гиъвъ, тамъ и милость; и это сбылось почти вслъдъ за сердитымъ налетомъ. Гаврила Романовичъ сообщилъ въ мое изданіе драматическій отрывокъ, подъ заглавіемъ: Праздникъ у Добрады, посвященный императриць Маріи Өеодоровив; съ того времени у поэта съ Русскимъ Въстникомъ существоваль миръ ненарушимый.

Эпиграмма Державина была въ Цвѣтникѣ, издаваемомъ баснописцемъ Измайловымъ. Въ этомъ же журналѣ сказано было, что я сперва обогрѣлся на солнцѣ, возженномъ Петромъ I на нашемъ отечественномъ небосклонѣ, а потомъ нырнулъ въ болото, откуда выказывается одинъ только уголокъ зеленой обертки Русскаго Вѣстника. За этимъ возгласомъ изъ Петербурга налетѣлъ на Русскій Вѣстникъ и французскій откликъ. Вскорѣ

послѣ жалобы Коленкура, вышла на меня эпиграмма, въ которой сочинитель говорить, что и трагедія моя—Сумбека, или паденіе Казани, предвѣстила свой жребій; что мрачныя Юнговы ночи еще болѣе потемнѣли подъ моимъ перомъ; что драма — Наталія усыпила зрителей пустословіемъ. Конецъ эпиграммы быль слѣдующій:

A présent sur un ton rempli de suffissance, A ses concitoyens il prèche l'ignorance 1).

Право, я не заманиваль земляковъ своихъ въ область безграмотности, а просто учился тогда узнавать землю Русскую.

Отдълывали меня на берегахъ Невы; посыпались эпиграммы и на берегахъ Москвы ръки. Бойкій острякъ А. Ө. Воейковъ выпустиль въ свъть извъстные стихи подь заглавіемъ: Сумасшедшій домъ, и воть чъмъ подариль меня въ нихъ:

Нумерь третій, на лежанкѣ Истый Глинка возсѣдитъ; Передъ нимъ духъ русскій въ ствлянкѣ Неоткупоренъ стоитъ.

Много, слишкомъ много чести: не бездѣлица быть сторожемъ духа народнаго! Но я на себя этого не бралъ, а просто вникалъ въ духъ народный. Бережетъ для необычайной годины духъ народный тотъ, кто живетъ повыше земли. Это очень умно высказалъ намъ русскій адмиралъ Василій Яковлевичъ Чичаговъ.

Въ 1790 году Густавъ III, приглашавшій стокгольмскую почетность на баль въ Петербургь, претерпъль неудачу и на сухомъ пути, и на моръ. Екатерина спокойно прислушивалась къ выстръламъ, а адмиралы ея Крузъ и Чичаговъ дълали свое дъло. Послъднему достался въ плънъ шведскій корабль: Принцъ Карлъ. Капитанъ его, ужиная у нашего адмирала, сказалъ: «Мы ошиблись въ расчетъ: думали угостить васъ, а вмъсто того попали къ вамъ въ гости». Чичаговъ отвъчалъ: «На это была воля великаго хозяина». А эта воля и пробуждаетъ духъ народный въ свою годину и въ свой урочный часъ.

Напаль на меня и добрый мой пріятель М. Т. Каченовскій, и воть изъ чего. Трагедія Сорена Н. П. Николева вмѣстѣ съ трагедіями Сумарокова отжила спокойно свой вѣкъ. Не знаю, изъ чего и для чего М. Т. Каченовскій вздумаль потревожить прахъ Сорены, только въ издаваемомъ имъ тогда Вѣстникѣ Европы онъ наступиль всею силою пера своего на главное лицо трагедіи и сравниль его съ Тиверіемъ и Нерономъ. Я любиль Николева и

Теперь же голосомъ надменнымъ, горделивымъ, Соотчичей своихъ въ невѣжество влечетъ.

какъ человъка, и какъ писателя, поднялъ за него перчатку пвозразиль на грозный отзывь о его Сорень. Правда, что трагедія эта въ свое время надълала много шума на московскомъ театръ, что тогдашній генераль-губернаторь запретиль представленіе и донесь о томъ Екатеринъ. Екатерина отвъчала: «Вы напрасно это сдълали. Сочинитель вооружается противъ тирановъ, а я всегда желала быть матерью народа». Вскор'в посл'в моего возраженія, пом'вщеннаго въ Русскомъ Въстникъ, я издалъ драму — Мининъ. Теперь скажу, что въ ней слабо высказана душа того времени. Замъть это Каченовскій, и тогда побъда была бы на его сторонъ. Но онъ напечаталь по поводу этой драмы, что я пишу для двухперстнаго сложенія и для мучныхъ лавокъ. Въ послъднемъ я согласенъ. Я желалъ породнить Русскій Въстникъ съ народною мыслію, и это сближеніе пригодилось мнѣ 1812 года, когда по возложеннымъ на меня особеннымъ препорученіямъ надлежало заведывать и мучными давками, и всеми разрядами быта московскаго.

Зацарапнуль Русскій Вістникь и Журналь для милыхь. Мий какь-то случилось читать въ одно время и стариные напівы Кирши Данилова, и Апекдоты о генералі Бонапарті. Въ напівахь Кирши какой-то богатырь жаловался, что ни одна слеза не пробивается въ глазахь его. А въ Анекдотахь о генералі Бонапарті поміщено было письмо его къ жені адмирала Брюса, погибшаго съ флотомъ своимъ у береговъ Египта. Бонапарть, между прочимъ, говориль вдові адмирала: «Жалію, что я не могу плакать».

«Воть, — воскликнуль Журналь для милыхь, — въ Русскомъ Въстникъ засыпаеть и Суворовъ, и уступаеть мъсто Наполеону». И туть же повъщено было о какой-то ненависти моейкъ иностранцамъ.

Все это пустые возгласы. Писали и во французскихъ, и въ нѣмецкихъ журналахъ пустые возгласы объ этой небывалой моей ненависти къ иностранцамъ. Не о лицахъ ихъ писалъ я, а о томъ, что они сами порицаютъ, и что мы перенимаемъ у нихъ изъ привычки перенимать. Во всю бытность въ Москвѣ меня не только не огорчалъ ни одинъ иностранецъ, но когда, по разрушеніи бывшаго у меня Донскаго училища, пало на меня тяжелое бремя долговъ, одинъ урожденецъ Венгріи, Альбертъ Фишеръ, преподававшій уроки на арфѣ, даже помогъ мнѣ, и по духовному завѣщанію 1824 года отказалъ мнѣ шесть тысячъ «за любовь мою къ трудамъ и къ бѣднымъ». Такъ написалъ онъ въ духовномъ завѣщаніи, а когда я пришелъ благодарить его въ послѣдніе дни его жизни, онъ сказалъ:

«Извините, что я васъ упомянулъ въ моемъ духовномъ завъщании. Отходя въ могилу, я не могъ отказать себъ въ этомъ душевномъ удовольствіи». Не отъ иностранцевъ мит чаще доставалось и достается, а отъ своихъ любезныхъ земляковъ, хотя никогда, нигдъ и никому не перебивалъ я дороги. Но Богъ съ ними! Благодарю Провидъніе за то. что сердце мое никогда не томилось ни ненавистію, ни завистію, ни жаждою мщенія. Случалось мит иногда иныхъ отвлекать и отъ пропасти и вмъсто спасиба слышать чудные поклепы. Не сержусь и на это. На западъ жизни, когда душа прилежите вслушивается въ небо, любовь сердечная хотъла бы обнять всъхъ и каждаго. Вотъ моя исповъдь, и мой ангелъ-хранитель не выскоблить ея изъ книги жизни.

Летвли стрвлы на Русскій Ввстникъ, нобыли длянегои дни праздничные. Получаю следующую записку отъ Петра Степановича Валуева, тогдашняго начальника кремлевской экспедиціи: «Знаменитый сынь нашего отечества, графь Ивань Андреевичь Остермань, ревностный читатель вашего Русскаго Ввстника, усердно приглашаеть васъ на обедъ». Уважая и лета графа, и личныя доблести его, не бывь дотолё съ нимъ знакомъ, я решился посётить его до обеда. Являюсь, называю свое имя, и сіятельный Несторъ съ юношескимъ жаромъ воскликнуль:

- Вы уже слишкомъ нападаете на иностранцевъ, вы хотите помрачить славу Петра I!
- Эта дерзкая мысль никогда не приходила мив въ голову. Но скажу съ Діогеномъ, что для того иногда много говорю, чтобы хоть что-нибудь услышали. Петръ І желалъ видъть Россію Россіей, а русскихъ—русскими. Онъ желалъ сблизить насъ съ Европой не причудами модъ, не заразами роскоши, но—ремеслами и искусствами, и тъмъ благотворнымъ просвъщеніемъ, которое сохраняеть и отечество, и человъчество. Еслибы Петръ І всталъ теперь изъ гроба и увидълъ мелочное круженіе нашего большаго свъта, онъ не узналъ бы насъ.
  - Это правда, возразиль графь, это сущая правда!

И вследь за темъ онъ пересказаль очень отчетливо содержание инкоторыхъ статей Русскаго Вестника. А ему было девяносто леть. Онъ удивиль меня своею памятью и польстиль моему самолюбію.

Раскланявшись съ графомъ, тихими шагами пошелъ я по улицъ. Мысль о чудныхъ переходахъ жизни невольно расшевеливала мою память. Дъдъ графа былъ добрый сельскій пасторъ; отецъ достигь блистательной чреды министра и заключилъ Нейштадтскій миръ. При Петръ II былъ его менторомъ на поприщъ ученія; при Аннъ

распоряжаль всею дипломатикою. Казалось, твердою ногою стояль на своей чредё, и въ одно мгновеніе переселень сталь на тё Березовы острова, гдё быль и Меншиковь и Долгорукіе. Жизнь раздёляла эти знаменитости, смерть соединила ихъ и примирила могильною тишиною. Изъ чего люди бьются и изъ чего еще, можеть быть, и долго будуть биться? Вальтеръ-Скотть научиль переводить исторію въ романы. Для переселенцевь на острова Березовы изъ стёнъ Сёверной столицы и съ береговъ Москвы не нуженъ этоть переводъ. За этой чудной исторіей едва-ли угоняется какой романтизмъ.

Въ первый день знакомства моего съ графомъ объдали у него графъ Алексъй Ивановичъ Пушкинъ, Петръ Степановичъ Валуевъ, княгиня К. Р. Дашкова, графиня—супруга графа Остермана-Толстаго, братецъ ея князь Голицынъ. Указывая на меня, нашъ козяинъ спросилъ у графа Пушкина и княгини Дашковой: «Знаете ли вы этого молодаго человъка?» Они отвъчали утвердительно, и графъ примолвилъ: «Вотъ онъ печатаетъ о томъ каждый мъсяцъ, о чемъ я только одинъ разъ въ жизни моей осмълился писать къ государю».

Прислуга графа была одъта такъ же, какъ и въ то время, когда онъ былъ посломъ въ Швеціи. По старинному обычаю своя домашняя музыка играла на духовыхъ инструментахъ. Но для меня особенно замъчательно было то, что за столомъ не слышалось ни одного французскаго слова. Это вполнъ былъ русскій объдъ. Послъ стола радушный хозяинъ показывалъ мнъ рисунокъ новой церкви для своего подмосковнаго села Воскресенскаго и около часа откровенно разговаривалъ со мною; но я не допытывался у него, о чемъ онъ писалъ къ государю. Тогда ходъ времени все самъ собою высказывалъ.

Вскорт послт знакомства моего съ графомъ, явился ко мнт поэтъ того времени Василій Львовичъ Пушкинъ съ привттомъ отъ нашего исторіографа. Онъ сказалъ мнт, что Н. М. Карамзинъ помъстить въ исторіи своей новые анекдоты о Петрт Великомъ, напечатанные въ Русскомъ Втстникт.

Сочинитель этихъ анекдотовъ — унтеръ-офицеръ Кашинъ, служившій при Петрѣ I въ гвардіи. Рукопись его переплетена была вмѣстѣ съ одною изъ двухъ частей исторіи о Петрѣ I, напечатанной въчетвертую долю листа въ Венеціи. И книгу, и рукопись подарилъ я въ библіотеку гвардейскаго штаба, когда начальникомъ онаго былъ Николай Мартьяновичъ Сипягинъ. Много пріобрѣлъ я такихъ рукописей, когда сталъ переучиваться. И не одинъ я занимался этимъ 1808 года. Въ это самое время князъ Борисъ Владиміровичъ Голицынъ, воспитывавшійся въ Парижѣ, началъ перевоспитываться въ Москвъ. Подробности объ этомъ изложены въ моихъ запискахъ 1812 года.

Юный графъ Кутайсовъ, о которомъ Александръ I сказалъ старому графу:

 Вашъ сынъ дълаетъ честъ русской арміи, и армія его любитъ.

 Кутайсовъ отправился въ Парижъ довершать познанія свои въ военномъ искусствъ. Смолкли громы на берегахъ Нъмана, но какойто невидимый въстникъ какъ будто подсказывалъ о новыхъ великихъ событіяхъ.

Между тъмъ ръшительное отдаление мое отъ большаго свъта возбудило различные слухи, предположенія и догадки. Говорили даже, что я оттого прячусь, что крыпко сдружился съ бахусовою чашей. Правда, я быль упоень, но чемь? счастіемь моей семейной жизни и любовью къ отечеству. Въ этихъ двухъ чувствахъ была моя вселенная. Куда и зачемь меё было выходить изъ нея? Новое ученіе поглощало мои мысли; любовь юной моей подруги осветляла всь мгновенія и каждый шагь бытія моего. Я не жалуюсь на московскій свъть. Въ безпечной моей юности и до предчувствія о будущей судьбъ нашего отечества я жилъ въ немъ весело. Но я никому не перебивалъ въ немъ ни одного шага. За чтобыло тре бовать отъ меня, чтобъ я раздвоилъ мою жизнь, то-есть у себя бы работалъ, а въ свътъ кружился? Однако и самъ тогдашній свъть часъ оть часу болье притихаль. Слышаль я оть накоторых в людей, встрычаясь съ ними на Тверскомъ бульваръ: «Мы отдали бы половину нашего имвнія, чтобъ обезопасить остальное ..

Что это за чудное устройство Европы! Въ одномъ углу зашумить буря, и все какъ будто приходитъ въ какое-то смутное колебаніе. Кажется, вѣка прошли съ того времени, когда всемірная Римская держава тревожилась отъ набѣговъ дикарей изъ лѣсовъ и болотъ. Въ Европѣ все просвѣтлѣло, каждый шагъ измѣренъ, все въ ней извѣстно кромѣ того, что небо беретъ въ свое завѣдываніе.

У кого изъ читателей моихъ записокъ есть Русскій Вѣстникъ, тѣ могуть усмотрѣть, что въ объявленіи 1809 года помѣщено о присоединеніи къ нему иностранныхъ извѣстій. Снова запискою черезъ Петра Степановича Валуева графъ И. А. Остерманъ пригласилъ меня къ обѣду и сказалъ:

— Бога ради, не пом'вщайте въ Русскомъ Въстник в ничего иностраннаго. Пусть будеть въ немъ все наше отечественное.

Какъ было не согласиться съ человѣкомъ, который, доживая до ста лѣтъ, зоркимъ умомъ слѣдилъ за ходомъ моего изданія. Да впрочемъ и не нужно было прибъгать къ иностранному перу для высказыванія дёль европейскихь. Наполеонь показываль ихь передь лицомъ цёлаго міра.

Удивительный быль годь 1809-й. Порывь самоотверженія сыновъ Россіи торжественно начался въ исходъ этого достопамятнаго года. Перенеситесь мыслію въ окрестности и на стогны московскія. Представьте, что вы тамъ 6 декабря 1809 года. Вотъ императоръ Александръ I выходить изъ саней у Тверской заставы и въёзжаеть въ столицу верхомъ Морозъ былъ трескучій, но сердца кипъли рвеніемъ. Слышите звонъ колокольный, но онъ не заглушаеть кликовъ восхищеннаго народа. Слышите ли эти залушевныя восклицанія: Отець! Отець нашь! Ангель нашь! Государь фхаль одинь, теснимый со всехъ сторонъ сонмами народа. Иные хватались за лошадь императора, другіе цъловали узду и стремена. Лошадь оть давки народной покрыта была потомь. Множество торопливыхъ рукъ стирали потъ платками и чемъ могли, чтобы перелать эти памятники своимъ домашнимъ. И во все это время продолжались восклицанія: «Здравствуй, надежа-государь! Прівзжай къ намъ почаще! Мы каждый день, каждый часъ, нашъ родной отецъ, молимся за тебя Господу Богу!»

Воть государь сходить съ лошади у Иверской Божіей Матери. Онъ преклоняеть кольно, онъ молится. И вся Москва въ лиць народа преклоняеть кольно, и вся Москва молится съ царемъ своимъ. Что это такое? Это преддверіе великаго двынадцатаго года. У сердца есть выщія предчувствія. По этому случаю Алексый Оедоровичь Мерзляковъ произнесъ живую рычь въ университеть. Тогдашній его начальникъ Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-Антонскій ловиль всь случаи къ воспламененію въ воспитанникахъ духа отечественнаго.

Это время было въ полномъ смыслѣ праздникомъ народнымъ. Я усилилъ свои прогулки по улицамъ, по рядамъ и въ Кремлѣ. Вездѣ я слышалъ душевный голосъ народа, вездѣ къ нему прислушивался, и было чего послушать. По знакомству моему съ людьми московскими со мною говорили не запинаясь и откровенно. Словомъ, я жилъ среди народа и жизнію народною.

## ГЛАВА ХУІІІ.

Турецкая война.— Н. М. Каменскій.— 1811 годъ во Францін и въ Россіи.— Мое предскаване о судьбъ Москви.— Главная причина потрясенія Россіи въ 1812 г.— Мои спошенія съ графомъ Растопчинымъ. — Мой братъ. — Сперанскій. — Оправданіе его. — Состояніе Россіи предъ началомъ Отечественной войны.

ойна продолжалась въ предълахъ Турціи. На мѣсто фельдмаржана князя Прозоровскаго, начальствовавшаго надъ русскими войсками и умершаго 1809 года, назначенъ былъ графъ Н. М. Каменскій, пожавшій лавры на берегахъ Кюменя. Другъ мой и товарищъ А. А. Тучковъ разсказывалъ, что во время финляндскаго похода, пришедъ однажды къ графу Каменскому, онъ увидълъ, что военное сочиненіе Жомини лежало у него на столѣ съ неразрѣзанными страницами. «Ужели, спросилъ онъ, — вы, графъ, еще не заглянули въ книгу Жомпип?» — «Некогда», было отвѣтомъ графа. — «А у него, прибавилъ Тучковъ, — все кипѣло безостановочно: и продовольствіе войскъ, и размѣщеніе ихъ, и сраженія».

Чрезвычайно было различіе 1811 года между Франціей и Россіей. Въ первой все было въ движеніи, все сіяло радостными надеждами. Въ Россіи не слышно было никакихъ торжественныхъ возгласовъ. Война съ Турціей шла своимъ чередомъ подъ начальствомъ Кутузова, принявшаго войско послѣ смерти Каменскаго. Были успѣхи, но торжественныхъ одъ не слагалось. Въ это время была только въ Москвѣ карусель на Большой Донской улицѣ, гдѣ нѣкогда были пристанища графа Орлова-Чесменскаго. Начальниками каруселя были генералъ-адъютантъ Өедоръ Петровичъ Уваровъ и Степанъ Степановичъ Апраксинъ. На вырученныя отъ зрителей деньги на другой день данъ былъ обѣдъ отставнымъ воинамъ, жившимъ въ Москвѣ. Раздавалось у ра! Но ни карусель, ни пиръ не возбудили особеннаговниманія. Намеки проходятъ мимо духа русскаго, онъ любитъ разгулъ рѣшительный.

Между тыть горыль Кіевь и другіе города. Пламя пожарное разливалось по лысамь. Я ыздиль вы это время вы Украйну и по всей дорогы слышаль какіе-то туманные толки. Я видыль еще вы исходы 1806 года грозную тучу 1812 года; поступивы вы земскія войска, я оставиль у Ө. Ө. Кокошкина письмо, вы которомы говориль, что если доведется мны быть убитому вы сраженіи, то онь увидить изы письма моего, что если не будуты приняты какія-нибудь необычайныя мыры, то Москвы не миновать жребія Выны.

И туть не было никакого пророческаго притявательства; туть быль простой взглядь на ходъ времени. Воть почему 1812 годь

меня нисколько не удивиль; воть почему оть 1808 года, то-есть оть начала изданія Русскаго Вѣстника, до 1812 года я непрестанно печаталь о необходимости новыхь военныхь силь, о составленіи летучихь или партизанскихь отрядовь и о лѣсныхъ засадахъ. Наконець, воть почему 1812 года я первый поспѣшиль въ Москвъ записаться въ ратники ополченія, и воть почему смѣлою рѣчью іюля 5-го въ Слободскомъ дворцѣ, въ собраніи дворянскомъ, высказаль, что Москва будеть сдана.

Не стану говорить, такъ или не такъ дъйствовали наши полководцы. Не стану разсуждать, для чего Барклай-де-Толли отвергаль необычайныя средства, и для чего Кутузовъ не воспользовался ими? Казалось, для чего было предъ битвою Бородинскою отдалить отъвойска нъсколько конныхъ артиллерійскихъ роть? Для чего бы не присоединить ихъ къ полкамъ князя Лобанова, стоявшаго передъ Москвою по Владимірской дорогь? Казалось, для чего бы не подвинуть эти полки къ главному войску? Развъ въ Россіи не стало бы на это подводъ? А притомъ, развъ исторія не указываеть на силу и дъйствія косвеннаго или боковаго движенія и нападенія?

Положимъ, что у князя Лобанова были новоустроенные полки. Но это ничего не значило. Для сгущенія своихъ колоннъ, Наполеонъ 1813 года подъ Бауценомъ затъснялъ въ нихъ и гражданъ, и земледъльцевъ, и кого ни попало. Прикиньте къ полкамъ князя Лобанова нъсколько тысячъ просто мужиковъ на коняхъ. Праздныхъ пушекъ множество стояло въ арсеналахъ московскихъ. Развъ нельзя было присоединить ихъ къ опытнымъ ротамъ артиллерійскимъ? А съ этимъ новымъ войскомъ подъ вечеръ можно было бы нагрянуть въ тыль праздно стоящей гвардіи Наполеона. Волей или неволей, но онъ долженъ былъ бы туда повернуться, откуда бы загремъла новая гроза. Такимъ образомъ войска Наполеона очутились бы между двумя огнями. Москва досталась въ руки Наполеона послъ Бородинской битвы, безполезной и требуемой только пылкими нашими воинами, утомившимися отъ непрестанныхъ отступленій въ отечествъ. Что Москва пала-и это еще ничего. Главная бъда нахлынула при отступленіи и нашествіи войскъ опасныхъ не пушками и не штыками, но тлетворною заразой, распространившеюся въ рядахъ ихъ. Заразились насколько увздовъ московскихъ, а въ Смоленской губерніи погибло отъ заразы до ста десяти тысячъ человъкъ.

На поляхъ Италіи Суворовъ сказалъ: «Мы бросимъ методику». И бросилъ ее. Зато въ пятьдесять шесть дней завоеваль онъ все то, что въ два года подпало подъ мечъ Бонапарта. Оставалась одна Мантуа, которая, по словамъ Суворова, «не стоила траты времени». Но Россія стоила того, чтобъ ее отстаивать, а не играть русскими горо-

дами въ шахматныя ставки. Барклаю-де-Толли восемьдесять смоленскихъ помъщиковъ предлагали вооружить дружины своихъ охотниковъ, бойкихъ навздниковъ. Барклай-де-Толли отказалъ, забывъ, что прусскій поручикъ Шипъ съ однимъ полкомътревожиль армію Наполеона 1809 года. А этихъ охотниковъ и стрълковъ-крестьянъ, знающихъ всъ мъста, набралось бы тысячъ до трехъ и болье, которые почными нападеніями въ тыль и крылья непріятеля не давали бы ему и глазъ сомкнуть. Не сносясь съ смоленскими помъщиками, и я, по взятіи Смоленска, подаль графу Растопчину записку о вооруженіи охотничьихъ дружинъ по увздамъ московскимъ, и излагалъ. что начиная отъ Гжатской пристани, откуда по объимъ сторонамъ тянутся съ небольшими промежутками лъса, эти льсныя дружины могли бы сильно тревожить Наполеона. Графъ сперва согласился, а потомъ сказалъ: «Мы еще не знаемъ, какъ повернется русскій народъ. Мое дъло выпроводить теперь дворянъ изъ утвадовъ московскихъ». Графъ Растопчинъ незналъ, какъ повернется русскій народъ!.. Намъ нътъ времени изучать духъ народный и наше отечество. Летучіе или партизанскіе отряды появились послі битвы Бородинской, а я о нихъ писалъ въ 1809 и 1810 годахъ въ Русскомъ Въстникъ. Слъдовательно, не храброму Денису Давыдову пришла о нихъ первая мысль. Мало ли о чемъ тогда я писалъ, да какъ было слушать меня, мелкую сошку? Однако, когда нагрянуль дввнад-цатый годъ, тогда и различные бары поговаривали: «Если бы слушали вась!» Чванство ненавижу и не отъ гордости напоминаю объ этомъ. Нать никакой диковинки, что я кое-что видаль. Я всматривался изъ уединенія моего въ ходъ времени оть 1808 до 1812 года.

Говорили, что будто бы Барклай-де-Толли обращениемъ войска русскаго на Жиздру и Мосальскъ могь бы отклонить Наполеона отъ Москвы. Это мечта. Не приняты были необычайныя мёры при первомъ шагѣ вторженія нашествія въ Россію; слѣдственно, одна Москва должна была поглотить его въ гробовой могилѣ. Притомъ же и при позднемъ вооруженіи ополченія пошли мѣстническія передряги.

Московскій ратническій комитеть подчинили петербургскому ратническому комитету, состоявшему подъ предсъдательствомъ графа Аракчеева, Балашева и Шишкова. Графъ Растопчинъ въ порывъ досады сказалъ: «Государь далъ мив эполеты съ брильянтовымъ своимъ вензелемъ, говорилъ, что я его на плечахъ ношу. А теперь отдаетъ меня въ батраки къ Аракчееву» — и потому бросилъ ратническій комитетъ. Другое обстоятельство: Кутузовъ, по принятіи войска отъ Барклая-де-Толли, сдълался въ силу устава большой арміи, изданнаго 1811 года, полновластнымъ распорядителемъ Московской губерніи. Графъ Растопчинъ изъ глагола дъйствительнаго

превратился въ глаголъ страдательный. Чёмъ бы сближаться съ Растопчинымъ, Кутузовъ пустился хитрить такъ, какъ онъ хитрилъ подъ Тарутинымъ, обманывая Наполеона. Послёднее было хорошо. Но первый обманъ былъ вовсе неумёстенъ. Въ необычайныхъ обстоятельствахъ всего нужнёе и всего сильнёе сближеніе душъ. Въ письмё своемъ изъ Владиміра къ Ивану Петровичу Архарову Растопчинъ называлъ Кутузова весьма нелестно.

Было недоумѣніе въ полководцахъ нашихъ. Не было быстраго и внезапнаго сближенія войска съ ополченіемъ народа; было волненіе умовъ и въ Москвѣ. На улицахъ, въ толпахъ народа, проявлялось явное негодованіе. Видя баръ и барынь, скачущихъ къ церквамъ, народъ кричалъ: «Вотъ теперь стали молиться, а то пиры, да балы! Плясали, мотали, да и накликали бѣду!»

Какая главная причина потрясенія, причиненнаго Россіи 1812 годомъ? Пусть земля спросить объ этомъ у неба. Меня назовуть за это безумцемъ, но мой отвъть слъдующій: подите въ первое присутственное мъсто, взгляните на зерцало и вникните хорошенько въ два назерцальные указа Петра І. Указъ его 1722 года, апръля 17-го, скажетъ, что въ Россіи нътъ правды; а указъ 1724 г. засвидътельствуетъ, что и Петръ со всею своею исполинскою силой оставиль Россію «подъ судомъ Божіимъ». А какъ Россію вывесть изъподъ суда Божьяго, про это знаютъ набольшіе.

- Графь Ө. В. Растопчинь, встрътясь со мною въ Москвъ, пригласиль меня къ объду на дачу его въ Сокольники. Графъ очень радушно приняль меня. За объдомъ разговоръ быль общій. За нъсколько дней передъ этимъ графъ принять быль у государя, и императоръ обратиль особенное вниманіе на старшаго его сына. Послъ объда графъ усадиль меня въ кабинетъ на софъ. Мы остались одни, и онъ сказалъ:
- Мой французь-аббать, видя упадокь нашихь ассигнацій, какь голубь изь ковчега летить во-свояси. Туда ему и дорога. Мой старшій сынь подростаєть. Желаю, чтобы онь быль русскимь. Не люблю нынышняго воспитанія. Нась какой-то порывь вытра забросиль на крутизну горы, и мы Богь знаеть какь быстро катимся оттуда. Свыть оковаль нась причудами заморскими и оборотнями модь. Мы у себя не свои. Я говориль это вь моихь Мысляхь на Красномь крыльць, и вы то же повторяли вь вашемь Русскомь Выстникь, а потому прошу вась принять подь руководство ваше старшаго моего сына, не вь видь учителя, на это будуть особенные люди. а въ видь правственнаго наставника.
- Графъ, отвъчалъ я, я чрезвычайно дорожу вашею довъренностью, и ваше предложение для меня очень лестно, но вы

знаете, что Русскій Вѣстникъ ввель меня въ обязанность съ подписчиками. У меня нѣтъ ни одного сотрудника, вся отвѣтственность лежитъ на мнѣ, а нашъ герой Суворовъ сказалъ: «Точность въ одномъ Богѣ; въ дѣлахъ же человѣческихъ—нужно теченіе». Этого теченія непрерывнаго необходимо требуеть срочное изданіе. За два дѣла въ одно время приняться было бы безсовѣстно, и непремѣнно будетъ упущеніе или въ томъ, или въ другомъ.

- Вы правы, сказалъ графъ, но пригласите по крайней мъръ брата вашего (сочинителя Писемъ русскаго офицера о походъ 1805 года). Въ нихъ высказывается и умъ, и душа.
  - Братъ мой, отвъчаль я, очень молодъ.
- Тыть лучше: по уму, по душт своей онъ скорте сблизится съ сыномъ монмъ.
  - Непремънно буду писать къ брату моему.

Потомъ я спросиль у графа, какъ у человъка, участвовавшаго въ дълахъ государственныхъ:

- Отчего у насъ произошель такой быстрый упадокъ бумажекъ? Въ Европѣ возвышеніе и упадокъ денежный зависить отъ удачныхъ или неудачныхъ пушечныхъ выстрѣловъ. Но у насъ кажется все въ своей силѣ. Оружіе русское покорило Финляндію; въ Турція оно дѣйствуетъ успѣшно, и къ намъ присоединилась еще область Бѣлостокская. Фабрики наши и мануфактура оживились. Континентальная система не можетъ долго существовать: это перетянутая струна наполеоновской политики, она лопнетъ, моря взыщуть свои права.
- Я согласень съ вами, сказаль графъ. Посътя меня въ моемъ селъ Вороновъ, вы говорили, что почитаете Тильзитскій миръ временнымъ перемиріемъ, и я въ этомъ согласенъ съ вами. Намъ не миновать новой борьбы съ Наполеономъ. Русскій нашъ народъ чрезвычайно смышленъ и догадливъ. Но при всей суетъ теперешней промышленности нашъ народъ чувствуетъ, что чего-то недостаетъ, и какъ-будто чего-то ждетъ. А отъ этого и деньги наши пошли въ какой-то сбивчивый ходъ. Мы не въримъ теперешнему нашему времени.

Вь концѣ 1809 года учредился Государственный Совѣть, винная поставка перешла въ казну, и сдѣлано было новое постановленіе о соли. Все было въ новомъ движеніи: и правительство, и деньги, и люди частные. Въ это время поэть Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ назначенъ былъ министромъ юстиціи. Незадолго до отъѣзда его на берега Невы, онъ, видя, что я помѣстилъ нѣсколько статей о военномъ искусствѣ изъ сочиненій Макіавеля, просилъ меня, чтобы я далъ ему прочитать ту часть, въ которой Макіавель говорить о владѣльцѣ. Отправляясь въ Украйну на работу учительскую еще 1802 года, въ числѣ прочихъ историческихъ и политическихъ книгъ я запасся и полнымъ сочиненіемъ Макіавеля, переведеннымъ на французскій языкъ Жиродеемъ. Возвращая мнѣ дня черезъ три книгу мою, Иванъ Ивановичъ сказалъ:

- Признаюсь вамъ, что мнѣ нѣкоторыя мысли ваши въ Русскомъ Вѣстникѣ казались неясными; но, вникнувъ въ правила Макіавеля, я вижу, что вы дѣльно говорили.
- Настоящая истина, отвѣчалъ я, такъ проста, что она вездѣ и всегда очевидна; мы ее запутываемъ и предположеніями, и перетолкованіями нашими.

По приглашенію графа Растопчина, брать мой Оедоръ Николаевичь прівхаль въ Москву въ началі 1810 года. Графъ приняль его очень радушно. Это было поутру, а ввечеру того же дня я получиль оть графа записку, что, къ крайнему его сожалінію, брать мой, по его мнівнію, слишкомъ молодъ для предполагавшейся должности. Какъ и отчего произошла такая быстрая переміна въ мысляхъ графа, не допытываюсь. Но воть мой къ нему отвіть:

«Вы настоятельно вызывали брата моего. Вы восхищались живымъ его слогомъ, дышащимъ благороднымъ чувствомъ и любовью къ отечеству. Это собственныя ваши слова. Вы и сегодня поутру со слезами благодарили меня за прівздъ брата моего. Видно переходъ оть прежняго воспитанія къ новому показался вамъ труднымъ? Но братъ мой не раскаивается, что прівхалъ въ Москву. Ему удалось видѣть вельможу, убѣждающаго русскихъ быть русскими».

Несмотря на этотъ сердитый отвътъ, графъ снова со мною сблизился, а когда, — объ этомъ будетъ упомянуто въ запискахъ о 1812 годъ.

Прибавлю еще нѣсколько словъ къ событіямъ 1809 года. Сказано было выше, что часть русскихъ войскъ хотя и не соединялась съ Наполеономъ, но потревожила австрійцевъ и тѣмъ споспѣшествовала къ быстрымъ его успѣхамъ въ Австріи. Но хотя войска русскія двигались за Наполеона, но духъ ихъ былъ противъ него. Князь Андрей Ивановичъ Горчаковъ привѣтствовалъ письменно принца Карла въ началѣ его успѣховъ. Письмо попалось въ руки Наполеона, и князь Горчаковъ, говоря словами его дяди, обомлѣвалъ въ бездѣйствіи до 1812 года.

Нѣть общаго правила въ политикѣ. Все зависитъ отъ обстоятельствъ, рѣдко единообразныхъ. Политика—игра, а разыгрываетъ ее вдохновеніе и геній. Вотъ чего не зналъ ни одинъ изъ такъ называемыхъ людей государственныхъ, бывшихъ въ Россіи на чредѣ управленія отъ 1809 до 1812 года. Это тѣмъ удивительнѣе, что

обстоятельства нисколько не были запутаны и въ очевидности были единообразны. Слѣпой только не увидить, когда внезапное облако налетить и затемнить солнце. Но у всѣхъ тогдашнихъ государственныхъ людей вещественные глаза были свѣтлые. Отчего же не видали они, какая туча собирается и скопляется на Россію, и вмѣсто того, чтобы принимать своевременныя мѣры къ отраженію предстоявшей бури, только озабочивали и умъ императора Александра, и умы народа мелочными сдѣлками не къ управленію, но къ запутыванію подлиннаго управленія?

И вся эта суматошная буря и тревога пали на Михаила Михаиловича Сперанскаго.

Когда, 1813 года, встрътился я съ графомъ Растопчинымъ, онъ миъ сказалъ:

— Во время службы моей при князѣ Потемкинѣ, видя, какъ и чѣмъ наполняеть онъ желудокъ, казалось, что онъ не доживеть до утра. А онъ проснется, какъ ни въ чемъ не бывало, свѣжъ и опять за то же принимается. Россію можно уподобить этому богатырскому желудку. Она проглотила Наполеона и Сперанскаго.

Но за что было Россіи проглотить Сперанскаго, объ этомъ Растопчинъ не вымолвилъ ни слова.

Зналъ я Сперанскаго, когда онъ еще не былъ графомъ. Бесѣдовалъ съ нимъ дружески и откровенно и любилъ его, какъ человъка, стремящагося къ пользъ общественной.

Въ пространномъ своемъ письмѣ къ императору Александру Сперанскій сказалъ:

«Вы, государь, съ первыхъ дней царствованія своего положили неуклонно дъйствовать къ преобразованію Россіи по духу своего времени и по степени ея просвъщенія».

Но какъ бы ни быль силенъ человъкъ, однако, если, выйдя для прогулки въ ясный день, его на дорогъ настигнутъ внезапно громъ и дождь, то волею или неволею должно куда-нибудь уклониться.

Императоръ Александръ I обманывался, полагая, что онъ будеть неуклонно заниматься преобразованіемъ Россіи, летая то подъ Аустерлицъ, то подъ Тильзитъ, то въ Парижъ.

Сперанскій прибавляеть: «Вышедшія уже учрежденія были какъ-будто плодомъ многихъ лѣтъ, и все бы распространялись болѣе и болѣе, еслибы люди были справедливѣе и обстоятельства счастливѣе».

Далъе Сперанскій говорить, что «всь представленія его подверглись зависти, клеветь и общему злословію».

И неудивительно. Дъло общее должно быть на виду у всъхъ, иначе оно всегда будеть возбуждать подозръніе. предположенія и

недоумѣнія. Мы сейчась увидимъ, что Сперанскій самъ соглашался съ этимъ.

«Весь разумъ тогдашняго плана управленія состояль въ томъ, чтобы посредствомъ законовъ и установленій утвердить власть правительства въ началахъ постоянныхъ и тъмъ самымъ сообщить дъйствіямъ сей власти болье правильности, достоинства и истинной силы».

«Но», —продолжаеть Сперанскій, — «полезніве, можеть быть, было бы всі установленія сего плана приготовить вдругь и открыть единовременно; тогда они явились бы въ своемъ размірів и стройности и не произвели бы въ ділахъ никакого смітенія».

Слѣдовательно, для этого надлежало выждать тѣхъ счастливыхъ обстоятельствъ, о конхъ Сперанскій упомянулъ выше. Но этого не было. Два мѣсяца сряду ежедневно ходилъ онъ въ кабинетъ государя, то совѣщаясь съ нимъ о достоинствѣ человѣка, то принося рукописи, составлявшія цѣлыя книги. Какъ же было зависти не бѣситься, какъ было не волноваться страстямъ, какъ было не предполагать тамъ злоумышленіе, гдѣ было одно заторопленіе! Сперанскій былъ очень уменъ, не уступаль ему въ умѣ и Неккеръ, и они оба увлекались, какъ люди, близостью къ престолу. Не мнѣ защищать М. М. Сперанскаго, его защищаетъ собственная его невинность. Признаюсь откровенно, и мнѣ наряду со всѣми странными казались тѣ указы, о которыхъ говорили, что «разумъ ихъ выйдетъ послѣ». На что же было оглашать указы безъ разума? Признаюсь, что и мнѣ казалось страннымъ, когда людей опытныхъ въ дѣлахъ судебныхъ произвели въ догробные титулярные совѣтники.

Сперанскій въ письмъ своемъ говорить о себь, «что онъ и быль тогда въ средоточіи управленія государственнаго». Какъ же человіть, стоявшему на этой чредь, не відать было, до чего доводить раздраженіе сердца человітескаго? Ніжоторые люди говорили, что это было сділано для того, чтобъ этою мірою затруднить молодымъ дворянамъ поступленіе въ гражданскую службу. Положимъ, что это было и такъ. Но за что же было обижать людей, ожидавшихъ отъ гражданской службы тіхъ чиновъ, которые время и законъ доставляють? Но и туть Сперанскій иміль полезное намітреніе. Онь хотіль, чтобы для службы гражданской выходили люди образованные изъ стінь университета. Но все служило ему обвиненіемъ.

Въ то время, какъ въ кабинетъ императора Александра налетали со всъхъ сторонъ различныя предначертанія для преобразованія Россіи, Россія была на шагь отъ бури нашествія. Видя обветшалость зданія государственнаго, очень хорошо и полезно поддержать его, чтобъ оно не подавило отечество паденіемъ своимъ. Но на все свое время. Нечего было тогда умствовать о томъ и о семъ, когда Наполеонъ былъ уже почти у рубежей Россіи. Важнѣе всего въ тогдашнихъ обстоятельствахъ то, что въ ноябрѣ 1811 года допустили откупиться семидесяти тысячамъ рекрутъ. Но это болѣе относилось къ военной части. Въ чемъ тутъ былъ виноватъ Сперанскій? Ужели должно предположить, что императоръ Александръ или не зналъ, или не хотѣлъ видѣть опасности, угрожавшей Россіи? Ужели и графъ Аракчеевъ, и тогдашній военный министръ Барклайде-Толли не видали той же опасности? Ужели они не знали того, о чемъ люди русскіе въ Москвѣ явно и громко говорили? Въ это время, съ наступленіемъ вечернихъ сумерекъ, появлялась на небосклонѣ Москвы комета. Прохожіе, останавливаясь, всматривались въ это явленіе, обращались къ церквамъ и грустно восклицали: «Помететъ землю Русскую!» Туть можно сказать, что голось народа былъ голосомъ Божіимъ. Развѣ не доносился онъ до Петербурга?

Новый рекрутскій наборь въ марть 1812 года людей, едва привыкшихъ къ ружью и непривыкшихъ къ трудамъ военнымъ! Новото не касалось Сперанскаго. Если Растопчинъ и другіе предполагали, что Сперанскій способствовалъ въ чемъ-нибудь нашествію Наполеона на Россію, то они крайне ошибались. Въ то же время, когда комета была видна на небосклонъ Москвы, и Наполеонъ изъ оконъ дворца Тюильрійскаго всматривался въ какую-то звъзду, имъ только однимъ видънную, а Коленкуръ, князь Понятовскій и другіе приближенные уговаривали его, чтобъ онъ не пускался въ Россію; на всъ ихъ убъжденія Наполеонъ возразиль:

— Не я иду! меня влечеть сила, мнѣ самому непостижимая! Что же туть было дълать одному Сперанскому? И могли ли ты-

Что же туть было делать одному Сперанскому? И могли ли тысячи головъ преклонить или отклонить тогда волю того человека, который самъ сознался, что у него не было своей воли!

Воть что явно опровергаеть нельпый поклепь на небывалую измычу М. М. Сперанскаго. Рвеніемь неумыстнымь онь самь себя заторопляль, а съ другой стороны завистники, сбивая его то въ ту, то въ другую сторону, понуждали его отбиваться кипами бумагь. А потому при отпускы Сперанскаго 1812 года, когда понеслась на него клевета враждебная, императорь Александръ I сказаль ему:

— Еслибы не такія были настоятельныя обстоятельства, то для изслѣдованія вашихъ дѣйствій должно бы употребить мнѣ и годъ, и два года.

Отчего вышла такая запутанность, и кто въ томъ виноватъ? И въ этой запутанности Сперанскій былъ страдальцемъ.

## ГЛАВА ХІХ.

Заключеніе мирных договоровь.—Прибытіе государя въ войску.—Основаніе Патріотическаго Общества.—Поляки.—Торжество Александра І.—Возаваніе Кутувова въ народачь Германін. — Поэма Габерланда. — Калишское свиданіе.—Соотовніе Пруссій. — Несогласіє среди европейскить державъ. — Ложь Наполеона. — Возвваніе прусскаго короля. Рачь герцога Суссекскаго.—Чествованіе Александра І въ Америвъ. — Общін падежды на русскаго виператора. — Люценская битва. — Современная статья о перемиріи. — Присоединеніе Швенін. — Письмо шведскаго короля къ Наполеону. — Гевераль Моро. — Воззваніе шведскаго короля къ армін. — Союзъ съ Австріей. — Смерть генерала Моро. — Битва Кульмская. — Последнія слова умирающаго Моро. — Письмо императора Александра къ вдовъ Моро. — Усихи союзниковъ. — Ложь Наполеона. «Обличтель» Ришера Серизи. — Плънъ Головита у японцевъ. — Заботливость Александра I о воопитавникахъ Горнаго корпуса. — Приказъ 26 августа 1813 г. — Человъколюбіе императора Александра. — Подвиги Энгельгардта и Пубина. — Лейпцигская битва. Русскіе на Рейнъ. — Отношеніе Александра I къ союзникамъ. — Маркивъ де-Виндранжъ.

о удивительному стеченію обстоятельствъ и къ усугубленію величія 1812 года, между тъмъ какъ Наполеонъ громомъ своего оружія оглушаль вселенную, въ сіе самое время Александръ заключиль три мирные договора. Августа 5-го подписаль онъ миръ съ Турціей, сентября 12-го утвердиль дружественный договорь съ Испаніей, а ноября 7-го воспослѣдовальманифесть о союзѣ съ Англіей. Такимъ образомъ посреди войны опустошительной россійскій государь былъ ангеломъ миротворнымъ. Уже Наполеонъ бѣжаль изъ предѣловъ Россіи, а Александръ I, скрѣпя на берегахъ Невы союзы съ тремя областями, отправился въ Вильну къ войску. День 10-го декабря ознаменовался прибытіемъ его туда. Этоть день быль новымъ торжествомъ для россійскаго войска и предъстіемъ новыхъ побѣдъ. Поэть нашъ В. А. Жуковскій, находившійся тогда въ Вильнѣ, изобразилъ въ слѣдующихъ словахъ достопамятный случай:

Сколь намъ величественъ ты, царь, тогда предсталь, Сжимающій вождю въ виду полковъ десницу, И старца на свою ведущій колесницу, Чтобъ вивств съ нимъ летвть съ отищеньемъ въ слёдъ врагамъ.

Въ эти радостные часы жизни своей, Кутузовъ говорилъ своимъ приближеннымъ:

— Какъ счастлива моя старость! я встрътилъ государя въ областяхъ, присоединенныхъ къ Россіи Екатериною Великою и теперь очищенныхъ отъ непріятеля.

Уже Россія стала возстановляться изъ гробовыхъ развалнив силою любви и милосердія. Александръ I приготовлялся снова на подвигь добра для спасенія Европы, а благодьтельная десница его супруги простиралась къ оживотворенію страдальцевъ, всего лишен-

ныхъ нашествіемъ. Подъ непосредственнымъ покровительствомъ императрицы Елисаветы Алексъевны составилось въ Петербургъ женское Патріотическое Общество. Многія изъ матерей, супругъ и дочерей нашихъ героевъ вступили въ оное. Тутъ во всей силъ явилось
торжество милосердія! Тысячи семействъ, скитавшихся безъ пристанища, немедленно были взысканы, призръны и оживлены на поприщъ
скорбнаго ихъ бытія.

Передъ нашествіемъ на Россію Наполеонъ говориль, что будто бы нѣсколько милліоновъ поляковъ готовы сѣсть на коней и сопутствовать ему въ завоеваніи Россіи. Предположенія его остались мечтой. Онъ успѣлъ только взволновать умы, обольщая древнихъ нашихъ единоплеменниковъ мнимою свободой для того, чтобы надежнѣе завлечь ихъ въ сѣти свои. Истина эта разительно явствуеть изъ словъ генерала Домбровскаго, произнесенныхъ имъ 1818 года и приведенныхъ въ донесеніи слѣдственной комиссіи о розысканіи тайныхъ польскихъ обществъ. «Еслибы Наполеону, говорилъ генералъ Домбровскій, —и въ 1818 году удалось дойти до береговъ Эльбы, то и тогда бы поляки снова были жертвами его». Велико-цушный Александръ въ день своего рожденія, въ день декабря 12-го, отъ искренняго сердца изрекъ прощеніе полякамъ и изъявилъ желаніе, чтобы древніе наши единоплеменники наслаждались счастіемъ и безопасностію въ совершенномъ сліяніи съ Россіей.

Донесеніе о военныхъ дъйствіяхъ съ 18-го по 23-е декабря князь Кутузовъ-Смоленскій заключалъ сими словами: «Нътъ уже въ границахъ россійскихъ непріятеля; всь области, прежде бывшія польскія и подъ скипетромъ россійскимъ находящіяся, отъ иноплеменныхъ очищены».

Императоръ Александръ I прежде еще сказалъ: «Дотолѣ не положу оружія моего, доколѣ не сотру съ лица земли русской врага, дерзнувшаго войти въ ея предѣлы». Сбылись сіи слова! Слѣды непріятеля остались видимы только по костямъ его, разсѣяннымъ по полямъ отъ Москвы и до границы!

Исчезло грозное нашествіе, и взоры всёхъ народовъ обратились на Александра I.

При вступленіи русских въ м'єстечко Сталупенъ, восхищенные жители единодушно восклицали: «Да будеть невинно терпящему народу защитникомъ императоръ Александръ».

Въ день 25-го декабря торжественно возвъщено было, что иътъ уже ни одного врага въ предълахъ Россіи, и въ тотъ же день предположено сооружение храма Христу-Спасителю.

Повторимъ еще, ссылаясь на собственное свидътельство Наполеона, что торжество Россіи 1812 года было торжествомъ любви

народной. «Любовь народа, вѣщалъ Александръ I въ 1805 году, любовь народа составляеть для меня единственный предметь, начало и конецъ всѣхъ моихъ дѣйствій». Онъ вполнѣ 1812 года насладился счастіемъ этой любви. Онъ еще болѣе убѣдился, что изъ всѣхъ политическихъ предположеній вѣрнѣйшая стезя, ведущая къ истинной славѣ, есть та, которая ведеть къ сердцамъ народа.

Января 7-го императоръ Александръ прибылъ въ городъ Ликъ. Радостные жители единодушно восклицали: «Ты нашъ спаситель! Ты нашъ государь!» Александръ отвъчалъ: «Я вашъ другъ».

Александру I на новомъ поприщѣ заграничномъ не нужно было вымышлять никакихъ хитростей и уловленій: онъ продолжаль только быть самимъ собою, и онъ наслаждался счастіемъ несравненнымъ! Сердца жителей странъ иноземныхъ летѣли къ нему навстрѣчу, а сердца сыновъ Россіи сопутствовали ему повсемѣстно. Народы европейскіе во взорахъ его читали спасеніе и свободу свою.

Александръ I и король прусскій дозволили престарѣлому нашему полководцу Кутузову издать къ народамъ Германіи воззваніе, воспослѣдовавшее отъ 15-го марта. Русскій полководецъ возвѣстилъ, что возстановленіе Германіи и расторженіе ига, возложеннаго завоевателемъ на древнія страныея, есть главная цѣль военныхъ подвиговъ россіянъ. Такъ говорилъ Кутузовъ, и великія событія доказали, что довѣренность къ правотѣ и великодушію есть душа союзовъ. Хотя подвигъ избавленія Европы не былъ еще довершенъ, но всѣ уже сословія жителей заграничныхъ заранѣе одушевлялись надеждой, что сей подвигъ увѣнчается успѣхомъ. Нѣмецкій стихотворецъ Габерландъ издаль въ Кенигсбергѣ въ пяти пѣсняхъ поэму, подъ заглавіемъ: Россія не девятна дцата го столѣтія, избавители Европы.

Король прусскій первый изъ государей европейскихъ присоединился къ Александру I-му. Король узналъ, что на границѣ Силезской ожидаетъ его графъ Платовъ, приказалъ ѣхать поспѣшнѣе и, увидя донскаго героя, тотчасъ вышелъ изъ коляски, обнялъ и сказалъ: «Графъ, берегите себя для блага отечества и для спасенія угнетенной Европы». На послѣдней станціи отъ Калиша, самъ Александръ I ожидалъ Вильгельма III. За двѣ версты отъ города оба монарха пересѣли на приготовленныхъ лошадей.

21-го марта 1813 года городъ Калишъ увидѣлъ двухъ государей, испытанныхъ злополучіемъ и снова соединенныхъ Провидѣніемъ. При появленіи короля прусскаго русскія войска единодушно воскликнули: у ра! По случаю сего достопамятнаго свиданія Кутузовъ сказалъ императору Александру I: «Государь! для васъ не пропали двѣнадцатъ лѣтъ вашего царствованія: вы пріобрѣли опытъ». Нѣкоторые предполагають, будто бы Кутузовь отклоняль Александра I оть перехода за границу. Итакъ эти слова престарълаго героя относятся къ тому, что императоръ внутренно быль убъжденъ, что личное его присутствіе необходимо было къ скоръйшему сближенію государей и народовъ. Такъ и сбылось.

Приверженцы Наполеона выдумали и распустили молву, будто бы въ нѣдрахъ Германіи составился заговоръ, и заговорщики угрожали предавать огню и мечу всѣ тѣ мѣста, куда будутъ приближаться русскія войска.

Пруссія возстала и вооружилась. Юноши знатнъйшихъ семействъ наряду съ простыми гражданами спъшили подъ знамена отечества. Ученые, оставляя мирныя свои занятія, обмѣнивали книги и перья на штыки и мечи. Всв убъдились, что доколь будеть существовать Наполеонъ, дотолъ не могуть процвътать на спокойствіе, ни науки, ни безопасность общественная. Даже и служители алтарей спъшили въ ряды военные. Сынъ одного прусскаго священника, говоря проповедь вмёсто отца своего, въ конце оной воскликнуль: «Мы все читали и слышали воззванія къ защить свободы германской: Богъ и отечество зовуть насъ на поле битвъ!» — и самъ опредълился въ войско гусаромъ. Многіе изъ молодыхъ его слушателей последовали его прим'тру. Смурая одежда и железная медаль почитались тогда лучшимъ украшеніемъ. Въ это же самое время Наполеоновы въстовщики страшили соотечественниковъ своихъ одеждой и бородами русскихъ ратниковъ и казаковъ. Народъ, по внутреннему убъжденію обращающійся къ насл'ядственнымъ доброд'ятелямъ, не отстаеть, но идеть впередъ. Высочайшая степень просвъщенія въ томъ состоить, чтобы знать самихъ себя. Русскіе узнали силу духа народнаго, и они спасають Европу. Пфсии нфмецкихъ стихотворцевъ о будущемъ оживотвореніи німецкихъ областей греміли уже въ рядахъ старыхъ и новыхъ полковъ прусскихъ, сливались со звуками пъсонъ русскихъ воиновъ. Изв'єстный берлинскій художникъ Лоосъ выбиль медаль съ надписью: союзъ для завоеванія независимости и благоденствія общественнаго, заключенный 1813 года. Приготовляясь къ новому отраженію Наполеона, Александръ I все еще желалъ мира. Въ подтверждение сего въ извъстияхъ того времени говорили: «Миръ есть первая потребность областей европейскихъ. Миръ, основанный на выгодахъ взаимныхъ, миръ, заключающій въ основаніи своемъ поручительство своего постоянства: такой мирь есть ціль всёхь усилій Александра І. Но для достиженія онаго нужно, чтобъ и Австрія выставила военную сплу, соотвітственную обстоятельствамь >. Вь тёхъже извёстіяхъ прибавлено, что это замёчаніе привело политиковъ въ большое недоумъніе.

Недоумвніе или, лучше сказать, несогласіе въ общихъ пользахь областей европейскихъ давно существовало въ Европь. Къ потрясенію австрійской державы Людовикъ XIV въ семнадцатомъ стольтіи вызываль турокъ къ ствнамъ Вѣны, а въ осьмнадцатомъ стольтіи лордъ Чатамъ говорилъ, что если Англія на однѣ сутки прекратить непріязнь свою къ Франціи, то Австрія погибнеть.

Множество можно привесть подобныхъ примъровъ. А потому справедливо было замъчено, что области европейскія при всемъ просвъщеніи своемъ находились въ необщежительномъ состояніи, ибо между ними не было никакого прочнаго союза, обезпечивающаго пользы каждаго государства на основаніи пользъ взаимныхъ.

Одни политическія предположенія для сего недостаточны. Прочность взаимныхъ связей народовъ зависить оть благоволенія любви, но истекающихъ изъ человѣколюбія, возвѣщаемаго голосомъ небеснымъ.

На семъ основаніи любви священной учреждены были въ Россіи Библейскія общества въ продолженіе 1813 г. «Библія, говориль Петрь I, есть книга всёхъ книгь». А Евангеліе, по словамь одного иностраннаго пропов'єдника, «есть свётило, озаряющее родъ челов'єческій!» Счастливы бы были народы, еслибы при блеск'є сего св'єтила исчезли навсегда тучи военныя, и еслибы вс'є народы сблизились союзомъ любви и милосердія, посылаемыми Небомъ къ отрад'є людей.

Увлекаясь страстью къ войнѣ и жаждой побѣдъ, Наполеонъ снова ополчился. Онъ увѣрялъ, что Франція и Италія снова выставили милліонъ двѣсти тысячъ войска. Наполеонъ увѣрялъ сенатъ французскій, что будто бы не онъ, а татары опустошили и жгли въ Россіи города и селенія: но въ чемъ же не могъ онъ увѣрить народы, порабощенные владычеству его? «Я самъ былъ въ Россіи, говорилъ Наполеонъ сенату своему, Москва подверглась нашей власти. Но когда рушилась пограничная защита Россіи, и когда узнали о безсиліи ея войскъ, тогда скопища татаръ, призванныя къ оборонѣ Россіи, обратили убійственныя свои длани къ разоренію прекраснѣйшихъ ея областей». Обольщеніе еще очаровало умы французовъ, они не могли разстаться съ мыслію, что подъ знаменами завоевателя могутъ домогаться обладанія надъ Европой и вселенной.

«Великія пожертвованія, говориль король прусскій, нужны отъ всёхь сословій моего народа. Подвигь нашь важень; число и сила непріятеля опасны. Мы должны рёшиться на всё пожертвованія; они ничто въ сравненіи съ тёмъ, что должны пріобрёсть посредствомь оныхъ. Надобно сражаться и умирать или имя наше исчезнеть».

И въ другомъ воззваніи Вильгельмъ III прибавилъ слѣдующія

слова: «Наслѣдный принцъ и весь домъ мой будуть со мной на полѣ битвы. Они будуть сражаться наряду со всѣми. Пруссаки! съ вами также будеть народъ мужественный, пришедшій на помощь нашего отечества и цѣлой Германіи; съ вами будеть народъ почтенный, который подвигами безсмертными завоеваль свою независимость. Этоть народъ явиль довѣренность къ государю своему, къ вождямь, къ правотѣ дѣла и силѣ своей: и съ нимъ самъ Богъ ополчился. Наше дѣло есть дѣло всѣхъ народовъ и всѣхъ благомыслящихъ людей въ Европѣ».

Герцогъ Суссекскій, братъ Георга IV, англійскаго короля, приглашая англійское купечество къ вспомоществованію жителямъ сѣверной Германіи, въ рѣчи своей, между прочимъ, сказалъ: «Германія подверглась игу; доселѣ не было ей благопріятнаго случая обнаружить всѣ силы свои, расторгнуть оковы и взыскать свободу свою. Но теперь она подкрѣпляется великодушными усиліями россіянъ и мудрыми распоряженіями Александра I. Итакъ наступилъ часъ возрожденія Германіи».

1813 года Европа и вселенная взирали на Александра I и на Россію. На другомъ краю океана жители съверныхъ американскихъ областей въ мартъ мъсяцъ праздновали изгнаніе враговъ изъ Россіи. Заздравный кубокъ за Александра I сопровождался слъдующимъ привътствіемъ: «Александру I, великому императору всероссійскому! Онъ не сътуеть о томъ, что не завоеваль Новаго Свъта: онъ радуется, что спасъ старое полушаріе». И вдругъ, при стеченіи многочисленныхъ зрителей, появилось прозрачное изображеніе Александра съ надписью: «Освободителю Европы».

Изъ сихъ свидътельствъ явствуетъ, что народы на всъхъ концахъ вселенной убъждены были, что оружіе Александра I необходимо было къ расторженію долгольтнихъ оковъ, обременявшихъ Европу. Егце не всъ народы соединились, еще многія области европейскія то мились подъ тяжкимъ бременемъ войны, а жители Новаго Свъта привътствовали уже Александра I именемъ Освободителя Европы. Онъ былъ тогда общею надеждой всего человъчества.

Хотя Наполеонъ и увърялъ, что битва, происходившая подъ Люценомъ 1813 года апръля 21-го, была битвой блестящею и ръшительною, но это не справедливо. Ръшительная битва есть та, которая увънчивается счастливыми успъхами и важными послъдствіями. Русскіе и пруссаки выдержали натискъ Наполеоновыхъ войскъ и отступили, во-первыхъ, для того, чтобы завлечь непріятеля въ средину Германіи, а во-вторыхъ, чтобы выждать приступленія Австріи къ союзу европейскому. Итакъ, тщетно думалъ Наполеонъ послъ сей битвы загнать русскихъ въ ужасную область ихъ зимъ и напрасно

не задолго передъ тъмъ увърялъ французовъ, что черезъ два мъсяца заключитъ миръ.

Въ день битвы Люценской, когда пехота и конница сближались съ непріятелемъ, вдругь раздался голось: «государь!» Генераль Винцегероде тотчасъ поскакалъ навстръчу императора. Всъ бывшіе при немъ вследъ за нимъ поспешили. Государь, выслушавъ отъ генераловъ донесенія, благодариль за успёхи въ новомъ заграничномъ походь. Между тымъ императоръ приближался къ линіи непріятельской. Начальникъ штаба генералъ Винцегероде отговаривалъ офицеровъ следовать далее за государемь, чтобы многочисленностію свиты не обратить особеннаго вниманія непріятеля. Но никто не хотъль отстать, всѣ порывались за Александромъ I и составили около него полукружіе. Непріятель открыль сильную пальбу. «Ядра, говорить самовидецъ, падали перелъ нами, за нами и около насъ.» Но императоръ, какъ будто бы не слыша грома пушекъ и не видя опасности, спокойно продолжаль разсуждать съ генераломь о движеніи непріятеля; потомъ вынуль изъ кармана донесеніе генерала Милорадовича, прочиталь оное вслухь и повхаль обозрввать войска наши.

«Люценская битва, говорить Наполеонъ, подобно громовому удару разрушила и уничтожила замыслы союзниковъ, домогавшихся раздробить великую имперію. Юные французы возвысили въ сей день блескъ крови своей. Еслибы всѣ европейскіе государи и министры, управляющіе ихъ кабинетами, присутствовали на полѣ сей битвы, они бы убѣдились въ томъ, что невозможно оттолкнуть назадъ звѣзду Франціи».

Съ своей стороны союзники такъ извъщали о той же битвъ:

«Хотя потеря непріятелей важнѣе потери союзныхъ войскъ; хотя оружіе наше при каждомъ нападеніи увѣнчивалось успѣхомъ, но благоразуміе требовало уступить сопротивнику, чтобы сблизиться съ нашими пособіями и надежнѣе возобновить бой».

Въ извъстіяхъ того времени по случаю перемирія напечатана была слъдующая статья:

«Въ первые мѣсяцы похода 1813 года опасались неудачъ отъ разсѣянія и отдѣльныхъ дѣйствій союзныхъ войскъ въ различныхъ мѣстахъ. Отступленіе еще болѣе устрашило людей, всегда склонныхъ къ боязни и увлекаемыхъ мнѣніемъ тѣхъ, которые мечтають, будто бы предположенія ихъ суть превосходство политики. Безъ сомнѣнія, что непріятель предложилъ перемиріе не изъ усердія къ миру, но по необходимости, заставлявшей его успокоить умы французовъ и войско, желавшихъ и требовавшихъ мира. Наполеонъ, просившій сего перемирія, не прежнимъ уже былъ Наполеономъ. Онъ испыталь превратность судьбы. Въ глазахъ его погибла несмѣтная армія, съ

которою домогался онъ нанесть последній ударь Европе, свободе и независимости ея. Счастіє оставило Наполеона. Личина спала; исчезъ непоб'єдимый.

«Сверхъ того, области германскія твердо рѣшились возвратить свою независимость. Народы ихъ, вмѣстѣ съ пруссаками, порывались жертвовать всѣмъ для спасенія чести и свободы. Трудно было опредѣлить, почему согласились они на предложеніе Наполеона тогда, когда, повидимому, надлежало бы ему отказать? Но то достовѣрно, что какъ бы ни окончилась новая война, Россія во всѣхъ отношеніяхъ была безопасна. По одному побужденію великодушія перенесла она оружіе за предѣлы свои; воины ея, животворимые рвеніемъ къ общему благу, сражаются подъ предводительствомъ полководцевъ, образованныхъ побѣдой и примѣромъ Кутузова, сошедшаго во гробъвъ сіяніи безсмертной славы. Итакъ ей предстоялъ только миръ славный и полезный, миръ, ни въ чемъ не зависѣвшій оть непріятеля».

Изъ уваженія къ добродътелямъ Александра I и для пользы Шведіи, шведскій король приступиль къ союзу во время перемирія.

Король еще въ марті місяці 1812 года усиливался склонить Наполеона кл миру и спокойствію. Онъ между прочимъ къ нему писаль: «Государь! человічество уже слишкомъ много страдало. Двадцать літь земля обагряется кровію человіческою. Вамъ остается одна только слава, — слава положить преділь кровопролитію... Желаете ли, чтобы россійскій императоръ извіщенъ быль о возможности сближенія? Великодушіе Александра I служить порукою въ томъ, что онъ приметь всі сношенія, полезныя вашей имперіи и сівернымъ областямъ Европы. Если событіе, столь необычайное и столь нетеритьливо всіми ожидаемое, совершится, тогда народы, сильно смущаемые напоминаніями о прежнемъ опустошеніи ихъ странъ и приближеніемъ ужасовъ новой войны, еще сильнійшею одушевятся къ вамъ благодарностію».

Наполеонъ желалъ одной славы — славы военной.

Переплывъ океанъ, генералъ Моро поспѣшилъ въ станъ союзниковъ. На другой день по пріѣздѣ его въ Прагу, императоръ Алоксандръ имѣлъ съ нимъ свиданіе. Восхищенный качествами, украшавшими императора, Моро говорилъ: «Россійскій императоръ не человѣкъ, а ангелъ: я умру за него». Государь самъ представилъ его королю прусскому. Изъ устъ также самого императора услышалъ Моро о всѣхъ подробностяхъ войны 1812 года. Удивляясь искусству и опыту военному, блиставшимъ въ разсказѣ Александра I, Моро невольно воскликнулъ: «Государь! вамъ одно вредитъ: собственная ваша скромность».

Шведскій король, бывшій тогда насліднымъ принцемъ и пред-

водителемъ соединенной съверной арміи, издалъ слъдующее воззваніе въ главной своей квартирь, находившейся въ Ораніенбургь: «Вомны! въ счастливомъ успъхъ нашего оружія полагаюсь на покровительство Божіе, на справедливость нашего діла и на вашу неутомимость. Еслибы последнія двенадцать леть не ознаменовались необычайными и бъдственными происшествіями, то совокупныя ваши знамена не развъвались бы на землъ германской. Опыть убъдиль государей, что вся Европа есть большое семейство, и что ни одна изъ странъ ея не должна взирать хладнокровно на посягательство завоевательной власти. Вы созваны съ береговъ Волги и Дона, съ береговъ Британскихъ и съверныхъ горъ; вы соединены съ германскими народами, возставшими за общее дъло Европы. Забудемъ всъ предубъжденія, раздъляющія народы, и единодушно устремимся къ великой цъли: къ обезпечиванію общей независимости. Императоръ Наполеонъ не можеть быть въ миръ съ свободною Европой. Дерзновеніе его ввело четыреста тысячь въ предвлы Россіи, онъ оставиль ихъ тогда, когда угрожали имъ повсемъстныя бъдствія. Триста тысячь французовъ погибли на равнинахъ того обширнаго государства, котораго монархъ истощилъ всъ средства къ сохраненію мира съ Франціей».

Между тъмъ взоры всей Европы обращены были на Австрію. Наконецъ увънчалось полнымъ торжествомъ присутствіе Александра I за границей. День августа 3-го ознаменовался въ стънахъ Праги сближеніемъ Франца II съ императоромъ Александромъ. День незабвенный для Европы, день ръшительно возвъстившій ся независимость.

Часто ложь помрачаеть истину, по истина въ очередь свою торжествуеть. Кутузова уже не было на свътъ, изречение его сбылось и осуществилось. Мысль переживаеть скоротечное наше бытие. Въ день празднества, происходившаго въ Калишъ по случаю прибытия туда короля прусскаго, на вечернемъ освъщени у дома, занимаемаго Кутузовымъ, явилась слъдующая надпись: «Соединенная сила сильнъе».

Государи европейскіе, укрѣпляясь 1813 года соединеніемъ силъ противъ силы, долго разрушавшей счастіе народовъ, возвѣстили вселенной и потомству, что главная сила состоить въ самоотреченіи оть личныхъ выгодъ и собственныхъ отношеній, для спокойствія народовъ.

Генералъ Моро быль изъ первыхъ жертвъ войны возобновленной. Ядро поразило его въ то самое время, когда, вмъстъ съ Александромъ I, обозръвалъ онъ дрезденскія укръпленія. «Я погибъ,

.

сказалъ онъ, но пріятно умереть за столь славное дѣло и за столь великаго императора!»

Августа 17-го происходила безсмертная битва Кульмская. Въ извъстіяхъ того времени уполобляли эту битву битвъ Термопильской. Въ герояхъ русскихъ дъйствительно ожили тогда герои спартанскіе. 18-го августа повозки, въ которыхъ везли раненыхъ, затруднились продолжать путь къ городу Теплицу. Одна изъ повозокъ, на которой находились подпоручики Скаржинскій и Годеинъ, остановилась у самаго того дома, гдв быль графъ Остерманъ, лишившійся руки, и откуда государь, посътя его, только-что вышель. Увидя раненыхъ офицеровъ, Александръ I тотчасъ спросилъ: когда и гдъ они ранены? Удовлетворя вопросу императора, Годеннъ прибавилъ, что товарищъ его, раненый тремя пулями, лежить теперь безь памяти. «Береги его, пекись о немъ, сказалъ государь съ сердечнымъ соболъзнованіемъ. Вашъ полкъ отличился; дай Богь вамъ скорье выздоровьть. Повзжайте благополучно въ городъ Будишну, откуда отправитесь въ Прагу, гдв все приготовлено для раненыхъ». Голосъ Александра I, оживляемый ангельскимъ состраданіемъ, извлекъ подпоручика Скаржинскаго изъ безчувствія. «Съ кімъ ты говориль?» спросиль оть своего товарища. «Сь государемь», отвъчаль Гедеинъ. При семъ словъ, собравъ послъднія силы, раненый герой приподнялся, сняль фуражку и, оборотясь къ государю сказаль: «Государь! поле устлано трупами враговь вашихъ; съ радостію умру, когда услышу, что мы побъдили!» Клики побъдоносные гремъли въ полкахъ русскихъ, но героя не было уже на свътъ

Моро, лежавшій уже на одрѣ смертномъ, слышалъ побѣдоносные клики союзниковъ, сражавшихся за независимость Европы; онъ узналъ о пораженіи Вандама и сказалъ: «Давно уже нужно было обуздать сего изверга въ злобныхъ его порывахъ». Пораженный до глубины души вѣстію о смерти Моро, государь сказалъ: «Онъ былъ великій человѣкъ; у него было самое благородное сердце».

Желая излить отраду въ сердце вдовы генерала Моро, Александръ I препроводилъ къ ней слёдующее письмо: «Когда лютое бъдствіе, постигшее подлё меня генерала Моро, лишило меня свъдъній и опытности сего великаго человѣка, я питалъ надежду, что усильныя старанія сохранять его и семейству и дружеству. Провидьніе иначе опредёлило. Онъ умеръ такъ, какъ жилъ: въ полной твердости души непоколебимой и постоянной. Великія скорби сея жизни облегчаются однимъ участіемъ. Вы вездё найдете въ Россіи сіи чувствованія. Если вы пожелаете въ ней поселиться, я изыскивать буду всё средства къ украшенію существованія той особы, въ отношеніи которой почитаю священнымъ долгомъ быть и утёшителемъ,

и подпорою. Будьте вътомъ увѣрены и при каждомъ обстоятельствъ вашемъ пишите прямо ко мнѣ. Предупрежденіе вашихъ желаній будетъ моимъ наслажденіемъ; дружба моя къ вашему супругу сопровождаетъ его за предѣлъ гроба. Одно только средство хотя отчасти заплатить за его дружество состоитъ въ томъ, чтобы дѣлать для его семейства все то, что можетъ утвердить его благосостояніе. Примите въ сихъ горестныхъ и злополучныхъ обстоятельствахъ свидѣтельство и увѣреніе всѣхъ душевныхъ моихъ чувствованій».

Почти каждый день оружіе союзниковь ув'внчивалось новыми усп'ьхами и новою славой. 23-го, 24-го и 25-го августа войска союзныя сражались подъ начальствомъ шведскаго короля. Въ сраженіи Денневицкомъ Пруссія озарилась безсмертною славой. Войска прусскія и шведскія д'влили съ нами опасность, смерть и славу.

Что же дёлаль Наполеонь въ это время? Онь обманываль себя и другихъ. «Частные и маловажные успёхи непріятеля, — писали его приверженцы, — не могуть стёснить дёйствій большой арміи, предводимой императоромъ». Наполеонъ ложными извёстіями обманываль Францію и свое войско. На эти извёстія не стоить возражать ибо происшествія и истина въ нихъ вовсе искажены. Неудачи названы простыми ошибками, а ничтожныя выгоды — совершенными побёдами.

Прямодушные полководцы не страшатся истины; чёмъ более она распространяется, темъ сильные доверенность одушевляеть ихъ соотечественниковъ. Румянцевъ-Задунайскій, припявъ въ первый разъ главное начальство надъ войскомъ, немедленно учредилъ почту, чтобы вонны русскіе скорее могли сообщаться съ родными и друзьями своими мыслію, сердцемъ и перомъ. Напротивъ того, Наполеонъ 1813 года приказалъ перехватывать письма, препровождаемыя въ армію его изъ Франціи. Обрекая полки свои въ жертву властолюбія, онъ лишилъ ихъ последней отрады, отрады заочнаго сношенія сердечнаго.

Ришерт-Серизи, издававшій въ 1797 году повременное изданіе подъ заглавіемъ: Обличитель, говорить: «Въ бурныя времена часто великій человъкъ есть великій преступникъ. Еслибы Бонапартъ не громиль пушками Парижа и не умерщвлялъ мирныхъ его жителей, онъ остался бы простымъ офицеромъ или вступиль бы въ артиллерію турецкую вмъсть съ Оберомъ Байе. Онъ не былъ бы побъдителемъ Италіи, онъ не произнесь бы 14-го іюля, подкрыпляясь штыками, наглой рычи, постыдной для цілой Франціи. Я отнодь не причисляю имени Бонапарта къ именамъ великихъ людей, увъковъченныхъ исторіей, хотя изъ нихъ нъкоторые преступленіемъ достигли блестящей степени. Нѣтъ! я ожидаю оть этого человъка однъхъ раз-

валинъ, убійства и опустошенія. Перо какого-нибудь Тацита истребитъ всѣ сіи мыльные пузыри, мелькнувшіе на одно мгновеніе. Тюрень, разбитый при Маріандалѣ, величественнѣе всѣхъ мнимыхъ новыхъ нашихъ героевъ, знаменитыхъ однимъ кровавымъ торжествомъ».

Такъ объяснялся 1797 года Ришеръ-Серизи, но голосъ его заглушенъ былъ бурей страстей, проложившею завоевателю невозможные пути къ владычеству.

Блаженъ, кто въ сіяніи величія и славы какъ будто бы забываеть эту славу и помнить только о благѣ людей! Въ августѣ 1813 года снова раздавался громъ русскаго оружія, но Александръ I не забылъ что въ предѣлахъ Японіи Головинъ съ товарищами былъ взять въ плѣнъ японцами, предполагавшими, что Россія съ ними въ войнѣ; 13-го августа среди заботъ заграничныхъ, среди попеченій о спасеніи Европы, императоръ Александръ предписалъ снарядить и приготовить все нужное къ освобожденію Головина изъ плѣна. Приготовляясь отплыть въ третій разъ къ берегамъ Японіи, Рикордъ отслужилъ молебенъ, привѣтствовалъ государя пушечными выстрѣлами и съ крикомъ мореходцевъ: «Да здравствуетъ Александръ! да здравствуеть государь, пекущійся о жребіи каждаго страдальца», отправились въ путь 1).

Кто испыталь разлуку съ родными и друзьями; кто по обязанностямь службы должень жить въ отдаленныхъ краяхъ отечества, гдв нвть никакихъ предметовъ для разсвянія: тоть знаеть, что иногда невольно уныніе тяготить душу. А потому, заботясь о твхъ молодыхъ людяхъ, которыхъ должность отзываеть въ дальнія области Россіи, Александръ I предписалъ, чтобы воспитанниковъ Горнаго кадетскаго корпуса обучали музыкѣ для того, чтобы во время отдаленной своей службы они услаждали уединеніе свое музыкой <sup>2</sup>). Воть истинная чувствительность, ознаменовывающаяся твмъ, чтобы по возможности своей освѣтлять отрадою тернистые пути жизни.

Августа 26-го въ Теплицъ воспослъдоваль слъдующій высочайшій приказь къ россійской гвардіи:

«Въ достопамятный день седьмаго надесять числа сего мѣсяца, храбрые гвардейскіе воины, покрыли вы себя новыми неувядаемыми лаврами и оказали важную отечеству услугу. Вы въ маломъ числѣ одержали и съ неслыханнымъ мужествомъ поразили превосходнаго въ силахъ врага, порывавшагося съ лютостію при Теплицахъ про-

<sup>1)</sup> Смотри записки Рикорда.

Смотри книгу А. К. Шторка, подъ заглавіемъ: Россія подъ державой Александра I.

стирать далье шаги свои въ Богемію. Вы грудью своею остановили его, нанесли ему страшный ударь и тымь открыли путь къ послыдовавшей потомъ на другой день совершенной победе. Знатный непріятельскій корпусь весь безь остатка побить, истреблень и разсъянъ. Главнокомандующій онымъ со всёми прочими генералами, штабъ и оберъ-офицерами и двъпадцатью тысячами рядовыхъ взять въ плень, восемьдесять одна пушка со множествомъ зарядныхъ ящиковъ и обозовъ достались въ наши руки. Воины, тълохранители и защитники государства! Вы доказали, что достойно и праведно честь имени сего на себъ носите. Изъявляю вамъ всего отечества и мою благодарность. Вы вмісті съ безсмертной славой купили ее кровью и своими дёлами. Въ знакъ должной признательности дарую вамъ: Преображенскому и Семеновскому полкамъ и гвардейскому морскому экипажу георгіевскіе знаки, Измайловскому же и Егерскому георгіевскія трубы. Рука Господня да сохранить вась, поборающихъ по въръ и правдъ.

Сей приказъ, изданный въ день 26-го августа, напоминалъ, что ровно за годъ передъ тъмъ гремъла битва Бородинская недалеко отъ стънъ древняго и первопрестольнаго русскаго града.

Вниманіе къ заслугамъ и ревностнымъ пожертвованіямъ побуждаєть къ новымъ подвигамъ усердія. Александръ І отъ самой юности своей убъдился, что милость государя есть оживотвореніе для подданныхъ ¹). Онъ зналъ, что мысли и взоры всъхъ страдальцевъ устремляются къ царю-отцу. А потому, повторяю еще, онъ на прекрасной зарѣ царствованія своего предписалъ отыскивать неимущихъ отцовъ семействъ въ ихъ жилищахъ и препоручалъ извѣщать себя о людяхъ добросовѣстныхъ, жившихъ въ неизвѣстности въ столицахъ и мѣстахъ отдаленныхъ. Итакъ по внутреннему убѣжденію о силѣ вниманія и милости государя, онъ и за границею, среди новыхъ военныхъ бурь, не забылъ подвига двухъ смоленскихъ дворянъ Энгельгардта и Шубина. Извѣстясь о всѣхъ подробностяхъ, относившихся къ страдальцамъ за отечество, и узнавъ о бѣдномъ состояніи ихъ родственниковъ, Александръ І въ день своего ангела назначилъ имъ щедрыя награды.

При занятіи непріятелемъ Смолепска, полковникъ Энгельгардтъ, оставнись въ деревнъ своей, съ опасностію собственной жизни истребляять разорителей отечества. Онъ былъ захваченъ французами, посаженъ въ тюрьму и представленъ въ оковахъ къ допросу. «Я русскій подданный; я исполнилъ мой долгъ. Мы должны разить врага, который нарушилъ наше спокойствіе и дерзнулъ напасть на нашего

<sup>1)</sup> Смотри Библіотеку для великихъ князей.

законнаго государя. Оковы препятствують мив отомстить въ полной мврв», сказаль онь. Выслушавь безтрепетно смертный приговорь, онь прибавиль: «Вы не поработите Россію; вы погибнете. А я благодарю Бога за то, что умираю какъ вврный сынь отечества. Ведите меня скорве къ мвсту моего торжества».

Непріятель предлагаль Энгельгардту и жизнь, и свободу, если онъ присягнеть Наполеону. Онъ отв'вчаль: «Свобода моя принадлежить Богу и русскому царю. Русскіе дворяне ум'вють умирать за отечество, а не привыкли быть рабами иноплеменника». Его свели въ ровъ близъ разрушенныхъ стънъ смоленскихъ и, приготовляясь разстр'вливать, хот'єли завязать глаза. Отбросивъ платокъ, Энгельгардть сказаль: русскій не боится смерти!—сказаль, и паль на земл'є родной за втру и втрность къ царю и отечеству.

Шубинъ съ такимъ же непоколебимымъ мужествомъ ознаменовалъ преданность свою къ престолу.

Въ сіяніи славы еще торжественнъе ознаменовывается сила добродътелей, хранящихъ и созидающихъ общества человъческія. Любовь сыновняя есть вънецъ сихъ добродътелей, ибо она есть источникъ всъхъ благородныхъ чувствованій, возвышающихъ душу.

Въ сердцѣ Александра I отъ отроческихъ лѣтъ напечатлѣно было, что: «человѣкъ отъ родителей принимаетъ и получаетъ первое благодѣяніе» <sup>1</sup>). По движенію сего чувствованія, Александръ поспѣшилъ препроводить къ августѣйшей родительницѣ своей извѣстіе о побѣдѣ, рѣшившей жребій Германіи.

«Промысломъ Всевышняго Творца одержаны союзными арміями блистательнъйшія побъды надъ всеобщимъ врагомъ 4-го, 5-го, 6-го и 7-го чисель октября предъ стенами Лейнцига. Более 100 орудій отбиты у непріятеля; число же плінных простирается до 15.000. Въ числъ оныхъ генералы дивизіонные Лористонъ (тогь самый, который быль посломь въ Петербургъ), Реньйе, Дельмасъ и до 10 бригадныхъ; но продолжають еще оныхъ приводить изъ передовыхъ корпусовь. Генераль князь Понятовскій, бывь ранень, потонуль сь лошадью въ ръкъ Эльстръ, желая спастись вплавь. Генералъ Латурь-Мобурь умерь оть рань. Самь король Саксонскій взять военнопленнымь. Целые полки виртембергскіе, саксонскіе, вестфальскіе и баденскіе во время сраженія перешли къ союзнымъ арміямъ съ оружіемь и артиллеріей, и обратили тоть же чась оныя противу французовъ. Храбрость войскъ союзныхъ нельзя описать. Отъ генерала до последняго солдата все покрыли себя въ сіи достопамятные четыре дня безсмертною славой. Единая десница Всевышняго всемъ

<sup>1)</sup> Смотри Библіотеку для великихъ князей.

управляла, все устроила. Кто Богь велій яко Богь нашь; Ты еси Богь творяй чудеса»!

По случаю Лейпцигской битвы въ военныхъ изв'єстіяхъ изв арміи сказано было: «съ начала міра никогда на одномъ м'єст'є столько войскъ не сражалось. Въ семъ д'єл'є паходилось до 500.000 челов'єкъ и 2.000 орудій».

Ничто торжественные сего не можеть засвидытельствовать, сколь необходимо было общее соединение силь къ низвержению общаго врага. Быжавъ изъ России почти одинъ, онъ снова воспламениль сердца пламенемъ властолюбія, сныдавшимъ его душу. Франція и Италія, забывъ нанесенныя имъ раны, снова обрекли себя ему въ жертву. Ныкоторые изъ народовъ германскихъ еще сражались подъ знаменами Наполеона. Къ потрясению могущества Наполеона и сила природы два раза возставала. Въ предылахъ России шумыли противъ него преждевременныя бури зимнія. Въ областяхъ Пруссіи при началь и въ продолженіе новыхъ битвъ наводнялись и разливались рыки.

По смѣлому выраженію одного древняго писателя, «мы ходимъ по истлѣвшимъ трупамъ и городовъ, и царствъ. Рука времени разрушаетъ города, коса смерти поражаетъ людей: но еще быстрѣе, еще болѣе зависть и ненависть ниспровергаютъ царства; еще болѣе губять онѣ людей».

О Людовикѣ XIV сказано, что онъ тогда только былъ великъ, когда давалъ направленіе природному духу французовъ. Такъ поступалъ Александръ I въ 1813 году. Онъ зналъ духъ россіянъ; онъ зналъ, что любовь ихъ къ отечеству нераздѣльна съ любовію къ человѣчеству. Онъ повелъ ихъ къ спасенію царствъ и народовъ, и онъ былъ съ ними свидѣтелемъ возстановленія Германіи. Его слово и отважность сыновъ Россіи рѣшили жребій послѣдняго дня битвы Лейпцигской. Выждавъ надлежащее время, государь приказалъ бывшимъ при немъ казакамъ ударить на непріятеля. Быстро понеслись воины тихаго Дона, столкнули, опрокинули непріятеля. Сей подвигъ совершенъ былъ въ присутствіи императора и короля прусскаго, и съ сего мгновенія началось бѣгство полковъ Наполеона.

Въ первый разъ на берегахъ величественнаго Рейна знамена русскія развѣвались 1734 года. Императоръ Карлъ VI, видя блистательные успѣхи русскихъ подъ Данцигомъ и убѣдясь, что сила ихъ оружія не умерла съ Петромъ I, просилъ императрицу Анну отрядить къ нему вспомогательное войско. Русскіе были отправлены на Рейнъ и, по свидѣтельству Манштейна, удивили области германскія устройствомъ и благочиніемъ своимъ.

Во второй разъ оружіе россіянъ появилось на Рейнѣ въ исходѣ 1813 года.

1-го января 1813 года русскіе перешли за границу отечества, а 1-го января 1814 года Александръ I въ сопровожденіи короля прусскаго переправился за Рейнъ.

Александръ I, не желая причинить заботу швейцарскимъ областямъ, отправилъ войска на Монтбельярскую дорогу. «Не будемъ, сказалъ онъ: не будемъ подражать нашему противнику; увѣнчаемъ оружіе наше великодушіемъ. Побѣжденный непріятель есть нашъ братъ».

На семъ новомъ пути сколько новыхъ трудностей предстояло Александру I! Надлежало сближать умы союзниковъ, отвращать зависть, утверждать единодушіе. Надлежало все наблюдать и иногда показывать, будто бы не все видишь. На одно замѣчаніе одного изъ нашихъ генераловъ, императоръ сказалъ: «И я вижу, что это не такъ дѣлается; но иногда надобно такъ смотрѣть, какъ будто бы не все видишь». Кротость Александра I и рвеніе его къ благу человѣчества все превозмогли, все побѣдили.

Уже Франція взирала на Александра I, какъ на своего избавителя. Въ Труа, столичномъ городъ Шампаніи, представлены были государю маркизъ де-Виндранжъ и другіе почитатели древняго и законнаго правленія Франціи. «Государь! сказалъ Маркизъ де-Виндранжъ, осмѣливаюсь быть изъяснителемъ большей части праводушныхъ жителей города Труа: повергаемъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества выраженіе глубочайшаго почтенія и умоляемъ принять желаніе наше видѣть возстановленнымъ на престолѣ Франціи королевскій домъ Бурбоновъ».

«Съ удовольствіемъ принимаю васъ», отвѣчаль монархъ: «но думаю, что вы еще рано предприняли вашъ подвигъ. Я не всесиленъ; обороты войны ненадежны: горестно мнѣ будетъ, если честные люди постраждутъ и сдѣлаются жертвою своего усердія. Мы не съ тѣмъ сюда пришли, чтобы назначить Франціи короля: мы желаемъ только узнать ея намѣреніе. Она должна сама рѣшить, но внѣ воинскаго поприща; ибо нужно, чтобы не подумали, что оружіе порабопіало мнѣніе» 1).

Ободренный снисходительностію Александра I, маркизъ де-Виндранжъ прибавилъ къ предшествовавшей рѣчи сіи слова: «Никогда, никогда Европа не будеть спокойна, доколѣ Бонапартъ будетъ владычествовать во Франціи».

«Вотъ для чего», сказалъ государь: «должно его укротить» 2).

<sup>1)</sup> См. Исторію походовъ 1814—15 г. Альфонса-де-Боскара, ч. 1 стр. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) См. Паденіе Наполеоновой державы, ч. ІІ, книга X, стр. 240.

IV, осадивъ Парижъ, пресъкъ всъ пути къ подвозу хлъба. Но услыта о страданіи жителей, онъ снабдиль пищей не только выходневъ изъ Парижа, но и полководцамъ своимъ дозволиль препровождать хлъбъ въ стъны Парижа. Думалъ ли Александръ I въ отроческія лъта свои, что онъ превзойдетъ въ великодушіи и самого Генриха IV? Александръ I спасъ тотъ самый городъ, откуда завоеватель выходилъ для разоренія Россіи. Впечатльнія лътъ отроческихъ сильно дъйствують на всю жизнь. Александръ I подъ стънами Парижа изрекъ безсмертныя слова: «Объщаю особенное покровительство городу Парижу. Безусловно отдаю всъхъ французскихъ плънныхъ». Сладостнымъ чувствованіемъ объялись души союзныхъ государей при полученіи извъстія о сдачъ столицы Франціи. Въ слезахъ радостныхъ, въ восхищеніи сердечномъ обнимали они другъ друга и восклицали: дъло человъчества выиграно 1)!

Казалось, весь Парижъ двинулся на бульвары, гдѣ надлежало проходить союзнымъ войскамъ; балконы, окна, террасы наполнены были зрителями: всѣ жители парижскіе нетерпѣливо ожидали вступленія иностраннаго войска, возвращавшаго Франціи миръ и спокойствіе. Зрѣлище необычайное, зрѣлище никогда не существовавщее въ лѣтописяхъ всемірныхъ!

Уже конница, предводимая его императорскимъ высочествомъ Константиномъ Павловичемъ, и гвардіи союзныхъ державъ устроились въ колонны на зарѣ утренней по дорогѣ къ Парижу. Россійскій императоръ отправился въ Пантень съ своимъ штабомъ, куда и король прусскій прибылъ съ своею свитой.

Туть меры города Парижа встрѣтили императора Александра и короля прусскаго. Россійскій императорь обратиль къ нимъ рѣчь, навсегда достопамятную, ибо каждое слово изъ оной оправдалось событіями.

«Жребій войны привель меня сюда», выщаль Александрь I, «вашь императорь, бывь моимь союзникомь, три раза учинился противь меня выроломнымь; онь даже вы сердце моего государства внесь быдствія, которыхь слыды долго не изгладятся. Справедливая защита заставила меня предпринять сюда походь. Ни Франціи, ни французамь не воздамь зломь за зло; одинь Наполеонь мой врагь. Обыщаю особенное мое покровительство городу Парижу. Я сохраню всы его общественныя заведенія; вы стыахь будеть только ныкоторая часть войскь. Я сохраню вашу народную гвардію, составленную изь избранныхь граждань; вы сами должны утвердить будущее ваше счастіе. Вамь нужно правленіе, которые бы вамь и Европь

<sup>1)</sup> См. Исторію пох. 1814—15 г., ч. 1., вн. XVI, стр. 234.

до ставило спокойствіе. Вы сами должны предъявить ваше желаніе, а я готовъ подкрыпять ваши усилія».

Оба монарха, въ сопровождении императорскихъ князей и полководцевъ своихъ, направили путь чрезъ заставы парижскія къ предмъстью Сень-Мартень; казаки и гвардія находились впереди шествія. Графъ Состенъ де-ла Рошфуко прибылъ къ союзнымъ государямъ съ бъльмъ бантомъ, предлагая себя въ проводники россійскому императору. Около полудня всё войска, предшествовавшія императорской и королевской свитъ, вступили при звукъ трубъ и военной музыки. Конница и пъхота отличались превосходнымъ видомъ.

По вступленіи въ предмѣстье, отъ чрезмѣрнаго стеченія народа, воинское шествіе надолго замедлилось. Государи прибыли къ воротамъ Сенъ-Мартень для слѣдованія на бульвары. Казалось, что въ семъ мѣстѣ соединился весь Парижъ; долго нельзя было двинуться. Наконецъ въ часъ войско союзное, войско европейское, войско дружественное Франціи явилось на бульварѣ Пуассоньерскомъ. Видя возносящійся лѣсъ копій, видя эти густые баталіоны, эти блестящіе эскадроны, этотъ цвѣтъ воиновъ европейскихъ, парижскіе жители съ удивленіемъ смотрѣли на зрѣлище, дотолѣ еще небывалое въ мірѣ: они видѣли блестящую армію среди шестисотъ тысячъ гражданъ, ничѣмъ не обезпокоенныхъ; они видѣли пѣлый народъ, прохаживающійся среди десяти различныхъ народовъ, какъ будто бы между родныхъ своихъ; наконецъ, они видѣли войско непріятельское, принятое какъ войско народное, возвратившееся въ свое отечество.

Весеннее солнце свътило полнымъ блескомъ. Александръ I п король прусскій въвхали въ Парижъ въ сопровожденіи гвардіи. Французы, восхищенные величественнымъ видомъ героевъ, пожинавшихъ лавры за спасеніе Европы, кричали со всѣхъ сторонъ: «Прекрасное, несравненное зрѣлище!» Этотъ день былъ неописаннымъ торжествомъ любви, довъренности и благодарности. Никто и никогда даже и изъ защитниковъ собственнаго царства не видълъ такой встрѣчи, какая сдѣлана была союзнымъ государямъ столицей Франціи. Непрестанно гремѣли восклицанія: «Да здравствуетъ императоръ Александръ! да здравствуетъ Фридрихъ Вильгельмъ!» Народъ и первостепенные парижскіе жители радостно встрѣчали императора россійскаго, хватались за руки, за колѣни, за одежду его п возглашали: «Да здравствуютъ наши избавители!»

Въто же время раздавались крики: «Да здравствуеть король! да здравствуеть Лудовикъ XVIII! Да низвергнется тиранъ! Да здравствують Бурбоны!» Съ восклицаніями жителей парижскихъ, разсвянныхъ по улицамъ, сливались восклицанія, излетавшія изъоконъ

домовъ, простиравшихся до полей Елисейскихъ. На балконахъ великолъпныхъ зданій парижане рукоплескали и размахивали бълыми платками. Отъ скопленія народа войско неръдко пріостанавливалось. Парижскіе жители сжимали руки воиновъ и предлагали имъ пищу и вино; но ни одинъ солдатъ ничего не бралъ безденежно.

Во время сего величественнаго шествія, продолжавшагося нѣсколько часовь, союзные государи отвѣтствовали на привѣтствія безчисленнаго народа безпредѣльною благосклонностью и утѣшительнѣйшими словами, возвѣщавшими благоденствіе Франціи и Европы. «Мы не завоеватели», повторяли непрестанно союзные монархи: «мы ваши союзники».

Молодой французь, Карль де-Розоарь, осмѣлился сказать россійскому императору:

— Удивляюсь вамъ, государь! Вы съ ласкою дозволяете приближаться къ вамъ каждому гражданину!

Александръ I отвъчалъ:

— Это обязанность государей.

Роялисты, тъснившіеся около россійскаго императора, громогласно испрашивали дать имъ законнаго ихъ короля.

Виконть де-Понсь и виконть де-Мартиньякъ воскликнули:

 Позвольте намъ, государь, водрузить бѣлое знамя на стѣнахъ дворца Тюильрійскаго.

Россійскій императоръ, переговоря съ королемъ прусскимъ, отвѣчалъ:

— Исполните свое желаніе.

Союзныя войска, пройдя внутренніе сіверные бульвары, повернули чрезъ Королевскую улицу на площадь Людовика XV къ полямъ Елисейскимъ. Между тімъ другія отділенія войскъ тянулись вдоль стінь парижскихъ для занятія стана.

Союзные государи остановились на поляхъ Елисейскихъ, гдѣ мимо ихъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ проходили ряды блестящихъ войскъ ихъ.

Россійскій императоръ остановился въ домѣ князя Талейрана, въ томъ самомъ домѣ, гдѣ останавливался Петръ I въ бытность свою въ Парижѣ 1717 года. Привѣтствуя императора, Талейранъ сказалъ:

- Государь! Васъ давно здёсь ожидали.
- Въ замедленіи моемъ, отвѣчалъ Александръ I съ обыкновенною своею лаской: въ замедленіи моемъ обвиняйте храбрость французскихъ войскъ.

Между темъ парижскіе жители опутали уже веревкой шею Наполеоновой статуи, возносившейся на столит победы, и, готовясь стащить ее, кричали: «Да низвергнется тирань!» Присланные оть россійскаго государя уб'вждали народъ оставить это предпріятіе, говоря, что на этомъ столігь воздвигнется памятникъ миру.

Быстро донеслась до Наполеона въсть о томъ, съ какимъ восторгомъ приняты были союзные государи. Народъ, который недавно еще такъ обожаль его, теперь осыпаеть его проклятіями. Вся прежняя слава исчезла въ очахъ его, какъ призракъ туманный. «Я желалъ бы, — воскликнулъ онъ, — чтобы мнъ лучше пронзили сердце кинжаломъ».

Александръ I въ безмятежномъ уединеніи писалъ къ августвишей родительниць. Онъ означалъ нѣжной матери всв шаги свои; онъ желалъ, чтобъ она была на берегахъ Невы первою радостною въстницей о новой славъ, рѣшившей судьбу Франціи.

19-го марта 1814 года быль день, въ который отринуты были всь мелкіе расчеты той увертливой политики, которая, пресмыкаясь во мракъ, рождаеть недоумъніе и раздражаеть страсти. Возстановленіе Франціи во Франціи происходило явно и торжественно. Не нужно о томъ и упоминать, что Александръ I во всъхъ отношеніяхъ обезпечилъ Парижъ. Безсмертные памятники искусствъ, имущества, лица, все было подъ щитомъ неприкосновенности, —примъръ ръдкій и едва-ли не единственный въ льтописяхъ всемірныхъ. Въ стыны Парижа война ввела миръ, спокойствіе, свободу мыслей и независимость народную. Пользуясь свободою мыслей, Лепелетье-де-Монфонтень первый на поляхъ Елисейскихъ воззваль къ друзьямъ древняго престола Франціи. Немедленно собрались многіе изъ знатнъйшихъ дворянъ французскихъ. Положено было поднести Александру I прошеніе о невозвратномъ низверженіи Наполеона и о возстановленіи Бурбоновъ. Утверждено было сл'ядующее прошеніе на имя императора всероссійскаго и короля прусскаго:

- «Государи!
- «Парижъ занять победоносными войсками вашими.
- «Примите лестнъйшую жертву для великодушныхъ побъдителей, награду сладчайшую и драгоцъннъйшую, даруемую побъдой, примите благословеніе побъжденныхъ.
- «Побъжденныхъ!... Ахъ! сіе наименованіе, неизъемлющее однако совершеннаго напоминанія о славъ, не можеть намъ принадлежать.
- «Сердца наши васъ призывали; они вспомоществовали священному вашему походу противъ изверга, чуждаго нашему отечеству, вознесеннаго счастіемъ на первую степень въ государствъ, растерзанномъ крамолою; противъ изверга, искажавшаго силу народа великодушнаго, употребивъ во зло сію самую силу, для объявленія

войны вселенной и всему роду человъческому; противъ сего изверга, рожденнаго губить людей и опустопать царства! Отъ береговъ Балтійскаго моря до вершинъ горъ Пиренейскихъ, отнимая сыновъ у отцовъ, онъ обрекалъ ихъ въ жертву своего алчнаго мучительства и заставлялъ отцовъ не желать побъдъ сынамъ своимъ.

- «Провиденіе исполнило сім об'єты: они осуществились подвигами храбрыхъ вашихъ войскъ.
- «Вы торжествуете, государи! Но мы не побъждены: мы избавлены, и торжество ваше будеть предметомъ въчной нашей благодарности.
- «Избавители злополучнаго нашего отечества! довершите дѣло свое: увънчайте благодѣяніе свое.
- «Франція не отдохнеть, не возвратится на чреду державъ европейскихъ, и, говоримъ откровенно, она не можеть внушить никакой довъренности къ договорамъ, доколъ не перейдеть подъ отеческій покровъ законной власти.
- «По крайней мъръ, среди долговременныхъ и преступныхъ нашихъ заблужденій, намъ отдадуть справедливость, что ни одинъ природный французъ не дерзнулъ возсъсть на престолъ Людовика XVI.
- «Брать сего злополучнаго, сего праведнаго монарха, законный его наслъдникъ, потомокъ добраго Генриха, король французовъ еще не съ нами.
- «Государи! позвольте, чтобы подъ покровомъ вашимъ върные послы французовъ устремились повергнуться къ стопамъ его, принесть ему жертву раскаянія и умолить его: да возвратить опъ Франціи присутствіе ея короля, и постановить съ вашими величествами въ столицъ своей, на въки очищенной, непоколебимыя основанія спокойствія Европы».

На другой день обнародовано было въ Парижѣ слѣдующее объявленіе отъ имени Александра I:

- «Войска союзныхъ державъ заняли столицу Франціи.
- «Союзныя державы объявляють:
- «Если условія мира требовали сильнъйшихъ поручительствъ, когда надлежало обуздать честолюбіе Бонапарта, то п сіи самыя условія должны быть благопріятнъйшими, когда, обратясь къ благоустроенному правленію, Франція сама доставить удостовъреніе въ общемъ спокойствіп.
  - «Вследствіе чего союзные государи возвещають:
- «Что они не будуть договариваться ни съ Наполеономъ Бонапартомъ и ни съ къмъ изъ его семейства;
  - «Что они признають неприкосновенность Франціи въ томъ со-

стояніи, въ какомъ существовала она при законныхъ короляхъ; они даже могутъ болѣе сдѣлать, ибо неизмѣнно руководствуются правиломъ, что для счастія народа Франція должна быть обширнымъ п сильнымъ государствомъ;

«Что они признають и утвердять конституцію французскаго народа. А въ слёдствіе сего и приглашають сенать немедленно избрать временное правительство для попеченія о дёлахъ общественныхъ и для приготовленія конституціи, приличной французскому народу.

«Намъренія, мною изложенныя, согласны съ намъреніями всъхъ союзныхъ державъ».

Въ тотъ же день выведены были на площадь 1.500 человъкъ плънныхъ, взятыхъ подъ стънами Парижа. Въ недоумъніи ожидали они ръшенія своего жребія. Являются россійскіе офицеры съ объявленіемъ имъ свободы.

По утру россійскій императоръ и король прусскій объвзжали верхомъ лучшія части города Парижа. Повсюду привътствовали ихъ тъ же восклицанія, какія гремъли наканунъ.

Разнеслась молва, что монархи посѣтять театръ; всѣ спѣшили туда взглянуть на избавителей столицы Франціи. Въ сей вечеръ театръ представляль необычайное и единственное зрѣлище; въ него стеклись жители всѣхъ странъ европейскихъ, одушевленные однимъ желаніемъ: да возвратится миръ вселенной!

Явились союзные государи, и загремъли продолжительныя восклицанія: «Даздравствуеть Александръ! Даздравствуеть Вильгельмъ!» Оркестръ заигралъ старинную любимую пъсню французовъ: Даздравствуетъ Генрихъ IV.

Нѣсколько разъ заставляли актера пѣть слѣдующіе стихи:

Герой! всеобщій миръ есть плодъ твонхъ нобѣдъ; По славнымъ нодвигамъ прими успокоенье! Ты жребій нашъ рѣшилъ, насъ первый спасъ отъ бѣдъ; Все оживляеть здѣсь одно твое возврѣнье.

Театръ украшенъ быль еще гербомъ императора Наполеона. Раздался общій голось негодованія, исчезь орель съ когтями окровавленными, блеснули лиліи.

На другой день жители Парижа, украшенные бълыми бантами предшествуемые бълымъ знаменемъ, толпами ходили по городу и восклицали: Да здравствуетъ король!

Наконець сенать изрекъ низверженіе Наполеона и отправился къ Александру І. На привътствія сената императоръ отвъчаль: «Человъкъ, называвшійся моимъ союзникомъ, вторгся въ предълы моего государства; съ нимъ воюю, а не съ Франціей. Я другъ француз-

скаго народа; нынѣшній вашъ подвигъ еще сильнѣе утверждаеть это чувствованіе. Справедливость и благоразуміе требують, чтобы Франціи дано было устроеніе, соотвѣтственное степени ея просвѣщенія. Союзники и я, мы желаемъ покровительствовать свободному вашему рѣшенію».

И потомъ съ живѣйшимъ чувствованіемъ императоръ Александръ прибавилъ слова:

«Въ залогъ искренняго и непрерывнаго моего союза съ Франціей возвращаю ей всёхъ плённыхъ, находящихся въ Россіи». Такимъ образомъ однимъ реченіемъ устъ своихъ императоръ Александръ возвратилъ до двухъ сотъ тысячъ плённыхъ.

Французы ловили и затверживали каждое слово россійскаго императора. Проходя мимо столба, воздвигнутаго Наполеону на Вандомской площади, и смотря на статую, на немъ поставленную, онъ сказалъ: «У меня бы закружилась голова, еслибы меня такъ высоко поставили».

Какое поучительное и величественное зрѣлище! Въ день Воскресенія Христова на той самой площади, гдѣ погибъ добродѣтельный Людовикъ XVI, по обрядамъ россійской церкви и отечественнымъ нашимъ словомъ въ присутствіи союзныхъ войскъ и при безчисленномъ стеченіи жителей парижскихъ, воздана была торжественная дань памяти потомка Генриха IV. Никогда и нигдѣ въ одинъ день и въ одномъ мѣстѣ не стекалось столько различныхъ народовъ подъ знаменемъ любви и милосердія. Передъ лицомъ Александра I, съ смиреніемъ преклонившаго колѣна въ воспоминаніе короля страдальца, предъ лицомъ избавителя Европы всѣ народы различныхъ странъ соединились въ одно семейство.

Людовикъ XVI былъ не только королемъ добродѣтельнымъ, но и ревностнымъ другомъ человѣчества. Онъ возобновилъ судебныя мѣста, отмѣненныя дѣдомъ его, областное управленіе, уничтоженное герцогомъ Ришелье, и собраніе чиновъ государственныхъ, отстраняемое подъ различными предлогами съ 1614 года. Онъ доставилъ протестантамъ гражданское существованіе, онъ далъ свободу крестьянамъ во всѣхъ своихъ помѣстьяхъ. Онъ отмѣнилъ налоги, обременявшіе земледѣліе; при немъ исчезла лютость пытки. Онъ улучшилъ состояніе темницъ и больницъ. Вездѣ и всегда страждущее человѣчество находило въ немъ друга нѣжнаго, вѣрнаго и сострадательнаго.

Государь императоръ наградилъ орденомъ Андрея Первозваннаго Лагарпа, бывшаго въ числъ наставниковъ его. Здъсь слово отъ слова повторю то, что напечатано было въ Русской Исторіи моей еще при жизни Александра I.

«Необычайна была эта награда; но необычайны были въра,

върность и безпредъльная приверженность Лагарпа, уроженца древней Гельвеціи, къ Россіи и къ ея самодержцу. Онъ жиль для Александра I, а не для себя. Но еслибь онъ въ то же время помыслиль только преклонить кольно предъ самовластителемъ Франціи, то быль бы осыпань и блистательными почестями и сокровищами. Но благородный сынъ Швейцаріи во все продолженіе борьбы правоты съ насиліемъ внъ Россіи служиль Россіи. Соединяясь съ княземъ Талейраномъ и съ другими ревностными друзьями свободы европейской, онъ жизнію своей ручался, что Александръ I водворить въ предълахъ Франціи миръ, спокойствіе и законное правительство. Онъ оставилъ Парижъ еще при владычествъ Наполеона и неусыпныхъ его дазутчиковъ и, прибывъ въ станъ союзныхъ государей, возвёстиль, что большая часть сенаторовь и членовь законодательнаго собранія готовы изречь низверженіе Наполеона, и что къ совершенію этого подвига они ожидають подкрѣпленія союзныхъвойскъ. Онъ прибавилъ, что обиженные гражданскіе и военные чины, что ограбленные владельцы недвижимымъ именій, что всё вопіють противъ нестерпимаго мучительства утъснителя Франціи».

Не сила, но внутреннее убъжденіе, что при Наполеоні Франція не можеть быть счастлива, заставила французовъ изречь низложеніе его. На другой день вступленія союзныхъ войскъ въ Парижъ члены градской парижской думы издали къ жителямъ воззваніе, въ которомъ находятся сіи достопамятныя слова: «Вооруженная Европа вмісті съ нами просить о низверженіи его; она умоляеть о томъ для спасенія человічества и для водворенія всеобщаго мира. Но и вооруженная Европа не принудила бы насъ къ тому, если бы то не соотвітствовало обязанностямъ нашимъ».

Маршаль Ней, прибывшій изъ Парижа въ Фонтенбло, гдѣ находился тогда Наполеонъ съ горестными остатками войскъ своихъ, передавая ему парижскія извѣстія, сказалъ:

— Вы уже не императоръ; воть опредъление о низвержении вашемъ: мы не отвъчаемъ за послушание войскъ; мы не властны надъними.

Началось сильное преніе, и маршаль Лефеврь съ жаромъ воскликнуль:

— Вы погибли, государь! Вы отвергли совъты преданных вами; сенать изрекь ваше низвержение!

Туть разительно оказалось предъ лицомъ цълаго свъта, что жребій смертныхъ въ десницъ Провидьнія! Буря страстей, восшумъвшая во Франціи 1789 года, удалила Людовика изъ отечества. Печальнымъ изгнанникомъ странстьоваль онъ почти по всъмъ областямъ европейскимъ и вездъ присутствіемъ своимъ подтверждаль непреложную истину, что ни величіе, ни престоль, ничто не предохраняеть людей оть превратностей счастія земнаго. Быль онь и въ предълахъ Россіи; гдь Марія, дочь короля-страдальца, и герцогь Ангулемскій сочетались бракомъ; то была та самая Марія, которую Павель, посътя блистательные чертоги Версальскіе, браль на руки п желаль, чтобь она была украшеніемь какого-нибудь двора европейскаго. Между темъ Бонапартъ быстрыми шагами стремился къ престолу Франціи. Убіеніемъ герцога Энгіенскаго засвидѣтельствоваль онь предь Европой и вселенной, что все готовь принесть въ жертву властолюбія своего. Уже онъ облекся порфирою императорской. Онь требуеть, чтобы Людовикъ отрекся оть правъ своихъ, п предлагаеть ему вознагражденія. Людовикь, не отвічая ему, обращается къ державамъ европейскимъ и говорить, что у него осталась одна честь, и что онъ умреть съ нею. Людовикъ какъ будто бы исчеть среди обитаемаго міра. Императоръ Наполеонъ летить оты успъха къ успъхамъ, потрясаетъ Европу, созидаетъ и разрушаетъ царства: вселенная предъ нимъ трепещеть и безмолвствуетъ. Кто бы подумаль тогда, что Людовикь-изгначникъ переживеть величе завоевателя и увидить паденіе его; взойдеть на престоль Франціи н будеть королемъ-законодателемь!

Но мы все видъли: мы видъли паденіе грознаго исполина, мы видъли мечту расчетовъ человъческихъ п силу довъренности къ судьбамъ непостижимаго Провидънія.

8-го апрѣля 1814 года Наполеонъ-Бонапарть отправлень быль изъ Фонтенбло на островъ Эльбу. Не спасли завоевателя милліонъ триста тысячь войскъ, отъ начала 1813 до начала 1814 года избранныхъ сенатомъ и особенно Камбассересомъ къ защитѣ его личности. Россійскій императоръ посѣтилъ короля въ Компьенѣ безъ всякаго блеска и съ дружелюбіемъ обнялъ Людовика, возстановленнаго Провидѣніемъ и ревностными усиліями союзниковъ 1). Александръ І посѣтилъ также принца Конде. При входѣ его всѣ предстоявшіе воскликнули: «Да здравствуетъ императоръ Александръ! да здравствуетъ нашъ великодушный союзникъ!»

«Россійскій императоръ, говорить сочинитель Исторіи политики европейских в державъ, въ полной мъръ заслужиль общее изъявление благодарности. Онъ истинный и единственный спаситель Европы; силъ оружія и искусной его политикъ обязаны народы событіями, преобразовавшими въ нъсколько мъсяцевъ лицо вселенной».

<sup>1)</sup> См. Исторію полководцевъ европейскихъдержавъ, ч. IV, стр. 214.

Наконець послѣ тринадцатилѣтнихъ бурь, излившихся на Европу изъ стѣнъ Парижа, въ сей столицѣ Франціи, при личномъ присутствіи союзныхъ государей, подписанъ миръ 18-го мая 1814 года. Какой достопамятный урокъ предлагаетъ сей миръ народу, увлеченному на пути властолюбія! Приверженцы Наполеона утопали въ роскоши, а народъ стоналъ подъ бременемъ нищеты. Но одни приверженцы не могли поддержать ни падающаго исполина, ни завоеванія его. Вслѣдствіе мирнаго парижскаго договора, границы Франціи назначены сообразно существованію оныхъ 1792 года.

Мы не опровергаемъ ни побъдъ, ни военной славы Наполеоновыхъ войскъ, но что значить слава, сопровождаемая бъдствіями народовъ и злоключеніями Франціи. Что значить сія слава, едва появляющаяся и еще быстръе исчезающая? Посмотримъ, какъ объясняется о сей славъ виконтъ Шатобріанъ, знаменитый французскій писатель.

«Наши воины, говорить онь, вступили въ сердце Франціи, болъе сопровождаемые, нежели гонимые Европой, шедшею по слъдамъ ихъ. Двънадцать стольтій наша военная слава наводняла страны всъхъ народовъ и быстро обратилась къ источнику своему. Послъднія пушечныя ядра двадцатильтней войны, покорившей намъ Берлинъ, Въну, Москву, Лиссабонъ, Мадридъ, Неаполь и Римъ, послъднія пушечныя ядра сей войны упали на парижскіе бульвары. Такъ рушилось по истеченіи тридцати лътъ исполинское зданіе славы, безумія и злодъйствъ, поражавшихъ Францію и Европу. Полезныя завоеванія Людовика XIV еще существують, а изъ всего того, что захватила въ Европъ ложная наша республика и мнимая имперія, остался у насъ только казачій станъ около Лувра».

«Сь прискорбіемъ души», говорить императоръ Александръ I, «истощивь всв средства къ отвращению беззаконной войны, прибыли мы къ средствамъ силы. Горестная необходимость извлекла мечь нашъ. Достоинство народа, промысломъ Всевышняго попеченію нашему ввъреннаго, воспретило опустить его во влагалище, доколъ непріятель на земл'в нашей. Торжественно дали мы сіе об'вщаніе, дали его, не обольщенные блескомъ славы, не упоенные властолюбіемъ, не во времена счастія. Съ сердцемъ чистымъ изліявъ у алтаря Предвъчнаго моленія наши, въ твердомъ упованіи на правосудіе Его, исполненные чувствъ правоты нашей, призвали Его на помощь. Мы предпріяли дізло великое. Во благости Божіей снискали конець его. Единодушіе любезныхъ намъ върноподданныхъ, извъстная любовь ихъ къ отечеству утверждала надежды наши. Россійское дворянство, сильная подпора престола, на коей всегда возлежало величе его; служители алтарей всесильнаго Бога, ихъ же благочестіемь утверждаемся на пути въры; знаменитое заслугами купечество и граждане не щадили никакихъ пожертвованій. Кроткій поселянинъ оружіемъ защищаль въру, отечество и государя. Жизнь казалась ему малою жертвой. Чувство рабства незнаемо сердцу россіянина. Никогда не преклоняль онъ главы предъ властію чуждою. Дерзаль ли кто налагать иго—не коснъло наказаніе! Вносиль ли кто оружіе въ отечество его—указуеть онъ гробы ихъ».

Предложивъ уже нѣсколько постороннихъ свидѣтельствъ о необходимости перехода русскихъ за границу, покажу здѣсь собственное о томъ свидѣтельство императора Александра I изъ высочайтиаго его манифеста, воспослѣдовавшаго по случаю заключенія мира въ Парижѣ.

Отечество было спасено. «Но», —въщаеть манифесть; «новыя между тымь приготовлялись враговь ополченія, и еще противоборствовавшіе Россіи народы поставляли безопасность свою въ соединеніи силь. Дабы оградить отечество оть вторженія непріятелей, надлежало вынести войну внъ предъловъ его, и побъдоносныя воинства наши явились на Вислъ. Насталь 1813 годъ. Народы склоняли слухъ свой ко внушенію истины. Утомленная б'ядствіями бодрость воспрянула. Души ихъ слились воедино. Противящеся покорены оружіемъ. Быстрое прехожденіе оть торжества къ торжеству привело насъ на берега Рейна. Непріятель пребыль непреклоннымь къ миру. Но едва протекъ годъ, узрълъ онъ насъ при вратахъ Парижа! Французскій народъ, никогда не возбуждавшій въ насъ чувствъ враждебныхъ, удержалъ громъ нашъ, готовый низринуться. Франція открыла глаза на окружающую ее бездну, расторгла узы обольщенія, устыдилась быть орудіемъ властолюбца. Глась отечества пробудился въ душт народа. Возникъ новый вещей порядокъ; призванъ на престоль законный государь. Франція возжелала мира: ей дарованъ онъ, великодушный и прочный. Миръ сей, залогь частной каждаго народа безопасности, всеобщаго и продолжительнаго спокойствія, ограждающій независимость, утверждающій свободу, объщаваеть благоденствіе Европы; пріуготовляются возмездія, достойныя понесенныхъ трудовъ, преодолънныхъ опасностей ».

Вскорѣ не стало Жозефины, первой супруги Наполеоновой. Александръ I посѣтилъ могилу ея и сказалъ: «Уже нѣтъ той женщины, которую Франція называла ангеломъ благодѣтельнымъ! Жозефина всегда будетъ жить въ сердцахъ дѣтей своихъ, друзей и современниковъ. Она оставляетъ послѣ себя горесть справедливую и напоминанія душевныя».

Словесность и искусства, сказалъ Виргилій, не цвѣтутъ подъ шумомъ оружія. Въ достопамятный 1814 годъ случилось тому противное. Невзирая на стеченіе всѣхъ союзныхъ войскъ, словесность

и искусства сіяли въ стѣнахъ Парижа во всемъ блескѣ своемъ. Присутствіе государей, избавителей Франціи, одушевляло все новою жизнію. Академія французская въ полной мѣрѣ чувствовала сіе оживленіе, когда удостоили ее посѣщеніемъ своимъ Александръ I и король прусскій. Описаніе сего достопамятнаго случая предложу изъ Лѣтописей словесности, Дюссоля 1).

«Около девяноста лътъ прошло съ того времени, говорить сочинитель Л втописей, когда Петрь I посвтиль парижскую академію наукъ и соблаговолиль вписаться въ члены оной. Остроумный Фонтенель въ похвальномъ словъ сему государю сказаль: «Петръ I въ пользу наукъ нисходилъ до степени простаго гражданина, итакъ въ награду зато науки должны возвести его на чреду Августовъ и Карловъ Великихъ». Науки должны воздать тъ же почести великодушнымъ государямъ, присутствовавшимъ въ торжественномъ засъдани французской академіи съ неизъяснимою простотой и прив'ятливостью, превосходящими всю нышность власти и весь блескъ величія. блестящее, многочисленное ожидало государей. Собраніе собраніе было, такъ сказать, единственнымъ великольпіемъ и украшеніемъ, приготовленными къ принятію великихъ посътителей. Въ заль поставлены были для нихъ два простыя кресла. Взоры каждаго обращены были къ дверямъ, въ которыя должны были войти государи. Все то, что относилось къ нимъ, возбуждало живъйшій восторгь. Первыя рукоплесканія раздались при вход'в генерала Сакена, генераль-губернатора Парижа. Вскор'в потомъ вступили россійскій императоръ и король прусскій съ тремя своими сыновьями. Мгновенно со всъхъ сторонъ загремъли восклицанія: «Да здравствуеть Александръ! да здравствуетъ король прусскій! > Все собраніе ликовало. Государи были безъ свиты, безъ стражи. Взирая на сихъ государей, отложившихъ всв принадлежности власти верховной, можно было повторить красноръчивое изречение одного изъ нашихъ ораторовъ: «есть нъчто неизъяснимо благородное въ сей скромной простотъ; и чемь они снисходительнее, темь сильнее владычествують нады сердцами». Когда первые восторги несколько укротились, и когда продолжительныя рукоплесканія умолкли, г. Лакретель, президенть академін, началь річь свою. Съ краснорічнемь чистымь и легкимь, ему свойственнымъ, старался онъ выразить чувствованія всего собранія. Онъ припомниль о томъ времени, славномъ для наукъ, когда Петръ I, посътя Парижъ, старался вникнуть въ таинство ихъ. «Какъ процвъли сін плоды общественнаго образованія, воскликнульонь, которые Петрь Великій желаль заимствовать у насъ! Съ какою сугубою наградой

<sup>1)</sup> См. ч. IV, стр. 278 до 285.

воздаеть намъ Александръ I за то, что заимствовалъ у насъ предокъ его, герой законодатель!» Лакретель произнесъ потомъ краткую ръчь въ похвалу французскаго языка. Величайшій восторгь произвели слъдующія слова, которыя ораторъ произнесъ, возвыся голосъ: «Въ тоть день, который могь быть столь ужасенъ и который даже не потревожилъ жителей столицы, мы повторяли слова Софоклова Филоктета: Воины, не являющіеся нашими непріятелями! намъ пріятно изъ усть вашихъ слышать звуки роднаго нашего нарвчія»!

Потомъ произнесъ привътственную ръчь Вильменъ; особеннымъ рукоплесканіемъ увънчалось выраженіе его, что «въ Европъ есть общая любовь къ Европъ». Въ продолженіе ръчи юнаго оратора, король прусскій взглядываль нъсколько разъ на сыновей своихъ, давая имъ знать, сколь ученіе и трудъ помогають счастливымъ вдохновеніямъ природы».

Что значать всё замыслы высоком рія, и можно ли опираться на что-нибудь тамъ, гдё одно дуновеніе похищаеть и жизнь, и всё торжества ненадежныя?.. Приготовляясь къ походу въ Россію, Наполеонъ говорилъ: «Иду устрашить северъ. Я сейчась узналъ, что императоръ Александръ подалъ возраженіе касательно присоединенія герцогства Ольденбургскаго къ Франціи. Я долженъ съ нимъ сразиться и побёдить его. Счастливъ будеть Александръ, если подарю его миромъ... 1). А потомъ однимъ громовымъ ударомъ свергну Англію съ лица земли».

И уже Александръ I въ сіяніи славы избавителя Европы прибылъ въ предёлы Англіи. Величественно возвышаясь надъ безднами океана, восхищенная общимъ освобожденіемъ Европы, Англія встрѣтила россійскаго императора, какъ героя охранителя человѣчества <sup>2</sup>). Дворъ, вельможи, народъ, всѣ одушевлены были восторгомъ. Всѣ плѣнялись въ Александрѣ I не саномъ величественнымъ, но личными достоинствами человѣка; всѣ плѣнялись въ немъ изображеніемъ души, сіявшей въ кроткихъ чертахъ его лица, и всѣ, согласно отдавая справедливость его воспитанію, называли его благовоспитаннѣйшимъ европейцемъ. Похвала единственная и никому еще не приписанная.

Не стану говорить ни о блистательной встръчъ, ни о пышныхъ пиршествахъ. Скромность Александра I всему служила украшеніемъ, и чъмъ болѣе забывалъ онъ величіе и славу свою, тъмъ болѣе всѣ напоминали о томъ. Но нельзя умолчать объ одномъ случаѣ. Въ лондонской церкви Св. Павла собраны были воспитанники и воспитанницы подъ надзоромъ наставниковъ и наставницъ своихъ. Едва

<sup>1)</sup> См. Записки Жовефины, ч. Ц, стр. 274 и далье.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Въ исходъ мая 1814 года.

вступили въ сей великолъпный храмъ россійскій императоръ и король прусскій, тысячи голосовъ юныхъ воспитанниковъ возгласили торжественную пъснь избавителямъ Европы.

Университеть причислиль союзных в государей къ своимъ членамъ, а городъ Лондонъ къ своимъ гражданамъ.

Меръ города Лондона, привътствуя Александра I, между прочимъ произнесъ сіи достопамятныя слова: «Единодушнымъ союзомъ государей, мудростію полководцевъ, удаленіемъ отъ глазъ народовъ пагубныхъ обмановъ, соблюденіемъ порядка въ войскъ сокрушенъ быль волшебный жезлъ, обольщавшій духъ человъческій, и истреблена язва, опустошавшая цълыя покольнія».

Въ продолжение своего путешествія государь посѣтиль Саардамъ, гдѣ нѣкогда Петръ I въ видѣ простаго работника показаль вселенной уважение къ трудамъ человѣческимъ и учился кораблестроенію, чтобъ ознакомить русскихъ съ морями. Провидѣніе вразумило Петра обогатить Россію всѣмъ нужнымъ къ оборонѣ отечества и царства; Провидѣніе опредѣлило, чтобы правнукъ его всѣ средства, заготовленныя прадѣдомъ, употребиль къ защитѣ отечества и къ спасенію Европы.

Три первостепенныя государственныя сословія, синодь, сенать и совёть государственный, сообразуясь съ общимъ желаніемъ россіянь, постановили: во-первыхъ, принести государю императору отълица торжествующей Россіи всеподданнъйшее поздравленіе и живъйшую благодарность за всё великіе труды, подъятые имъ для усугубленія славы и благоденствія державы его; во-вторыхъ, приложить къ священному имени его титулъ Благословеннаго, тъмъ болье приличный скромности и благочестивому смиренію государя императора, что великіе подвиги его очевидно ознаменованы покровительствомъ Вышняго Промысла; въ-третьихъ, для преданія позднъйшему потомству настоящей славы Россіи и сердечной благодарности къ виновнику оной выбить медаль и воздвигнуть въ престольномъ градъ памятникъ, съ надписью: «Александру Благословенному, императору Всероссійскому, великодушному державъ возстановителю отъ признательныя Россіи».

Для этой цѣли отправлены были за границу избранные чиновники. Цѣня усердіе Россіи, но по внутреннему убѣжденію отдавая все Богу, Александръ I отвѣчалъ сими словами отъ 30-го іюня 1814 года изъ города Брюсселя:

«Внимая посланному ко мнё оть святёйшаго синода, государственнаго совёта и сената прошенію о воздвигнутіи мнё въ престольномъ градё памятника и принятіи проименованія Благословенный, не могь я во глубинё души моей не почувствовать величайшагоудовольствія, видя, съ одной стороны, дъйствительно совершившееся надъ нами благословение Божеское, а съ другой чувствования россійскихъ государственныхъ сословій, подносящихъ мнѣ имя самое для меня лестнъйшее, ибо всъ старанія и помышленія души моей стремятся къ тому, чтобы теплыми молитвами призывать на себя и на вверенный мив народъ Божеское благословеніе, и чтобъ быть благословляемому отъ любезныхъ мнв вврноподданныхъ моихъ и вообще отъ всего рода человъческаго. Сіе самое есть верхъ монхъ желаній и моего благополучія! Но при всемъ тщаніи моемъ достигнуть до сего не позволяю себь, яко человькь, дерзновеніе мыслить, что я уже достигь до того и могу смъло званіе сіе принять и носить. Тъмъ паче почитаю оное съ правилами и образомъ мыслей моихъ несогласнымъ, что всегда и вездъ преклоняя върноподданныхъ моихъ къ чувствамъ скромности и смиренія духа, самъ первый покажу несоотвътствующій тому примъръ. Сего ради, изъявляя совершенную мою признательность, убъждаю государственныя сословія оставить оное безъ всякаго исполненія. Да соорудится мнѣ памятникъ въ чувствахъ моихъ къ вамъ! Да благословляеть меня въ сердцахъ своихъ народъ мой, какъ я въ сердцъ благословляю оный! да благоденствуеть Россія, и да будеть надо мною и надъ нею благословеніе Божіе!»

13 іюля 1814 года Александръ I прибылъ въ С.-Петербургъ. Два почти года смерть ходила съ нимъ рядомъ; два почти года онъ безтрепетно смотрѣлъ ей въ лицо: близъ него палъ генералъ Моро отъ ядра роковаго; нигдѣ и никогда не укрывалъ императоръ себя отъ опасности очевидной. Смущались сердца русскихъ боязнію о томъ, что одинъ мигъ можетъ похититъ у нихъ царя-героя. Теперъ Россія встрѣтила Александра какъ царя, вновъ посланнаго ей небесами. На лицѣ его сіяла и слава Россіи, и слава избавителя Европы. При первомъ шагѣ своемъ въ градъ Петровъ, повергъ онъ сію сугубую славу къ алтарямъ Божіимъ.

Не долго наслаждалась Россія присутствіемъ государя своего. Политика европейская снова вызывала его за границу. Но личное присутствіе Александра I еще нужно было для Россіи. Одна десница его могла исцілить раны, нанесенныя отечеству 1812 года; одніличныя его заботы могли возстановить внутренность государства, которое оть сильныхъ и необычайныхъ напряженій долженствовало в послідствій ощутить необходимое изнеможеніе. Наконецъ, по окончаній подвига спасенія Европы, могь онъ приступить къ довершенію подвига законодательнаго, бывшаго всегдашнимъ предметомъ его мыслей. Но Провидіне никого изъ смертныхъ не осыпаеть всітми благами своими.

Въ виду вънскаго конгресса, въ виду вооруженной Европы, На-

полеонъ, обнадеженный преданностію прежнихъ войскъ и нетерпѣливымъ ожиданіемъ приверженцевъ своихъ, бѣжалъ съ острова Эльбы и съ горстью воиновъ вторгся въ предѣлы Франціи. На пути силы его умножились, но и каждый шагъ приближалъ его къ погибели. Марта 7-го король выгѣхалъ изъ Парижа. Чрезъ сутки императоръ Наполеонъ ночью явился въ чертогахъ Тюильрійскихъ. Но уже онъ былъ не тѣмъ грознымъ самовластителемъ, предъ которымъ нѣкогда все оковано было безмолвіемъ рабства азіатскаго. Паденіе Мюрата было предвѣстіемъ паденія императора. Однимъ сраженіемъ потерявъ королевство Неаполитанское, Мюратъ моремъ бѣжалъ во Францію. Столь быстро низвергаются царства, купленныя рѣками крови. Одна сила нигдѣ не была подпорой власти. Напрасно Наполеонъ выдумывалъ различныя зрѣлища политическія: сердца безмолвствовали, а клики его приверженцевъ исчезали въ воздухѣ.

Войска союзныя вновь ополчились. Мая 14-го Александръ I отправился къ войску на Рейнъ. Въ началѣ іюня русскіе перешли эту рѣку въ Мангеймѣ и вступили во Францію.

Быстро разбиль Наполеонь прусскія и англійскія войска, расположенныя отъ Намура до Брюсселя. За міновенную удачу заплатиль онъ потерей всего. 6-го іюня въ битвѣ при Ватерлоо навсегда угасъ послѣдній лучъ военной славы. Отважность и искусство измѣнили ему. Брать его Іеронимъ съ удивленіемъ говорилъ: «Возможно ли? онъ и здѣсь бѣжить отъ смерти! Нигдѣ бы для него не было столь славной могилы».

Союзныя войска и король снова вступили въ Парижъ. Наполеонъ отплылъ за дальнія моря на островъ Св. Елены.

Наполеонъ пережилъ славу свою. Сколько разъ истинные друзья его говорили: «Еслибы передъ Арколою погибъ онъ отъ пули кроата, въ будущемъ для него исчезло бы многое, но онъ былъ бы оплаканъ Франціей, еще побёдоносною! Для защиты ея было довольно искусныхъ полководцевъ, но онъ одинъ въ силахъ былъ ее поработить. А еслибъ онъ не сжалъ желёзнымъ ярмомъ самовластія духа народнаго, тогда бы не подвергъ отечество позору, и тогда бы ватерлооскаго сраженія не назвали гробомъ Франціи».

Въкъ Александра I ознаменовался утвержденіемъ истины, что Россія въ предпріятіяхъ своихъ никогда не увлекалась страстію завоевательною. Скажемъ болье; скажемъ, что къ сей истинъ присовокупляется еще и другая, ревностная готовность Россіи къ поддержанію спокойствія и безопасности областей европейскихъ, не щадя никакихъ пожертвованій. Объясняясь на островъ Елены о войнъ 1812, 13, 14 и 15 годовъ, Наполеонъ сказалъ: «Потеря Россіи въ сіи годы превосходить въ шесть разъ потерю Франціи». Са-

мая лучшая похвала есть та, которая изрекается устами непріятеля. Самъ Наполеонъ свидѣтельствуетъ, что Россія ничего не щадила для Европы, но онъ увеличилъ утрату нашихъ воиновъ. Россія пострадала болѣе во внутренности своей отъ той пагубной заразы, которую завоеватель въ предѣлахъ нашего отечества распространилъ по слѣдамъ своимъ. По вѣрному исчисленію Наполеонъ ввелъ въ Россію 610.000. Что же осталось изъ сего исполинскаго ополченія черезъ шесть мѣсяцевъ? Слабыя толпы призраковъ бывшаго войска.

## ГЛАВА ХХІ.

1815-й годъ. — Необичайность политических собитій. — Смоленскій Діогенъ. — Современная Франція. — Гр. Растопчинъ въ Парижъ. — Платовъ. — Анекдоти о Павлѣ І. — Комиссаріатскіе чиновники. — Харьковскій помъщикъ. — Князь Сибирскій. — Проводи Платова. — Паденіе моей кареты. — Буря. — Русская журналистика. — Случан, бывшіе со мной въ 1815 году. — Моя "Русская Исторія". — Вопросъ о началѣ Руси. — Историческая достовърность. — Ошибка Карамзина. — Графъ М. А. Милорадовичъ. — Причина нашей размоляки съ нимъ. — Изученіе русскихъ лѣтописей. — Упадокъ «Русскаго Въстинка». — И. Н. Скобелевъ. — Первыя произведенія Н. А. Полеваго.

аполеонъ, или генералъ Бонапарть плылъ океаномъ на островъ Елены. Людовикъ XVIII снова возвратился въ Парижъ. У Чудное діло! Глубокомысленнійшіе историки минувшаго въка полагали, что тогдашняя Европа не пошевелится никогдасъ кореннаго основанія своего. Гиббонъ въ превосходной Исторіи паденія и разрушенія римской всемірной державы говориль: «Въ наше время Европа разделена на различныя области, независимыя одна отъ другой, однако соединенныя взаимнымъ союзомъ въры, языка и нравовъ. Такое размежеваніе спасительно для рода человъческаго». Но мы видъли, чему подверглись и размежеванія, и разділенія, и подразділенія новаго завоевателя: вся Европа, отъ края въ край, превращена была въ станъ ратный. Гиббонъ не дожилъ до этого времени. Но и около 1790 года, при первыхъ порывахъ возстанія Франціи, онъ признавался, что вовсе затерялся въ области исторической. Изъ историческихъ писателей XVIII стольтія одинь онь угадываль, что если потыснять сыверь даже и къ рубежамъ вселенной, то онъ и отгуда отгрянеть въ нъдра Европы. Такъ было въ началъ XIX въка. Хотя нашествіе не потъснило Россію къ рубежамъ вселенной, но за остатками его полки русскіе двинулись въ Европу и за Европу.

А за ними шли и мысли, и сердца наши. Тамъ были наши братья, наши родные, наши друзья; тамъ было цълое поколъне, юные то-

варищи юныхъ нашихъ лътъ. Многіе изъ нихъ пали на поляхъ отечественныхъ. Многіе изъ нихъ легли въ могилы и на чужой дальней сторонъ! Смоленскъ въ грозную годину свою встрътилъ полки русскіе, какъ-будто и не слышалъ надъ собою бури нашествія. Кутувовъ былъ уже княземъ Смоленскимъ. Графъ Аракчеевъ назначенъ былъ попечителемъ Смоленска. Смоленскъ до царствованія Николая І не выходилъ изъ развалинъ своихъ. Но и въ тъхъ развалинахъ радушное гостепріимство встръчало и привътствовало родныхъ воиновъ!

Я разскажу о чудномъ человъкъ, жильцъ двухъ міровъ, міра большаго свъта и міра уличнаго. Человъкъ этотъ А. Б. А—нъ. Онъ уцълъль отъ нашествія, и я назову его, какъ тогда называли его прочіе, Смоленскимъ Діогеномъ. Но Діогенъ Синопскій пустился въ проказы, когда его уличили въ поддълываніи денегъ; а нашъ Діогенъ былъ чистъ совъстью и тогда, когда жизнь уличная облекла его въ отрепья нищеты. Изъ жребія его есть что вычитывать наблюдателю сердецъ человъческихъ. Въ блестящіе дни молодости своей нашъ Діогенъ служилъ у князя Таврическаго, былъ военнымъ щеголемъ; прихоти и раздумье Потемкина разсъивалъ игрою на гитаръ, пъснями русскими ифранцузскими остротами, прибаутками и острыми словами.

Вышедши въ отставку, онъ сдълался душою обществъ. Графъ А. А. Безбородко очень любиль его и за острый умь, и за то, что графу умълъ высказывать правду. Зная, что А-нъ быль въ разладъ съ фортуною, графъ заставилъ его служить въ Кремлевской экспедиців. Но вдругь модный свёть надобль ему. Онъ захотёль на просторъ подышать свободой. «Въ большомъ свътъ, — говориль онъ, — языкъ лжеть на сердце». Бросивъ службу и оставивъ Москву, онъ задумаль искать правдивую искренность въ техъ углахъ смоленскихъ, гдъ рыцарствовалъ Елисей, герой поэмы Василія Майкова. Щеголь въ полномъ смысль од і огенился. Встрытясь съ нимъ въ Смоленскъ во время милиціонной моей службы, я сказаль: «Вы ли это, А. Б.?» Онъ взяль меня за руку и, покачавъ головою, отвъчаль: «Я и не я». При разгромъ стънъ смоленскихъ онъ дремалъ въ обыкновенномъ пріють своемъ. «А когда я проснулся, говориль онь, - вышель на улицу, услышаль вездв разговорь французскій, мнв показалось, что я опять очутился въ нашемъ модномъ свъть». Такимъ образомъ нашъ Діогенъ попаль въ плънъ французскаго языка.

При вторичномъ возвращеніи Людовика XVIII графъ Растопчинъ отъ передрягь московскихъ ускользнулъ въ Парижъ. Спохватливою мыслію окинувъ политическій бытъ Франціи, онъ писалъ въ Москву: «Бурбонамъ не ужиться во Франціи». Я читалъ это фран-

цузское письмо, и въ немъ, съ прибавленіемъ другаго еще рѣзкаго намека, заключалась вся судьба Бурбоновъ. Читалъ я также замѣтки его о Парижѣ. Графъ предполагалъ, что если французамъ не будуть мѣшать пѣть и балагурить, то они, кружась въ вихрѣ разсѣянности и забавляясь погремушками, перестануть заглядывать въ потемки дипломатическія и политическія.

Первая догадка сбылась; вторая оказалась несостоятельною.

Если русскому сочинителю записокъ позволять переступить въ межи политики заграничной, то, мнѣ кажется, что король Людовикъ большой сдѣлаль промахъ, заградивъ пути къ министерству депутатамъ Франціи, присутствовавшимъ въ палатѣ въ стодневную бытность Наполеона въ стѣнахъ Парижа. Франція снова ихъ избрала, несмотря на опалу ихъ двора, отчего и возникла новая борьба двора во Франціи съ Франціей.

Графъ Растопчинъ, отдыхая въ Парижѣ отъ тяжелаго двѣнадцатаго года, разсѣивался въ театрѣ, на бульварахъ, отыгрывался острыми словами и забрасывалъ любопытныхъ шутками, разлетавшимися по городу. Въ одной изъ прогулокъ своихъ графъ встрѣтилъ стеченіе народа, который разсматривалъ картину, гдѣ изображенъ былъ донской казакъ, преслѣдуемый французами. Обратясь къ графу, зрители кричали: «Посмотрите! посмотрите! какъ вашъ казакъ бѣжить отъ нашихъ!» «Ошибаетесь!—отвѣчалъ графъ,— ошибаетесь, друзъя мои! Донской казакъ спѣшитъ съ вѣстію о взятіи Парижа». И раздалось: «браво»! и хлопанье въ ладоши.

Между тъмъ сподвижники наши на поприщъ войны заграничной возвращались въ отечество. Въ сентябръ 1815 года проъзжалъ черезъ Москву на Донъ графъ Матвей Ивановичъ Платовъ и подарилъ меня своимъ посвщениемъ. Платовъ былъ воиномъ-богатыремъ и прямымъ человъкомъ на путяхъ человъчества. 1813 года началъ я семейный мой быть съ азбуки жизни. Графъ М. И. Платовъ предложиль мнь особо издать все то, что у меня сказано было о Донь въ Русскомъ Въстникъ. Графъ препроводиль ко мнъ изъ-за границы 2.000 рублей. Послъ 1812 года мнъ, до тла разоренному, онъ далъ первый трудъ, и трудъ пріятный, потому что графъ Платовь и славную, и трудную службу служиль и Донскому краю, и отечеству. Подъ ствнами нъкогда грознаго Измаила онъ первый на вопросъ Суворова отвъчалъ: «Штурмовать», и донцы, спъщась, вслъдъ за полками пошли на приступъ. Но и приступы, и битвы въ поль и на вершинахъ горъ, все это не такъ страшно, какъ борьба со страстями человъческими. Имъя чистую совъсть, графъ Платовъ устояль и въ этой борьбъ. Около 1797 года была на него невзгода, и онъ подвергся опалъ. Темна была его опала; еще свътлъе блеснуль торжественный день его невинности. Въ зимній вечеръ назначень быль пріемъ Матвію Ивановичу во дворці. Императоръ Павель Первый, узнавъ, что Платовъ страдаетъ глазами, самъ озаботился такъ все устроить, чтобъ яркій світь не отяготиль его зрівнія. Собственною рукой задергиваль занавісы и надіваль на подсвічники зонтики. Едва появился Платовъ, Павель устремился къ нему съ распростертыми объятіями и вскричаль:

- Матвъй Ивановичъ! Что сдълать съ твоими врагами?
- Простить! простить ихъ, государь! отвъчаль Платовъ.

У Павла навернулись на глазахъ слезы, и онъ воскликнулъ къ императрицъ, бывшей въ другой комнатъ:

— Марія Өеодоровна! Слышишь ли? Матв'яй Ивановичъ простиль враговъ своихъ. Какой онъ великій челов'якъ! Какой онъ великій христіанинъ!

У императора Павла были удивительные душевные порывы. Воть нъсколько примъровъ:

Комиссаріатскіе чиновники, Б. и Ов., похитивъ девяносто тысячъ, бѣжали за границу. Ихъ перехватили въ Варшавѣ. Сказываютъ, что Б. бросился изъ окна и убился до смерти. Товарищъ его Ов. привезенъ былъ въ Петербургъ и посаженъ въ крѣпостъ. Ов., прибѣгнувъ къ изворотливости хитраго ума своего, извѣстилъ тогдашняго канцлера, князя Куракина, что долженъ и обязанъ по силѣ присяги объявить императору важнѣйшую тайну. Князъ поситышлъ въ крѣпостъ и убѣждалъ Ов., не безпокоя государя, передать ему тайну, а онъ немедленно сообщить ее императору. Всѣ убѣжденія были тщетны. Князъ принужденъ былъ представить его во дворецъ. Доложили государю о семъ необычайномъ случаѣ. Князъ ввелъ Ов. въ кабинетъ. Отважный Ов. сказалъ государю, что тайну свою ввѣритъ онъ только Богу и царю, но наединѣ. По знаку Павла I князъ Куракинъ вышелъ. Ов. упалъ на колѣни и воскликнулъ:

— Государь! Тебя не любять!

Павель отвѣчаль:

— Ты мой другь! ты сказаль правду!

Съ этимъ словомъ поцъловалъ и освободилъ его.

Харьковскій поміншикь N. предъявляль государю, что для укрівпленія больной его груди врачи совітують ему предпринять морское путешествіе. Павель отвічаль, что онь можеть отправиться въ Кронштадть и плавать сколько хочеть по заливу и морю. Не получа увольненія за границу, N. рішился пробраться туда скрытно. Отправясь въ Литву, онь закупиль евреевь перевезть его черезь Нівмань. Евреи, взявь деньги, увідомили о побіт отрядь нашь. Едва лодка отчалила, нісколько человікь прицілились ружьями. Сь N. была беременная женщина. Предстоявшая опасность заставила его воротиться. Его отвезли въ Петербургъ въ крѣпость; оттуда препроводиль онъ къ императору слѣдующее письмо: «Одинъ почеркъ вашего державнаго пера можетъ изречь приговоръ милліонамъ; еще славнѣе для вашей души простить одного преступника». И N. былъ прощенъ и отправленъ въ Москву для разбора бумагъ въ тамошнемъ архивѣ.

Князь Сибирскій, начальникъ комиссаріата подпаль подъ гнѣвъ Павла и сосланъ на поселеніе въ Сибирь. Сынъ его, полковникъ, изъ Крыма просился въ отпускъ въ Петербургъ и получилъ дозволеніе. Всѣ вновь пріѣзжавшіе военные представлялись при разводѣ, и императоръ каждаго спрашивалъ о цѣли пріѣзда. Когда дошла очередь до князя Сибирскаго, молодой человѣкъ со слезами сказалъ:

— Отецъ мой старъ, онъ не перенесетъ гнѣва вашего величества! Умоляю васъ, дозвольте вмѣсто его отправиться мнѣ въ ссылку!

Императоръ обнялъ его и, оборотясь ко всёмъ предстоявшимъ, сказалъ:

— Какой пъжный, какой ръдкій сынъ! и какъ счастливъ отецъ, имъя такого сына!

Возвращаюсь къ Платову. Въ заграничную войну 1807 г. Матвый Ивановичь везды быль тамь, гды была опасность. Услышить ли оть кого: туть жарко, туть опасно, онь возражаль: «а гдъ безопасно!» Въ 1812 годъ онъ показалъ и доказалъ, что н въ донцъ живеть мысль зоркая, спохватливая, которая въ свой часъ загоняеть всё извороты дипломатиковь и политиковь. Какая-то нелѣпая молва дошла до Наполеона, и онъ повърилъ ей, будто бы Донъ опустълъ и обезсилълъ, хотя все тотъ же Донъ былъ и въ виду Россіи, и въ виду Европы. Упомянуль я възапискахъ моихъ о 1812 годъ, что графъ Платовъ августа девятнадцатаго, сдавъ начальство надъ полками донскими генералу Краснову, побхалъ на дачу къ графу Растопчину, и въ рядахъ нашествія разнеслась молва, что будто бы Кутузовъ и Платовъ размолвили. Говорили также, будто бы Платову надлежало двинуться въ обходъ, но въ какой? У Наполеона на полъ Бородинскомъ были двъ арміи: одна сражалась, а другая, состоявшая изъ блистательной гвардіи, была спокойнымъ зрителемъ битвы. Маршаль Ней требоваль, чтобы и ее двинуть въ дъло; но Наполеонъ не двигалъ ея. Ужели должно было обойдти гвардію и двинуть ее на полки русскіе? А послѣ битвы Бородинской дѣло шло не объ обходь, а объ уходь за Москву, чтобы заслонить ею отступившую горсть русскихъ, горсть по сравненію съ нашествіемъ, къ которому и послѣ Бородинскаго сраженія подоспѣвали новыя силы.

Укоряли и Барклая-де-Толли, зачёмъ не повелъ онъ войска на Жиздру. Но Кутузовъ оставленіемъ Москвы, а потомъ защитою полуденныхъ областей Россіи оправдалъ Барклая-де-Толли.

Въ день своего отъёзда Матвёй Ивановичъ пригласилъ меня на объдъ, который оживился радушною его бесъдой. Изъ-за стола мы встали часу въ восьмомъ вечера.

- Сергей Николаевичь, сказаль мив графь,—я повду къ Иверской, а оттуда заверну подъ Донскую къ N. Слышаль я, что ему не везеть: это не мое двло. Мы старинные сослуживцы, а подчась иногда крвпко вздохнешь, какъ подумаешь, гдв тотъ, гдв другой. Коляска моя и люди на Поклонной горъ, по Калужской дорогъ; подождите меня тамъ.
- А. А. Кирьяковъ, козяинъ дома, гдѣ стоялъ графъ Платовъ, и И. А. Безобразовъ, получившій изъ рукъ Матвѣя Ивановича орденъ Pour le mérite, и я, тогдашній исторіографъ Дона,—отправились на Калужскую дорогу. Мракъ ночи осенней часъ отъ часу сгущался. Графъ Платовъ пріѣхалъ часу въ одиннадцатомъ. Закипѣли у насъ прощальные бокалы донскаго вина. Лилъ проливной дождь. Графъ стоялъ безъ фуражки. Я сказалъ, что насъ зальетъ дождь.
- Такія ли бури, отвічаль Матвій Ивановичь, шуміли надымоєю головой! Поговоримь еще. У меня сердце притомилось, а сердце вішунь. Можеть быть видимся въ послідній разь. Будь Донь счастливь и безь меня! Знаю, что и тамь не всі меня жалують, но смерть животы окажеть. Я давно служу, много виділь, а Богь видить, каково пробиваться и за себя, и за другихь. Жизнь бідовое діло. Завидують блеску, а что подъ нимь? про то одна душа відаеть. Туть, отозвавь меня въ сторону, графъ прибавиль: Сергій Николаевичь! въ Москвії много бідняковь; пишите о нихъ ко мніз буду присылать, да только чтобы про то відали я, да вы.

Мы простились и, можеть быть, мнѣ бы прежде графа довелось отправиться на покой къ предкамъ.

И воть какъ это случилось. Дрожки, на которыхъ я прівхаль, куда-то исчезли. Ввроятно кучеръ спрятался оть дождя и заснуль. Въ коляскъ небольшой едва помъщался Кирьяковъ и товарищъ его Безобразовъ. До Дъвичьяго поля, гдъ я жилъ, было около десяти версть. Лилъ дождь проливной, и ночь въ полномъ смыслъ была дремучая. Оставалась наемная карета графа. А или я карету, или карета меня не любитъ. Въ городъ я ъзжу на дрожкахъ, а въдорогъ на телъгъ. Но тутъ волею или неволею, а долженъ я былъ закупориться въ карету. Тогда Поклонная гора, на Калужской дорогъ, не была еще уравнена, и подлъ нея были рытвины глубокія, а за дождемъ и темнотой все скрылось. Едва проъхали мы нъсколько

сажень, пристяжная лошадь, съ правой руки, оступилась, и вся четверня съ каретой опрокинулась въ ровъ. Услыша необычайный шумъ, товарищи мои остановились и, не видя на горъ кареты, закричали:

- Живы ль вы, Сергей Николаевичъ?
- Живъ! отвъчалъ я и, отбивъ дверцы у кареты, вскарабкался на гору. На другой день спутники мои, пересказывая о моемъ наденіи, говорили: чудо спасло его.

Въ то время, когда я писалъ эти строки о графѣ Платовѣ, тоесть 12-го сентября 1834 года, жиль я въ деревнъ, у брата моего Ивана. Быль день ясный, и мгновенно забушевала буря порывистая. Мятель снъжная, мчась по нивамъ и лугамъ, расшатывала вершины лъсовъ, рощей и дубравъ. Перешагнувъ за полвъка, я не видаль еще никогда такого ранняго волненія природы. Надавъ плащъ, посившиль изъ дому полюбоваться бурей. Крутясь и бушуя, мятель обхватывала и роши, и дубравы и оглашала ихъ гуломъ грознымъ и унылымъ. Волненіе природы перенесло мечтательность мою въ бурный перелеть 1812 года. Вспомниль я, что подъ шумомъ оружія смолкли въ Петербургь и Въстникъ Европы, и мой Русскій Вістникъ. Вспомниль, что тогда же, какъ будто въ предвъстіе торжества нашего отечества, въ Петербургъ появился Сынъ Отечества. Два журнала возникли у насъ въ необычайныя времена Наполеоновой судьбы: Вёстникъ Европы встретиль консула Бонапарта, Сынь Отечества встретиль вторженіе въ Россію императора Наполеона.

Исчезли въ нашъ въкъ цълыя покольнія на поляхъ грозныхъ битвъ, исчезли и покольнія журналовъ на поприщь нашей словесности. Но къ этимъ срочнымъ, печатнымъ покольніямъ я не примъню стихи князя Горчакова, извъстнаго остряка своего времени:

Журналовъ тысяча, а книги ни одной.

Но развѣ журналъ не книга? А сколько есть книгъ, о которыхъ можно сказать съ Княжнинымъ:

Чтецы не оскорбять ихъ дерзкою рукой.

Книга тогда книга, когда, ставъ на ряду съ отверстою книгой природы, указываеть человъчеству животворные его пути. Журналы дышать или должны дышать жизнію современною и олицетворять ее для будущаго. Скажуть, что въ нихъ нътъ книжной отдълки. Ни слова здъсь объ этихъ отдълкахъ: перо журналиста уловляеть событія міра нравственнаго въ современномъ его проявленіи; перо историка соображаеть времена и событія.

1815 года, кром'в каретнаго паденія, были еще со мной другіе

два роковые случая. Въ іюлѣ мѣсяцѣ я тонулъ у Драгомиловскаго моста, а въ декабрѣ вотъ что угрожало мнѣ. Возвращаясь изъ почтамта, шелъ я отъ Ильинскихъ воротъ влѣво, мимо складочнаго двора, куда сверху бросаютъ тюки; былъ уже полдень, и прохожихъ было много. Кажется, надлежало бы бросаніе тюковъ пріурочить къ раннему утру. Махальные, случалось, тогда остерегутъ проходящаго, когда тюкъ уже упадетъ ему на голову. По обыкновенію моему я шелъ въ задумчивости, и вдругь огромный тюкъ бухнулъ на улицу, пролетѣлъ почти на волосъ отъ лѣваго моего виска. Прохожіе остановились, ахнули и вскричали: «Ну, видно, Богъ васъ бережеть!»

1816 года приступиль я къ печатанію моей Русской Исторіи. Тогда еще объявленія о книгахъ пом'вщались въ Московскихъ Въдомостяхъ за подписью начальства полицейскаго. Иду въ полицію, представляю мою рукопись и слышу:

- Нельзя пропустить.
- Почему? спрашиваю.
- Карамзину поручено писать исторію.
- Да развъ есть особенное предписаніе, чтобы кромъ нашего исторіографа никто не занимался отечественною исторіей?
  - Нъть; однакожь вашей исторіи не пропустимъ.

Не пускаясь къ разсужденія, я взяль перо и написаль: «Въ пользу воспитанія».

— Воть это другое дело, отвёчали мне,—ваша исторія для летей.

Такимъ образомъ моя Русская Исторія поступила въ печать и вышла въ свёть подъ щитомъ пользы воспитанія, и въ такомъ же видё обозріваема она была въ Сынів Отечества съ замівчаніемъ, что въ ней недестаеть критики. Въ чемъ же состояль этоть недостатокъ, не упомянуто. Предполагаю, что это было указкою на то, что я сроднилъ славянъ съ руссами, отділяя наименованіе варяговъ.

Не знаю, почему мить не хоттось пріурочить начало земли Русской къ племени варяговъ, ходившихъ по морямъ и извъстныхъ захватами и грабежами. А потому и любопытствоваль я узнать, какого придерживается миты исторіографъ Карамзинъ. Николай Михайловичъ охотно читалъ рукопись свою пріятелямъ и знакомымъ, но, подготовляя статьи для своей Русской Исторіи, мить какъ будто совъстно было самому выкрасть его митыне. Вслъдствіе этого упросиль я Константина Федоровича Калайдовича допытаться, откуда Карамзинъ производить начало Русской земли? Дня черезъ два узнаю, что Карамзинъ придерживается митынія Шлецера. Итакъ, я написалъ къ Исторіи моей предисловіе, въ которомъ

перомъ школьника породнилъ славянъ съ руссами; хотя, впрочемъ, и теперь думаю, что мы по человъчеству всъ дъти одного отца. Въ подкръпленіе тогдашнихъ моихъ доводовъ вызываль я изъ области могильной множество старыхъ писателей. Слышалъ я, что одинъ почтенный профессоръ, занимавшійся изслідованіями о Россіи, крайне досадовать, для чего не указаль я на сочиненія поименованныхъ мною писателей. Въ молодости моей я читалъ, что одинъпылкій италіянець девять разъ выходиль на поединокь за честь Аріоста и, получа въ девятый разъ смертельную рану, признался, что никогда не читаль Аріостовыхь писемь. Не опоясываясь рыцарскимь мечемь за приведенныхъ мною авторовъ, откровенно признаюсь, что я въ глаза не видаль ихъ книгь. Стало быть, я выдумаль ихъ имена? Нъть, существують и они, и книги ихъ, но я вычиталъ только то, гдь была на нихъ ссылка... Въ моей Исторической панорамъ вселенной замъниль я руссовъ-славянъ или славяноруссовъ варяго-руссами. Упомянулъ я, что они отважно проникали на берега Франціи и берега Италіи, Испаніи и Англіи, и даже доходили до береговъ Съверной Америки. Я согласенъ, что Карлъ, названный Великимъ, потесня въ VIII столети народы съ береговъ Эльбы къ съверу войной, вдохнулъ еще болъе разгульной отваги въ норманновъ, или людей свверныхъ, или варяго-руссовъ. Читалъ я также, что и завоеватель Карлъ мрачно смотрълъ на волны морскія и предсказываль, что по смерти его люди съверные придуть на берега Франціи. И сбылось его предчувствіе, когда подъ тяжелымъ бременемъ выведеннаго имъ изъ могилы древняго владычества римскаго поникли челомъ слабоумные его наследники. Разбойничали люди съверные на берегахъ Франціи и дошли до Парижа. Изумляли они Европу отвагою своей и внесли въ страны славянскія колыбель земли Русской. Но что жь изь этого вышло? Какъ и въ чемъ люди съверные или варяги въ этой колыбели преобразили съверныхъ славянь? На какихъ спасительныхъ и твердыхъ законахъ основали они и упрочили зданіе земли Русской, и если славяне новгородскіе призывали князей варяжскихъ, то отчего по смерти Рюрика Олегь какъ будто бъжалъ изъ областей съверныхъ славянъ, основалъ Кіевъ и назваль этоть городъ матерью русскихъ городовъ, отмежевывая югь славянскій оть славянскаго ствера, призвавшаго варяговь? По сказанію Нестора, славяне новгородскіе, къ прекращенію распрей междуусобныхъ, пригласили князей варяжскихъ владёть и управлять ими по законамъ. Если такъ, то Олегь, обмънявъ Новгородъ на Кіевъ, нарушилъ договоръ. Думаютъ также, что договора не было, а грубая сила поработила славянь новгородскихъ. Предположимъ, что варяги силою вторглись въ страну съверныхъ славянъ,

но и туть нёть очевидной причины измёнить Новгороду. Видимъ мы только, что пагубное феодальное самоуправство при варягахъ затёснилось и въ древнюю Русь. Говорять, что изслёдованіе преданій скандинавскихъ разольеть новый свёть на туманную даль нашей исторіи. Но какой? Изъ потемокъ быта варяжскаго у насъ ни одного не осталось животворнаго узаконенія. Полагають также, что саги скандинавскія—сколокъ съ преданій древней Индіи. Если плавають въ Индію за пряными кореньями, то можно сразиться съ волнами, чтобы въ загадочныхъ оболочкахъ отыскать тамъ новыя стихіи для освёженія общественнаго. Но Олай Рудбекъ, профессоръ упсальскій, освобождаеть отъ этого плаванія. По мнёнію его, весь міръ и миеъ преданій заключался въ Скандинавіи или Швеціи, куда переносить онъ и Платонову Атлантиду, и сады Гесперидскіе, и даже поля Елисейскія.

Вольтерь говорить: «Наука исторіи не туманная наука происшествій и чисель, ограничивающаяся разсказомь о томь, когда умерь такой-то человѣкь или безполезный, или пагубный міру». «Одна королева, прибавляеть Вольтерь въ другомъ мѣстѣ, сказала, говоря объ исторіи: повѣствуя намь о порокахъ нашихъ предшественниковъ, она высказываеть намъ наши обязанности; царедворцы заслоняють намь истину, историки обнаруживають ее».

А какъ историки обнаруживають истину? Тотъ же Вольтеръ и объ этомъ говорить. Отправляя къ одному изъ друзей своихъ историческую рукопись свою, Вольтеръ писалъ: «Мы условились, вопреки закону исторіи, уничтожать истины историческія. Пробъгите рукопись мою, и если найдете какую-нибудь истину, подлежащую истребленію, то извъстите меня дружески».

Шатобріанъ сділаль историкамъ грозный приговорь: «Вірь кто хочеть исторіи! Исторія наглый обмань».

Но если искажають истину событій историческихъ, то нельзя того же сдёлать съ узаконеніями или съ ходомъ общественнымъ. Какую же, повторяю и здёсь, какую жизнь узаконеній принесли намъ варяги?

Когда Екатерина II предприняла сочиненіе Записовь касательно россійской исторіи, тогда графь Мусинъ-Пушкинъ быль оберъ-прокуроромъвъсинодѣ. Попрепорученію Екатерины онъ вытребоваль изъ монастырей и изъ архивовъ все относившееся къ древностямъ русскимъ. Изъ множества полученныхъ имъ рукописей онъ издаль въ свѣть только Пѣснь о полку Игоревѣ и Духовное завѣщаніе Владиміра Мономаха. Всѣ другіе памятники сгорѣли въ пожарѣ 1812 года. Но и двѣ упомянутыя рукописи отпечатаны въ началѣ XIX столѣтія; а въ XVIII вѣкѣ сло-

весность иностранная заглушила у насъ исторію отечественную. И Карамзинъ зналъ тогда лучше чужое, нежели свое. Воть доказательство.

19-го іюня 1789 года, обозрѣвая въ Кенигсбергѣ старинный замокъ или дворецъ, построенный на возвышеніи, гдѣ находится такъназываемая Московская зала, Карамзинъ говоритъ: «Отчего эта зала называется Московская, я не могъ узнатъ. Одинъ сказалъ, будто оттого, что тутъ сидѣли русскіе плѣнники, но это не очень вѣроятно».

Карамзинъ или не припомнилъ, или еще тогда не вычиталъ, что въ началѣ XVII столѣтія, въ смутныя времена нашего отечества, въ Пруссахъ, на горѣ Королевской, въ этой Московской залѣ содержался нѣсколько лѣтъ съ семействомъ своимъ воевода и бояринъ Шеинъ, узникъ плѣна смоленскаго, взятаго Сигизмундомъ. Эта замѣтка не въ укоръ Карамзину. Тогда любителямъ словесности иностранной не приходила охота заглядывать въ лѣтопись о мятежахъ и въ другія наши лѣтописи. Карамзинъ въ исходѣ 1801 года въ стихахъ Александру I, сказалъ:

## Я въ храмъ исторіи иду.

Переселясь въ область русской старины, какъ я выше уномянуль, вовсе для меня неизвъстной до 1807 года, я вчитывался въ лътописи. Я не училь, а учился. Однажды оть одного бойкаго дъльца услышаль я: «Мы судимъ не дъло, а то, что написано на бумагъ». И такъ, не бывъ судьей лътописцевъ, я прослъдилъ въ нихъ за постепеннымъ ходомъ событій, въря, впрочемъ, Стерну, что «чъмъ далъе идемъ на поприщъ исторіи, тъмъ болье надобно оглядываться назадъ». Но мнъ было не до оглядокъ.

Знакомство мое съ русской стариной принадлежить къ счастливъйшимъ днямъ моей жизни. Въ лътнее время читалъ я лътописи за городомъ, подъ тънью рощей, подъ открытымъ небомъ; прислушиваясь къ ходу стольтій, я дышалъ свободно отъ всякихъ заботъ житейскихъ. Дома существовали у меня два міра, отмежеванные отъ различныхъ круженій большаго свъта: міръ русской старины и семейный бытъ дътей моихъ. А между тъмъ они подростали, и надъ безпечною моею головой болье и болье скоплялись заботы жизни.

До свиданія еще съ Матв'ємъ Ивановичемъ Платовымъ свиданся я съ графомъ М. А. Милорадовичемъ. Сношенія мои съ нимъ отъ исхода 1814 до исхода 1817 года предложу неразд'єльно. Въ провздъ свой въ Петербургъ графъ Милорадовичъ завернулъ ко мнъ. Пріятель мой, Данила Никитичъ Кашинъ, проигралъ и пропівль въ честь графа авангардную п'єсню изъ писемъ русскаго офи-

цера. Графъ быль весьма доволень. Онь слыль тогда въ кругу военномъ русскимъ рыцаремъ, Баярдомъ. Въ привътливомъ разговоръ повторилъ онъ то же, о чемъ писалъ ко мит изъ Берлина. Вотъ его слова: «Нѣжное вниманіе женщинъ одушевляло русскихъ воиновъ въ войну отечественную и заграничную. Мысль, что россіянки переносятся къ нимъ думою, эта восхитительная мысль подкрыпяла насъ и въ дальнихъ походахъ, и въ грозныхъ сраженіяхъ. Наши раненые, получая изъ отечества перевязки отъ прекраснаго пола, забывали труды и раны. Не дивлюсь древнимъ галламъ, которые приписывали женщинамъ нѣчто божественное. Взоры женщинъ упоительнъе вина. Это нектаръ Олимпійскій».

Въ тотъ же вечеръ графъ Михаилъ Андреевичъ сказалъ мив, что онъ вдеть къ графу Растопчину для уроковъ, какъ житъ въ Петербургъ. Но графу Растопчину было тогда не до уроковъ. Онъ, какъ сказано выше, отъ передрягъ московскихъ увхалъ въ Парижъ.

Мы не долго были, говоря просто, съ графомъ въ ладахъ. И воть по какому странному случаю. Однажды навъстиль меня сочинитель Записокъ о С.-Петербургскомъ ополченіи, бывшій правителемъ канцелярів у графа Тормасова, поступившаго въ московскіе главнокомандующіе послі графа Растопчина. Завязался разговоръ о Красненскомъ дълъ, о которомъ и теперь еще не ръщено. Графъ Милорадовичъ увърялъ, будто бы князъ Д. В. Го-лицынъ просилъ у него: «Le bout d'oreille de Ney», клочекъ уха маршала Нея. Однажды я сказаль это князю, и онъ улыбнулся. Сочинитель упомянутыхъ записокъ побъду Красненскаго дъла приписываль графу Тормасову, а я, опираясь на свидътельство писемъ русскаго офицера, упорно удерживалъ ее за графомъ Милорадовичемъ. Въ жаркомъ споръ мы сидъли на софъ подъ портретами Суворова и Милорадовича, и я продолжалъ: «Графу Милорадовичу не нужно жить займомъ, онъ своимъ богать. Алкивіадовски началь онъ свою молодость. Возвратясь при Екатерине изъ-за границы, онъ заказаль себъ триста шестьдесять иять фраковъ; всъ тогдашніе щеголи напали на него, и онъ увхаль въ малороссійскую свою деревню. Щеголемъ явился онъ и при первомъ шагъ на поприщъ военномъ. Въ Италіи при Борго-Франко убиты были подъ нимътри лошади; сабля французскаго офицера была надъ его головой; отъ напора превосходныхъ силъ ряды русскіе пошатнулись. Милорадовичь схватиль знамя, бросился впередь и закричаль: «Солдаты! Посмотрите, какъ умираетъ вашъ генералъ!» А въ приказахъ Суворова сказано: «Юный Милорадовичъ схватилъ знамя, бросился впередъ, за нимъ богатыри». Тъмъ же героемъ былъ онъ, когда съ горстію храбрыхь отняль изъ рукъ Байрактара Букарешть. Я видьль

его въ Москвъ почти за мъсяцъ до Бородинскаго дъла; онъ плакалъ, читая о смерти Кульнева, и называлъ смерть его смертію завидной. Нътъ! ему не нужны чужія побъды. Впрочемъ, Милорадовичъ самъ выскажеть вамъ о Милорадовичъ».

- Какъ это?
- Увидите.

Въ тотъ же день я посладъкъ сочинителю Записокъ о С.-Петер бургскомъ ополчении портреть графа Милорадовича при слъдующихъ стихахъ:

Ввирая на портретъ героя, Воспоминай его дъла! Герой онъ Красненскаго боя, Ему и слава, и хвала!

Воть по какому случаю портреть Милорадовича отдълился у меня оть портрета Суворова. Но изъ мыслей человъческихъ предположеніе выгоняеть всякую истину. Монтескье вкусь въ словесности назваль «микроскопомъ ума». Думаю, что это имя еще приличнъе щекотливому самолюбію: оно все увеличиваеть, если что встрътить не по себъ. Когда графъ Милорадовичъ прибыль въ 1817 году въ Москву съ гвардіей, я быль у него. На другой день онъ прислаль ко мнъ своего адъютанта. Вижу, что мой гость пристально поглядываеть на стъну, какъ будто чего-то отыскивая на ней. Черезъ нъсколько дней пріъхаль ко мнъ графъ Милорадовичъ подъ видомъ будто видъть моихъ дътей. Графъ Милорадовичъ прошель всъ мои комнаты и быстрыми взорами отыскиваль своего портрета. Садимся, онъ поглядываеть на стъну и видить одинъ только портреть Суворова. Я не хотъль объясняться о передачъ его портрета.

Съ этого времени графъ обходился со мною на однихъ приличіяхъ. Нъсколько разъ увъряль онъ меня, что почести тяготять его, что душа вызываеть его въ уединеніе, въ деревню. Нъсколько разъ заставаль я у него архитектора съ кучею проектовъ и плановъ, и съ которымъ онъ горячо спорилъ то о перестройкъ, то о постройкъ новаго сельскаго дома. Слушая графа, казалось, что онъ хочеть воскресить какое-то дивное зодчество изъ волшебныхъ сказокъ. Но я не върилъ словамъ Милорадовича: онъ не родился ни Цинциннатомъ, ни Вилларомъ, который показался выходцемъ съ того свъта, когда вызвали его изъ сельскаго уединенія ко двору Людовика XV. Графъ Милорадовичъ родился жить свътомъ и на виду свъта.

Между тыть я неутомимо продолжаль историческій мой трудь. Когда въ рукописи прочиталь я ныкоторымы пріятелямы статьи мои о русской исторіи, они говорили: «Ты шутя пишешь исторію!» Отыживаго

напоминанія битвъ 1812 года и битвъ заграничныхъ переливался какой-то невольный огонь въ описываемыя мною сраженія. «Въ описаніяхъ вашихъ сраженій», сказалъ графъ Милорадовичъ, «жизнь, огонь и движеніе». Я не принялъ этого за похвалу. Плавность слога Карамзина изливалась изъ безмятежной его души, а душа моя и тогда, и теперь все еще, такъ сказать, въ борьбъ съ жизнію. Яркой картинъ битвъ, окровавлявшихъ Русь и Россію, предпочитаю страницы, свътящіяся мирными добродътелями. «Я блаженствую, писаль я къ брату Федору Николаевичу: въ глазахъ моихъ проходять стольтія. Но не перелетъ превратностей веселить меня. Я блаженствую, когда удастся прояснить мракъ, нагнанный на невинность завистію, клеветою и пронырливою злобой».

Въ обозрвнім русскихъ летописей всего более поразилъ меня законъ возмездія, то-есть караніе вломъ за ало. Мнв казалось, что ни одинъ изъ силачей русскаго міра историческаго не сощель покойно въ могилу. Впрочемъ, повторяю и здёсь, что я писаль русскую исторію въ одномъ вещественномъ объемъ. Но что я при новомъ изданій не воспользовался вам'вчаніями, тому причина многоразличныя семейныя заботы. Да и давно ли начали у насъ проводить новый взглядъ на исторію? Только съ 1827 года сталь проявляться этоть новый взглядъ. Правда, что Вико еще въ первой четверти восемнадцатаго въка предполагалъ, что «міръ историческій, подобно міру вещественному, подчиненъ стройному кругообращенію, и что подъ надзоромъ Провиденія сонмы народовъ протекають поприще жизни и смерти». Но это до девятнадцатаго въка вмъстъ съ прахомъ Вико таилось въ могилъ. Съ Гердеромъ познакомился я поздно. Но еслибъ его мысли о человъчествъ и ранте случилось мнъ прочесть, я бы все-таки не вышель изъ моей вещественности исторической. Мысль моя сосредоточивалась тогда въ одномъ объемъ Русскаго Въстника.

А между тыть быдный мой Русскій Выстникь упадаль. Я началь прибавлять къ нему Дытское Чтеніе; но и это предпріятіе мало имыло хода. Если время приготовляеть зданіе къ неизбыжному паденію, тогда тщетны всы подмостки. Такъ случилось и съ Русским в Выстникомъ. Вызовы Минина, Пожарскаго и другихъ старожиловь лытописей нашихъ утомляли слухъ. Духъ времени требоваль освыженія словесности. Упадаль Русскій Выстникъ, упадали и благотворительныя вспоможенія для быдныхъ московскихъ граждань. Оть 1808 до исхода 1816 года, посредствомы добрыхъ нашихъ соотечественниковь мны удалось раздать нуждающимся болые сорока тыся чъ рублей. А исполняя ихъ препорученіе, я вполны чувствоваль душевное наслажденіе. Шиллеръ го-

ворить, что тоть не видаль совершенства красоты, кто не видаль ея въ слезахъ. Но это поэтично, а не справедливо. Мнѣ кажется, тоть не знаеть сладости слезъ, кто не дѣлиль ихъ съ злополучными страдальцами нужды.

По странной противоположности, въ то самое время, когда прекратилась присылка пособій благотворительныхъ, мои старинные уличные знакомцы, московскіе нищіе, какъ будто обновились. Лица ихъ стали не такъ сумрачны, одежда чище. Москва отстраивалась и оживала.

Зимою 1816 года въ первый разъ свидълся я съ Иваномъ Никитичемъ Скобелевымъ. Офицеры Рязанскаго его полка, при вступленіи въ отечество, прочитавъ въ Русскомъ Вѣстникѣ о печальной участи престарълаго капитана Богданова, бывшаго въ 1812 году въ плъну московскомъ, прислали ему тысячу рублей. То было послъднее пожертвованіе черезъ Русскій Вѣстникъ.

Не войду ни въ какія подробности о генералѣ Скобелевѣ. Вѣроятно, онъ оставить свои записки. Скажу только, что вечеръ перваго нашего знакомства быстро прошелъ въ пріятной бесѣдѣ, въ которой не замѣчаешь времени. Въ старину говорили: мы наговорились всласть, а я скажу: я наслушался всласть. Скобелевъ владѣлъ оригинальною русскою рѣчью, его можно было послушать.

Кажется, что въ нашъ вѣкъ время какъ будто убыстрило свой полеть. А вслѣдъ за нимъ летитъ и мысль человѣческая, и быстро развивается, и быстро зрѣетъ.

Воть примъръ изъ многихъ другихъ примъровъ.

Въ іюль 1807 года въ Русскій Въстникъ доставлена была изъ Курска статья: О трехдневном в вътом в город в пребываніи Александра I, съ приложеніемъ письма, въкоторомъ сочинитель статьи, Николай Алексвевичь Полевой, отдавая первые труды пера своего на мой произволь, просиль о напечатаніи его извъщенія. Исполняя его просьбу и оставя въ упомянутой статьъ одни числа и мъста, когда и гдъ былъ императоръ Александръ, я все прочее оть первой до последней строки измениль. Не воображаль и не думаль я тогда, что изъ буквъ вещественныхъ выйдеть живое слово и яркая мысль. Въроятно Н. А. Полевой тогда же по своей природной остроть усмотрыль, что объ одномъ и томъ же предметь можно предлагать совершенно различнымь образомь. Пользуясь сущностью доставляемых статей, я всегда оставляль имя сочинителей, а потому и подъ статьей молодаго курскаго писателя оставиль: Николай Полевой. Вскоре погомь получиль я оть него стихи на провздъ черезъ Курскъ князя Барклая де-Толли. Хотя я и самъ хромаль въ поэвін, но и со стихами поступиль на ряду съ прозой. Слъдственно первый трудъ пера историка русскаго народа и издателя Телеграфа быль напечатань въ Русскомъ Въстникъ въ іюль 1817 года.

## ГЛАВА ХХІІ.

Моя страсть къ воспитанію. — Прівядъ А. В. Иловайскаго въ Москву въ 1817 г. — Предскаваніе жени. — Донское училище. — Уроки съемки. — Занятія словесностію. — Колпаковъ. — Розо. — Театральным представленія. — Тавцовальный учитель Аблицъ. — Прівядъ Г. А. Глинки. — Смерть его. Стихи В. А. Жуковскаго на смерть моего смнв. — Родство Г. А. Глинки. — Открытіе памятника Минину и Пожарскому. — Левицкій. — Отъвядъ донскихъ вношей. — Сметенатическое разореніе. — Моя система воспитанія. — Долги. — Исходъ 1819 г. — Въдственное положеніе до 1828 г. — Альберть Фишеръ. — Ділежъ наслідства. — Кесарій. — И. И. Динтрієвъ. — Мон отношенія къ вему. — Нападки на меня "Телеграфа". — Мысли на Лівичьємъ полів.

б овориль я, что страсть къ воспитанію запала въ мысли моей 🙋 еще въ ствнахъ кадетскаго корпуса. Упомянулъ я также, что, 🕏 подаривъ родовое мое наследство сестре, я уехалъ учителемъ въ Украйну и прожилъ тамъ три года, уча и учась. Видъли читатели, что и при изданіи Русскаго В встника проявлялась страсть моя къ восшитанію. Были люди, которымъ я казался какимъ-то страшилищемъ, вышедшимь изъ потемокъ брадатой русской старины. Но были люди, которые любили меня и, зная любовь мою къ воспитанію юности, сов'єтовали мні брать съ Дона молодыхъ людей для образованія. Донцы все более и более сближались въ образъ жизни съ прочими войсками. Двухлътній походъ заграничный заохотиль ихъ познакомиться съ иностранными языками. Съ мыслію о воспитаніи донскихъ юношей прівхаль въ исходе 1817 года въ Москву А. В. Иловайскій съ однимъ изъ сыновей своихъ и съ другимъ донскимъ юношей. Выслушавъ неожиданное его предложеніе, я сказаль:

- Напрасно перемѣняете вы воспитаніе предковъ своихъ. Онъ отвѣчалъ:
- Вступая на общую чреду дворянства, и намъ должно на дворянской ногѣ воспитывать дѣтей нашихъ.

Долго спорилъ я, но гордая мысль, что положу начало воспитанію донскаго юношества, и страсть къ воспитанію поб'єдили, и я ввялъ на себя бремя наставника.

У женщинъ есть зоркая догадливость, и жена моя, зная опрометчивость мою въ порывахъ душевныхъ, сказала:

— Мы опять разоримся, будеть хуже двінадцатаго года: ты все мечтаешь!

Но уже было поздно. Никакія препятствія не останавливали моего желанія воспитывать донцовъ.

Первыхъ учениковъ отдалъ мнѣ А. В. Иловайскій, и съ тѣхъ поръ число ихъ постепенно умножалось: первоначальное руководство поручиль я женѣ моей.

«Мы потеряли великое искусство, говорить Боссюэть, искусство, посредствомь котораго древніе египтяне укрѣпляли тѣло, образовывали умъ и возвышали душу». Усиливаясь отыскивать это животворное искусство и зная, что молодымъ донцамъ предстоить борьба и съ климатомъ, и съ новою жизнію, я отпустиль ихъ въ началѣ осени гулять безъ шинелей. Какъ же я удивился, когда нѣкоторые изъ нихъ возвратились съ прогулки съ простудой! А это отъ того, что и на Дону нѣга стала закрадываться въ воспитаніе.

Немедленно взяль я годоваго врача; зная также, что и въ нравственности и въ медицинъ предусмотрительная осторожность предупреждаеть опасность, я при началъ болъзни моихъ юношей приглашалъ г. Фелера и другихъ опытныхъ и извъстныхъ врачей. Такимъ образомъ одинъ изъ нихъ спасенъ былъ отъ водяной болъзни и впослъдствіи сталъ молодцомъ. У насъ почти всегда дълають консиліумы тогда, когда, говоря просто, больной умираеть, а за духовныя завъщанія цъпляются, когда смерть вырываеть изъ рукъ перо-

Озабочивало меня также и то, что называють тоской по родинь. Къ предупрежденію унынія по родинь, я, такъ сказать, переселиль тихій Донь въ Москву. Каждому изъ воспитанниковъ препоручиль я извыщать меня объ именинахъ и дняхъ рожденія ихъ родителей и родныхъ. Въ эти дни служили они молебны у Иверской, посыщали такъ называемую я му для благотворительной раздачи и, возвращаясь домой съ сердцемъ, освыженнымъ молитвою и добрымъ дыломъ, встрычали за объдомъ любимыя блюда отчизны своей. Зная также, что наша лыт няя роскошь, то-есть арбузы, дыни, виноградъ и проч., простые дары Дона, я цылое лыто лакомиль ихъ этою роскошью съ накладомъ для кармана. Хозяева того дома, гды помыщалось у меня донское училище, видя, что я каждое утро прібажаю съ кульками, говорили, что я или разорюсь или обогащусь оть кульковъ: разорюсь оть привоза и обогащусь оть продажи запасныхъ кульковъ. Первое сбылось.

Донскіе юноши прівхали ко мив различныхь лють. Но давно уже сказано и доказано, что если понятіе не заглушено пустозвоннымь ученіемь, то и въ тринадцать и въ пятнадцать лють умь быстро развернется. Мои юноши, какъ донцы вообще, были одарены спохватливостью и переимчивостью и, неизмученные сидячимъ ученіемъ, охотно принялись за новое ученіе. Природныя понятія можно

или распространить и одушевить, или стъснить и погасить; воть отчего для первоначальнаго ученія должно выбирать опытныхъ, умныхъ и осторожныхъ наставниковъ. Ужасно, когда бъдныя юныя головки попадутся подъ руки шута-Цифиркина.

Различные предметы представляются намъ и въ обширномъ объемѣ природы, и въ стѣнахъ нашихъ жилищъ. Если вѣрить Жанъ-Жаку Руссо, то юношу надобно отправлять на какой-нибудь необитаемый островъ съ какимъ-нибудь неземнымъ наставникомъ, чтобы предохранить слухъ отъ вредныхъ рѣчей, а глаза отъ вредныхъ предметовъ. Но что это за вредные предметы, и не существують ли они болѣе въ нашемъ воображеніи? Человѣкъ родится въ обществѣ и долженъ жить для общества, если только онъ не автоматъ; слѣдственно все зависить отъ выбора и предложенія предметовъ. Разнообразьте предметы учебные. Если какой-нибудь изъ нихъ пробудить одну умственную способность, то и другіе будуть раскрываться постепенно. «Нерѣдко языкъ науки труднѣе самой науки», говорить Бюффонъ.

Мы узнаемъ людей, знакомясь съ ними. Полагая, что до решительнаго приступа къ какой бы то ни было науке нужно предварительно ознакомить съ нею учениковъ, я пригласилъ въ наставники математики г. Телепнева, ученика Фусса. Удивился онъ, когда я предложилъ начать учене съемкою.

- Для этого нужно знать, сказаль онь, тригонометрію, а ваши донцы и циркуля еще не брали въ руки.
- Это не ваше дѣло, отвѣчалъ я, мы условились по десяти рублей за урокъ, для васъ все равно получать ихъ подъ открытымъ небомъ или у классной доски. Знаю и я, что Евклидъ на вопросъ о геометріи отвѣчалъ Птоломею Филадельфу, что и для царей нѣтъ особенной геометріи. Мы не станемъ переиначивать геометрію, но исполволь ознакомимъ съ нею нашихъ юношей.

Итакъ, приготовя все нужное для съемки, мы пошли на Дѣвичье поле къ монастырю.

— Въ геометріи, сказалъ я ученикамъ моимъ, —можеть быть испугали бы васъ точки, линіи, треугольники и проч. Но когда поймете всё виды этой науки, тогда вы, такъ сказать, войдете въ умственный союзъ со всею вещественною природой. Видите ли Воробьевы горы и колокольню монастырскую? Научась математикъ, вы измърите вышину ихъ. Видите вправо прудъ? вы измърите ширину его. Видите ли поле? вы измърите длину его.

Послѣ десяти съемокъ мои юноши стали сами напрашиваться на уроки геометрическіе. И при томъ случаѣ, купя для каждаго по ящику инструментовъ, я просилъ г. Телепнева сперва научить упо-

требленію инструментовь и черченію всёхь видовь геометріи, а потомь приступить къ надлежащимь урокамь.

«Переходите, говорить Локкъ, отъ извъстнаго къ неизвъстному». И я скажу: переходите отъ видовъ геометрическихъ къ соображению ихъ, ибо въ геометріи начертаніе видовъто же, что въ азбукъ начертаніе буквъ. А знаніе цъли, видовъ и языка науки надежнымъ путемъ ведеть къ соображенію и примъненію науки къ пользамъ общежитія.

На поприщѣ словесности, до приступленія къ грамматикѣ я ознакомилъ учениковъ со всѣми произведеніями нашихъ писателей. Ученіе слова роднаго—важнѣйшій подвигь. Въ этомъ словѣ и жизнь, и смерть, ибо мы говоримъ: «Слово не стрѣла, а пуще убиваеть». Убиваеть безъ пушекъ и картечи. А какъ мы учимся слову родному? Мы, такъ сказать, налетомъ нахватываемъ звуки словъ, не вдыхая въ себя нравственной животворной ихъ силы, особенно съ того времени, когда самобытность слова отечественнаго стѣснилась изученіемъ иностранныхъ языковъ. Я теперь не издатель Русска го Вѣст ника, я сочинитель Записокъ моей отживающей жизни. Я теперь смотрю на небо и прислушиваюсь къ слову любви небесной. Но скажу и здѣсь, что безъ жизни слова роднаго стѣснена жизнь человѣка въ отечествѣ.

Донскихъ моихъ юношей надлежало и учить русскому слову, и переучивать выговору словъ. А потому для успѣха въ этомъ пригласилъ и покойнаго актера Колпакова. Въ то же время пригласилъ и французскаго актера Розо. Устроивъ домашній театръ, для дѣятельнаго и дружескаго ученія языковъ сочиняемыя мною русскія драмы и комедіи переводилъ я на французскій и нѣмецкій языки, приготовляя такимъ образомъ учениковъ моихъ и къ чистому произношенію, и къ переводамъ. Въ драматическихъ сочиненіяхъ вездѣ старался я сочетать человѣколюбіе съ доблестію военною.

Напримѣръ, дѣйствіе происходить въ Индіи. Война. Юный Идалемъ спасъ отечество и скрылся отъ привѣтственныхъ торжествъ. Подъ тѣнію пальмъ, въ дружескомъ кругу, воины поютъ пѣснь миру.

Коромедъ (Кариовъ).

И ты, любевный Идаленъ, раздъляеть нашъ восторгъ.

Идалемъ (Иловайскій).

Да, мой другъ! я радуюсь: бури военныя не свиръпствують болъе.

Коромедъ

Ты увънчался лаврами славы: отчего же радуешься миру?

Идалемъ.

Миръ возвратилъ спокойствіе нашему отечеству.

#### Коромедъ.

Ты спась отечество, не принимая никакого начальства; ты скрымся оть ожидающихъ тебя торжествъ; ты отказался оть почестей, достойныхъ славы твоей.

Idalème.

La gloire d'un héros c'est l'humanité. Malheur au guerrier farouche! Les coeurs le repousseront, et son nom s'ensévelira à jamais dans la nuit du tombeau!

Les seules conquêtes durables

Sont celles qu'on fait sur les coeurs...

Такъ говорили мои донскіе юноши и по-русски, и по-французски. И какіе были молодцы! Два именитые путешественника, графъ Авидуа и маркизъ Доріо, въ бытность свою въ Москвѣ, посѣтили мое донское заведеніе и, видя юношей, цвѣтущихъ нравственною и умственною жизнію, просили меня сообщить имъ записку, какъ я приступилъ къ образованію маленькихъ дикарей.

«У насъ въ Италіи, — говорили они, — имѣють совсѣмъ превратное мнѣніе о жителяхъ края Донскаго».

Честолюбіе мое торжествовало. По слабости челов'в ческой я мечталь, что уже пожаль лавры Конфуція и вс'єхь сподвижниковь на поприщ'є образователей юношества.

Ученики мои на поприще грамматики перешли съ запасомъ державинскимъ и другихъ нашихъ писателей. Нъкоторые изъ нихъ и сами сочиняли очень порядочные стихи и складно писали письма, а потому безъ страха встрътились и съ склоненіями, и съ спряженіями. А когда приступили къ глаголамъ, одинъ изъ учениковъ спросилъ: «Отчего я любимъ, я уважаемъ глаголъ страдательный? въдь очень весело быть любиму и уважаему?»

Ему отвѣчали правиломъ грамматическимъ.

Танцовальнымъ учителемъ былъ у меня г. Аблицъ, служившій при московскомъ театрѣ. Онъ былъ въ своемъ дѣлѣ и догматикъ, и классикъ; онъ, такъ сказать, циркулемъ измѣрялъ и каждый шагъ, и каждое движеніе. «Изъ стройныхъ движеній, — говориль онъ, — происходитъ грація». Я не препятствовалъ танцовальному его классицизму. Природная ловкость и пылкая быстрота сами собою увлекали моихъ учениковъ. Они отличались въ танцахъ, сколько Аблицъ ни удерживалъ ихъ на чертѣ методическаго классицизма. Особенно любили играть историческія представленія. Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ восхищенъ былъ, когда въ его Ермакѣ, передѣланномъмною въ драму, юноши донскіе явились въ костюмахъ Ермака и его сподвижниковъ. По окончаніи представленія онъ обнялъ актера Колпакова, завѣдывавшаго моимъ домашнимъ театромъ.

— Вы двлаете чудеса! — сказаль онъ.

### Я отвъчаль:

— Въ молодыхъ сердцахъ потомковъ Ермака вашъ Ермакъ прибавилъ новый огонь жизни.

Науки шли у насъ своимъ чередомъ. А между тъмъ надъ моею головой собирались тучи...

Qui sait ce que renferme l'avenir? Кто изъ насъ, странниковъ земныхъ, вычитываетъ свой жребій въ будущемъ? Кто изъ насъ знаетъ, что ожидаетъ его и тогда, когда перешагнетъ онъ за порогъ домашній? Юлій Цесаръ спѣшиль въ сенатъ римскій къ новымъ торжествамъ, и палъ мертвъ. Новый Юлій Цесарь Наполеонъ въ началѣ 1813 года о новыхъ чертогахъ для своего сына, короля римскаго, сказалъ:

— Мы строимъ для тебя дворецъ, а можеть быть у насъ не будеть и хижины!

Великая истина для всёхъ объемовъ и переходовъ быта человёческаго:

# Сегодня льстить надежда лестна, А завтра—гдѣ ты человѣвъ?

Въ половинъ 1817 года прівхаль въ Москву двоюродный брать мой, Григорій Андреевичъ Глинка. Въ званіи «кавалера» сопровождаль онъ нынѣшняго императора <sup>1</sup>) и къ тому же готовился и съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ. Тогда еще не было у меня донскаго заведенія. Встрѣтясь съ мною въ Кремлѣ, Григорій Андреевичъ сказаль:

— Здравствуй, братець! я шель тебя отыскивать.

Проводя большую часть времени при дворѣ, онъ обыкновенно заходилъ ко мнѣ часовъ въ пять послѣ обѣда и заставалъ меня спяшимъ.

- Да когда же ты, братецъ, работаешь?
- Я и самъ не знаю, какъ работаю, отвъчаль я. Русскій Въстникъ мой пошатнулся. Поутру часовъ до двухъ хожу по городу за ежедневною и часовою работой. Моя жизнь борьба съ жизнію. По неволь захочешь упрятаться отъ нея подъ крыломъ сна. А впрочемъ, снись добро хоть и во снъ.

Наступиль 1818 годъ; быль февраль мъсяцъ, и родственникъ мой посътиль меня, такъ сказать, на краю могилы своей, то-есть наканунъ своей смерти. Григорій Андреевичъ давно страдаль аневризмомъ. На совъщаніи въ Лондонъ врачи сказали ему, что онъ можеть прожить и до восьмидесяти лътъ, и кончить жизнь мічовенно. Послъднее сбылось. Повторяю и еще: онъ быль у меня за день до смерти.

<sup>1)</sup> Писано въ тридцатыхъ годахъ.

Былъ вечеръ. Ударило восемь, ударило десять часовь, Григорій Андреевичъ у меня оставался, чего прежде никогда не было. Есть предчувствія завѣтныя, которыя какъ будто мимо насъ самихъ тайно бесѣдують съ сердцемъ нашимъ. Не входя объ этомъ здѣсь въ изслѣдованіе, скажу только: заповдалость у насъ родственника моего изумила и меня, и все мое семейство, и всю нашу домашнюю прислугу. Сперва онъ не много говорилъ со мною, а туть говорилъ много и отъ души. Нѣсколько разъ вставалъ онъ, прощался и опять садился; подходилъ къ дѣтямъ моимъ, цѣловалъ ихъ и бралъ на руки. Наши кормилицы и няньки, затѣснясь въ гостиную, то посматривали на Григорія Андреевича, то покачивали головами, то умильно перешептывались между собою, не вѣря ни слуху, ни глазамъ своимъ Видя такое необычайное сердечное изліяніе его, я сказалъ:

— Братецъ, отецъ твой былъ воспріемникомъ моимъ отъ купели: ожидаю и я новорожденнаго: будь нашимъ кумомъ.

Онъ всталь со стула, съ жаромъ обняль меня и сказалъ:

— Изволь, братецъ, изволь!

Пробило одиннадцать часовъ. Григорій Андреевичь, какъ будто нехотя, сталъ прощаться съ нами; пошелъ къ двери и, воротясь снова, нъсколько разъ поцъловалъ руку жены моей. На крыльцъ мы еще разъ обнялись, и, когда онъ садился въ сани, я шутя сказалъ ему:

— Ты, братецъ, говориль, что у васъ лъстницы и высокія, и крутыя: вотъ отчего я, бродяга уличный, и не заходиль къ тебъ по этимъ лъстницамъ; да пора и тебъ съ нихъ сходить.

На другой день онъ сошелъ съ лъстницы жизни. Дворъ воздалъ ему всъ почести погребенія. Вмъсто покойнаго моего родственника воспріемникомъ новорожденнаго моего сына былъ Василій Андреевичъ Жуковскій.

— Никогда, — сказаль онъ мнѣ, — не забуду я Григорія Андреевича; онъ быль моимъ другомъ.

Крестникъ Жуковскаго умеръ. И поэтъ въ альбомъ жены моей написалъ:

Едва на мигъ одинъ судьба насъ породнила, И вдругъ младенецъ нашъ, валогъ родства, исчевъ! Любовъ Совдателя его переселила Съ невърныя вемли въ спокойный край небесъ! Воспоминаніемъ будь проплое хранимо! Не сътовать на рокъ! имъ правитъ Божество! Для насъ же все еще осталося родство Въ утратъ, дружбою дълной!).

Н. М. Карамзинъ съ восхищениемъ извѣщалъ въ Вѣстникѣ Европы, что Григорій Андреевичъ Глинка первый изъ дворянъ

<sup>1)</sup> Стихи эти нигдъ напечатаны не были.

русскихъ вступилъ профессоромъ на канедру русской словесности въ Дерптскомъ университетъ. Съ каоедры профессорской переселился онъ въ наслъдственную свою деревню и съ пламеннымъ рвеніемъ друга челов'т чества принялся за улучшеніе быта своихъ крестьянь. Въ это время приглашень онъ быль ко двору и, какъ было упомянуто, сопровождаль въ заграничное путешествіе государя императора Николая Павловича. Григорій Андреевичь говориль мив, будто бы англичане такъ уверены въ справедливости, что въ языкъ ихъ нътъ слова несправедливость. «Оно есть въязыкъ англійскомъ, отвъчаль я, —но дай Богъ, чтобы менье было несправедливости въ дълахъ. Если върить Коксу, сочинителю книги о постановленій англійскомъ, то и въ Англій волшебная звонкость уловляеть и слухъ, и право голосное». А что говориль и писаль Веніаминъ Франклинъ, ходатайствуя за жребій жителей областей Съверной Америки? Изъ французскихъ писателей родственникъ мой особенно любилъ Бернардена де-Сенъ-Піера. И неудивительно. Наполеонъ среди блестящихъ битвъ на поляхъ Италіи восхищался Индъйской Хижиной Бернарда де-Сенъ-Піера и, возвратясь въ Парижъ, спешиль въ победныхъ лаврахъ увенчать свежими пальмами сочинителя Индейской Хижины. Чудное дело! Хижина плъняла героя Италіи, а царства земныя не могли удовлетворить Наполеона, императора французовъ!

Григорій Андреевичъ принадлежаль и къ русскому, и европейскому родству. Теща его была дочь двоюроднаго брата Неккера, управлявшаго сперва судьбою Франціи, а потомъ въ уединеніи кончившаго жизнь за вершиною Юры. Одинъ изъ сыновъ его теперь въ томъ Парижъ, который Ривароль называлъ столицею вселенной, другой въ столицъ Скандинавіи, а третій тамъ, гдъ, говоря Пушкински, бъльеть въ небъ голубомъ

## Ельборусь огромный, величавый!

Какой исполинскій объемъ для воспоминаній сердечныхъ!

По собственному назначеню, прахъ родственника моего покоится въ скромной капличкъ подъ тънію любимой его рощи. Если бы туть журчаль прозрачный ручеекъ, отражающій въ серебряныхъ струяхъ лучи солнца утренняго, я сказаль бы: такъ безмятежень быль и кроткій нравъ его. Одинъ только разъ случилось мнъ увидъть, что онъ вспылиль. Присутствуя при погребеніи матери моей и при застольной трапезъ, ему показалось, что домоправители обходять меня вниманіемъ, принадлежащимъ наслъднику. Онъ всталь изъ-за стола и сказаль:

— А развѣ Сергѣй Николаевичъ не наслѣдникъ?

Я взяль его руку и отвъчаль:

— Н'єть, братець! я не насл'єдникъ: я зд'єсь гость. Я даль слово умирающей матери подарить все мое насл'єдство сестр'є, и подарю. Я сказаль, что если смерть насъ разлучить, то по'єду въ Украйну учителемь; и въ этомъ сдержу слово. Не серпись, я зд'єсь гость!

Не долго быль я гостемь на родинь отцовь; не долго и онъ быль гостемь на земль.

У жизни на пиру онъ быстрымъ гостемъ былъ... Voyageur d'un moment au banquet de la vie.

Миръ праху его!

10-го февраля 1818 года открыть быль въ Москве памятникъ гражданину Минину и князю Пожарскому. По этому случаю сочиниль я небольшую книжку, въ которой Мининъ представленъ «человѣкомъ избраннымъ всею землей». Такъ тогда думали и не предполагали, будто бы Мининъ былъ только казначеемъ дружинъ, двинувшихся спасать землю Русскую съ Москвою. Избравъ Минина всею землей, то-есть общимъ дружнымъ голосомъ, и наименовавъ его: человъкомъ избраннымъ всею землей, предки наши возвысили санъ человъка въ человъкъ. Но предположимъ, что Мининь быль только хранителемь казны, составленной самоотверженіемъ людей русскихъ, то и это заслуга Минина. Когда буйный владыка персовъ, когда Ксерксъ опрокинулъ ополченную Азію на Грецію, тогда Греція жизнь быта общественнаго ввірила Аристиду и увінчала его именемъ «справедливаго». Аристилъ и охранялъ, и защищаль жизнь Греціи; то же ділаль и гражданинь Мининь. Кто въ въ отсутствіе Пожарскаго вель полки русскіе къ Москвъ? Мининъ. Кому повиновались и воеводы, и князья, и бояре? Минину. Кто 23-го августа 1612 года мужественнымь натискомь дополниль ту побъду, которая была громкою въстницей освобожденія земли Русской? Мининъ. Скажутъ, что еслибы сама земля Русская не порывалась къ свободъ своей, то одинъ человъкъ ничего бы не могъ сдълать? Согласенъ. Но если бы не нашелся человъкъ, который подъ грозною тучей, подавлявшею землю Русскую, не возвысиль громкаго решительнаго голоса: «И жизнь, и все отдадимъ за жизнь земли Русской!» тогда, можеть быть, долго еще томилась бы Русь. Безмолвіе гражданъ--гибель отечества.

> О, богиня свёта бёлаго, Ложь, неправда—призравъ истины!

Не бълаго свъта богиня, а туманнаго и при свътлыхъ лучахъ солнца яснаго. А эта богиня, этотъ призракъ истины чего не накликалъ на мою бъдную голову!

Истина, истина! а гдъ эта богиня свъта бълаго? Странное дъло. оть чего началось великое горе моей жизни! Быль у меня пріятель Левицкій, челов'єкъ очень умный, который хотя быль далеко не юноша, но ведумаль доучиваться съ моими донскими учениками. Изучая математику и занимаясь геометріей, задумаль онь взвёшиваніемъ доискиваться квадратуры круга, о чемъ и сообщиль въ Академію Наукъ, которая отвъчала, что для этого нужны цифры, а не въсъ. Бывъ и въ дълъ артилдерійскомъ также самоучкою, онъ безъ моего въдома заготовилъ довольно большой фейерверкъ къ именинамъ жены моей. Дни за два удивиль онъ меня въстію, что фейерверкъ готовъ, что некоторые изъ знакомыхъ моихъ снабдили его порохомъ и другими припасами, но что требуется еще въ уплату до четырехъ соть рублей. Мив было это очень непріятно, но двлать нечего, деньги я заплатиль. Пригласиль я пріятелей въ Кунцово на ужинь. Вечерь быль прекрасный; фейерверкь, на бъду мою, отличился потёшными огнями и полетомъ ракеть. Боже мой! Пошла молва, что ко мит съ Дона льется волотая ртка. Вотъ такимъ обравомъ и я попалъ въ статью Крезовъ. Не хвалюсь ни Катоновскою, ни Эпиктетовскою мудростію, и я затеривался въ путяхъ пылкой юности, но по совъсти могу сказать, что никогда не залеталь пересудами въ чужія межи и всегда разочаровывался последній въ добромъ мненіи о знакомыхъ моихъ. Довърчивость моя ко всъмъ и ко всему была какая-то ребяческая. Въ незнаніи света я и теперь еще младенчествую и на прощаньи съ светомъ пожалею о томъ, что люди заталкивають людей или кривыми толками, или завистію, или ледянымъ равнодушіемъ. Любовь всегда была душею души моей; съ нею жилъ и отживу.

Между тъмъ донское заведение мое все еще процвътало, но изъ Москвы посланы были именные и безыменные на меня доносы къ роднымъ моихъ учениковъ. Главный виновникъ моихъ несчастій и разоренія былъ человъкъ, которому ни добра, ни зла я не дълалъ. Что побудило его употреблять столько усилій, чтобы пало мое донское заведеніе, я не знаю и имени его не напишу. Не всегда мы сами себя обманываемъ; есть какая-то чудная судьба, которая какъ будто подстерегаетъ насъ въ тъ дни безпечные, когда намъ легко живется. Въ декабръ 1819 года, возвращаясь часу въ шестомъ вечера домой, застаю весь домъ въ волненіи, а бъдную жену мою въ горькихъ слезахъ.

- Что сивлалось?

И слышу въ отвѣтъ:

— У насъ берутъ донскихъ учениковъ. На насъ наклеветали, будто бы мы истомляемъ ихъ и голодомъ и холодомъ.

Въ эту минуту вошелъ въ комнату мой духовникъ, преподававшій законъ Божій моимъ юношамъ.

- Батюшка, вскричаль я,—скажите, чёмъ быль я для моихъ учениковъ?
  - Христіанскимъ и попечительнымъ отцомъ, отвічаль онъ.
- Вы слышите, сказаль я посланному съ Дона за моими учениками, — вы слышите, чѣмъ я быль для моихъ воспитанниковъ, а потому и отпущу ихъ съ молитвою и подъ покровомъ Божіимъ.

Немедленно послаль я за приходскимъ священникомъ. Въ продолжение молебствия я стоялъ какъ вкопанный. Мнѣ говорили, что
смерть свиръпствовала на лицъ моемъ, и опасались, чтобы со мною
не было удара. Но я, отдаваясь на волю Провидъния, осънялся только
крестомъ. Подъ тяжелымъ бременемъ клеветы слезы не текутъ изъ
глазъ. Жалость и унылая горесть ихъ вызываютъ изъ сердца, но
юноши мои горько рыдали. Одни изъ нихъ говорили: «Намъ Марья
Васильевна была матерью, а Сергъй Николаевичъ отцомъ». Другіе
задыхались отъ слезъ и не могли промолвить ни слова. А старшій
изъ нихъ, ставъ на кольни передъ образомъ Николая Чудотворца,
вскричалъ въ порывъ душевномъ: «Клянусь, что или умру, или примирю родителей моихъ съ Сергъемъ Николаевичемъ». Изумленный
этимъ зрълищемъ, посланный съ Дона, прислонясь къ стънъ и не
довъряя глазамъ своимъ, спросилъ меня:

- Что это такое?
- Сила любви и правды, отвъчалъ я. Но скажите отцамъ юношей донскихъ, что я не виню ихъ. Зло летитъ на крыльяхъ; знаю, кто возстановилъ ихъ противъ меня. При душевномъ голосъ моихъ питомцевъ горе схлынуло съ сердца моего; я вполнъ убъдился, что сердце человъческое въ юности своей еще быстръе оцъняетъ правоту и вниманіе къ человъчеству.

Спустя нѣсколько дней послѣ разгрома моего заведенія, возвращаясь съ почты, встрѣтилъ я виновника разоренія моего, ѣхавшаго въ саняхъ мимо церкви Смоленской Божіей Матери. Взглянувъ на него и не ощутя въ глубинѣ сердца никакого порыва негодованія противъ него, я вышелъ изъ саней, снялъ шляпу передъ ликомъ иконы и благодарилъ Бога, что онъ далъ мнѣ сердце чуждое ненависти и способное къ одной любви.

Я разорился систематически, и воть какимъ образомъ.

Въ книгъ своей О разумъ законовъ Монтескье сказалъ: «Воспитаніе часто отъ того безуспъшно, что въ училищъ должно забывать то, что знали въ семействъ, а въ свътъ должно бросить то, что заимствовали въ училищъ». Прочтя это въ моей рукописи, Ушаковъ, сочинитель Киргизъ-Кайсака, сказалъ: «Мысль блестя-

щая, но ложная». Я ничего тогда не отвъчалъ, но, обдумавъ и сообразивъ, особенно съ прошедшимъ въкомъ, увидълъ, что Монтескье замътиль справедливо. Въ семействахъ учители преподають уроки по своему произволу, или основательно, или сбивчиво. Положимъ даже, что основательно, но переходя изъ семейства въ училище, должно на ряду со всеми сесть на общую скамью. Это бы не мещало семейственному ученію, если бы всегда существовали общія книги для первоначального ученія. Но и во Франціи въ нынашнемъ только стольтій издали общенародный Букварь и повъстили о томъ, какъ будто объ открытіи какого-нибудь новаго міра. И действительно. общее учение — новый мірь въ судьбі человічества; стезя къ нему первоначальныя книги, которыя можно уподобить маякамъ, освещающимъ плаваніе мореходцевъ. Ученыя сословія не произвели ни одной порядочной первоначальной книги. То же почти повториль въ 1828 году и сочинитель книжки: О полезномъ ученій для земледъльцевъ. «Достойнъйшіе любители земледълія, пишеть онъ, въ различныя времена издали сочиненія, гдѣ много превосходныхъ мыслей. Но мы еще ожидаемъ земледъльческаго букваря». Объясняясь о томъ же предметь, Талейранъ сказаль: «Хорошія правила суть плодъ книгь первоначальныхъ».

Но у меня воспитаніе не разбивалось на вътви. Донскіе мон юноши видъли у меня и семейство, и училище, и большой свъть, то-есть внъ моего семейства. Снова сблизился я съ нъкоторыми домами, чтобы во всёхъ отношеніяхъ болёе породнить Донъ съ Москвой. Но не долго существовало мое донское заведеніе. А сколько было возгласовъ и странныхъ предположеній! Говорили, что я воспитываю юношей донскихъ слишкомъ свободно. А въ чемъ состояла эта свобода? Я разъ навсегда изгналъ изъ системы моего воспитанія инквизиторскія, учительскія и всевозможныя наказанія и старался дъйствовать на сердца юношей. Бъда оть системъ, бъда в оть праздной молвы, которой здёсь не стану повторять; скажу только, что я до-чиста долженъ быль разориться, въ силу одного ариеметическаго счета. Я браль по двё ты сячи. Брали и въ другихънькоторыхъ частныхъ заведеніяхъ такую же плату. Но изъ каждаго частнаго заведенія воспитанники отлучаются и по воскресеньямь, и въ дни праздничные, и въ дни вакантные или гулевые. А у меня юноши донскіе жили безотлучно отъ 1-го января до исхода декабря. Опыть во всёхъ дёлахъ житейскихъ то же, что компасъ на превратпости морской. А откуда мит было заимствовать вст опытныя и предусмотрительныя исчисленія какого бы то ни было заведенія? По неопытности, я взялъ на себя и леченіе, и все хозяйственныя подробности, и закупку книгь, географическихъ карть и математическихъ инструментовъ. По неопытности моей, я дни вакантные превратиль въ дни учебные. Увлекаясь мыслію о неразрывномъ ученіи, я думаль: «Если для подкрыпленія тылесныхъ силь нужна ежедневная пища, то и умственныя способности того же требують. А сверхътого, какъ трудно связать нить понятій въ перелеть юношескихъмыслей!»

Это была мечта. А въ существенности пало на меня бремя долговъ. А тутъ изъ волшебной области воспитанія, созданнаго моимъ воображеніемъ, надлежало перейдти ко вседневной жизни; надлежало свесть счеты и съ хлібниками, и съ мучниками, и съ мясниками, и съ дровяниками, и т. д. И такимъ образомъ выросла страшная для меня цифра въ 10.000 рублей! Рышась болье не обманывать себя, я сталъ наказывать себя существенностью и пригласилъ на совыщаніе вышеупомянутыя лица.

Воть нашъ разговоръ:

Я. Братцы! вы знаете, какую Богь послаль на меня бъду?

Они. Слышали, батюшка!

Я. Вы знаете, что у меня ни въ Москвъ и нигдъ, какъ говорится, нътъ ни кола, ни двора?

Они. Знаемъ, батюшка, что ты живешь однимъ своимъ трудовымъ дъломъ.

Я. Теперь пропало у меня и это трудовое. Я не въ силахъ уплатить вамъ ни копейки: я въ вашихъ рукахъ. Вы можете на меня жаловаться куда слъдуеть. Пусть посадятъ меня въ тюрьму. Горе мыкать вездъ равно!

Они. Не пойдемъ жаловаться, не пойдемъ. Что намъ за прокъ отъ тюрьмы? Ты, батюшка, былъ всегда честнымъ плательщикомъ. А горя да бъды на кого не бываеть. Какъ разживешься, такъ, върно, не обидишь насъ. Уплачивай намъ хоть по красненькой, хоть по цълковому: мы не спорщики. У иныхъ есть и дома, и вотчины, а отъ нихъ и гроша не добъешься, да и спасиба не говорятъ. Богъ тебя подниметь. Мы за тебя богомольцы.

Слезы навернулись у меня на глазахъ, и я сказалъ:

— Вы, братцы, поступили со мной, какъ добрые христіане; а я при помощи Божіей постараюсь быть благодарнымъ плательщикомъ.

Такимъ образомъ совъщание наше кончилось взаимнымъ условиемъ и общею довъренностью.

Жить и не чувствовать жизни: воть тогдашній мой жребій. Исходь 1819 года быль для меня ужаснье громоноснаго 1812 года.

Въ годъ нашествія у меня была одна только дочь, а туть у меня большая семья на рукахъ и никакихъ надеждъ на будущее!

Русскій Вістникъ упадаль окончательно; печатаніе новаго изданія Русской Исторіи обощлось мив дорого. Я не имвль въ трудахъ моихъ никакого особеннаго подспорья, принужденъ былъ однимъ трудомъ заготовлять другой, не зная, какъ и когда что выручу. Между темъ долги тяготели надъ моею головой. Часто ходилъ я по улицамъ безъ всякихъ предположеній, безъ ожиданій, безъмысли, не имъя никакой надежды. Не отчаяние, но безконечная скорбь сковала все существо мое. Могутъ върить и не върить: но въ сіи томительные дни однажды я ощутиль прикосновеніе какой-то невидимой силы, и внезапно какая-то отрада слетвла на сердце и душу и на мысль мою. Я воскресаль, освъжался жизнію, устремляль взоры на небо, которому отдаль судьбу мою, и ступиль на землю съ надеждой. А это въ объемъ жизни моей истина историческая. Да к откуда слабому смертному почерпнуть силу, когда все исчезаеть для бъднаго земнаго странника? Но между тъмъ, когда небо освъжало жизнь мою, люди (и Богъ видить, что я не пеняю на нихъ) все болье и болье старались язвить меня пересудами.

— Онъ разорился; онъ нищій; посмотрите въ какомъ изношенномъ ходить онъ фракъ: на немъ рубище, а не одежда!

И мало ли что еще было говорено! Скажу и я съ Давидомъ: Горе, горе тому, кто впадеть въ руки человъческія! Горе тому, чей быть, чью жизнь, растрепавъ на клочки, будуть разносить между собою съ насмъшками и презръніемъ!

Такъ дотомился я отъ исхода 1819 до сентября 1823 года. Была ранняя осень, а у меня всё вещи были въ закладе. Со слезами спрашивала жена:

- Что мы будемъ дѣлать и чѣмъ изворотиться въ нашихъ бѣдственныхъ обстоятельствахъ?
- Не знаю, отвъчаль я, развъ Богь откроеть въ небъ окно и подасть намъ что-нибудь.

Это было сказано 5-го сентября, а на другой день, почти въ тотъ же часъ, пришелъ къ намъ нѣкто Шауръ, бывшій содержатель голландской лавки, и изломаннымъ русскимъ языкомъ сказалъ мнѣ:

- Поздравляю вась наслёдникомъ!
- Вы шутите, г. Шауръ! сказаль я съ досадой. Я не жду в не ждаль наслъдствъ ни изъ какой части свъта.
- Вамъ отказанъ шеститысячный ломбардный билеть! Хотите ли я сейчасъ дамъ вамъ за него четыре тысячи.

И съ этимъ словомъ высыпаль онъ на столь и золото и бумажки.

— Да кто же дълаетъ меня наслъдникомъ?

- Альберть Фишеръ.
- Живъ ли онъ?
- Онъ живъ, но умираетъ.

Туть я вскочиль со стула и сказаль:

— Подите вы, г. Шауръ, съ вашимъ золотомъ и съ вашими бумажками! Я готовъ отдать последнюю рубашку, чтобы почтенный Фишеръ былъ живъ и здоровъ.

Альберть Фишеръ быль уроженецъ Венгріи, въ молодости пріѣхаль въ Москву, гдѣ тогда арфы были въ большомъ ходу, а Фишеръ игралъ на арфѣ превосходно. Музыка была для него вдохновеніемъ души. Науки и словесность съ нимъ были неразлучны. Въ первый разъ встрѣтился я съ нимъ у Өедора Григорьевича Карина.

Въ тридцатилътнее мое знакомство съ Фишеромъ мит даже не случилось оказать ему и малъйшей мелочной услуги. Насъ сближали мечты жизни и ежедневныя пъшеходныя прогулки. Во время донскаго моего заведенія онъ навъщалъ меня раза по два въ недълю и доставлялъ намъ много удовольствія игрой русскихъ, венгерскихъ и донскихъ пъсенъ. Онъ любилъ моихъ учениковъ.

Фишеръ передалъ мнѣ и французскую пѣсню трубадуровъ XV вѣка. Вотъ она:

Oui, c'est vous que j'adore
Belle Iris! oui, c'est vous
Vermillon qui vous colore
N'est pas un signe de courroux.
Votre charmante image
Vivra toujours dans mon coeur.
En tout pays où vous vivrez
Sera toujours le priutemps.
Fort content, je veux mourir
Pourvû que ce soit pour vous

Это отголосокъ пъсни тъхъ рыцарскихъ временъ, когда напъвы трубадуровъ повторяли: «Жить для любви, жить любовью, умирать за любовь!» Этимъ чувствомъ жилъ Фишеръ. Не задолго до смерти своей онъ написалъ нъсколько сонетовъ, въ родъ Петрарковыхъ. Онъ очень любилъ напъвы русскихъ пъсенъ.

— Кто ихъ сочиняль? говориль онъ. — Этого никто не рѣшить. Но въ нихъ слышенъ голосъ унынія, какъ будто бы несущійся изъ какой-то дали туманной. Это голосъ сердца и мысли, которыя чего-то ищуть, чего-то выпрашивають у жизни.

Людей русскихъ называлъ онъ людьми добродушными и сострадательными.

— Когда я страдаль, говориль онь, — жестокими ревматизмами въ ногахъ и, сидя на бульваръ, на лавкъ, невольно морщился, тогда

почти каждый изъ прохожихъ подходилъ ко мнѣ, разспрашиваль о моей болѣзни и предлагалъ свое лѣченіе.

Есть сочувствіе, есть и предчувствіе. Послѣ посѣщенія г. Шаура на меня напала какая-то тревожная грусть: почти цѣлую ночь я не могь уснуть. «Не умеръ ли, въ самомъ дѣлѣ, добрый Фишеръ»! подумаль я. Спѣшу къ нему, но онъ уже умеръ.

Спустя нѣсколько времени я, въ качествѣ душеприказчика Фишера, и другія лица приступили къ раздѣлу завѣщаннаго наслѣдства. Въ числѣ наслѣдниковъ былъ Кесарій, старый холостякъ и ловкій дѣлецъ въ расчетахъ житейскихъ. Подойдя къ сундуку, онъ торжественно провозгласилъ, будто бы покойникъ словесно подарилъ ему все то, что находится въ сундукѣ.

- Следственно, сказаль я, и мой ломбардный билеть
- Нътъ, кромъ билета и другихъ завъщанныхъ денегъ.
- Стало быть, промолвиль я, вамъ известна вся топографія сундука, вамъ высказаны всё закоулки; скажите же, что тамъ такое?

Кесарій оторопѣлъ и замолчалъ. Но какъ разгорѣлись его глаза, когда по распечатаніи сундука явился завѣтный кладъ: большой кошелекъ съ имперіалами и полуимперіалами, богатые часы съ драгоцѣнною цѣпочкой и различныя брильянтовыя вещицы. Фишеръ отдалъ двумъ служителямъ своимъ по тысячѣ рублей, всю домашнюю утварь и свободу. При открытіи непоименованныхъ въ духовной вещей наслѣдники уполномочили меня распорядиться ими. Зная, что каждый шагъ мимо полюбовной сдѣлки поведетъ и заведеть въ потемки тяжебныя, я, вынувъ изъ сундука и кошелекъ, и вещи, отдалъ ихъ вольноотпущеннымъ и сказалъ:

— Молитесь Богу за вашего господина!

Изъ сочиненій Фишера осталось одно разсужденіе о музыкъ. Но я знаю, что онъ каждый вечеръ, возвращаясь съ прогулки, любиль записывать свои мысли. Жалъть ли, что рукопись его затерялась? Въ наше время все скоро отживаетъ. Жанъ-Жакъ Руссо плакалъ, предполагая, что по смерти его сочиненія будуть перепечатаны въ искаженномъ видъ. Извъстно, что іезуитъ Гардуинъ въ началъ прошедшаго въка увърялъ, что и Иліада, и Энеида, и вся древняя словесность принадлежитъ монахамъ тринадцатаго стольтія. Все можно оспорить, кромъ животворной мысли для человъчества: она дотоль будеть сіять, доколь солнце сіяеть на небъ.

Какъ прахъ разлетълось мое наслъдство. Не прішцу словъ къ выраженію этого чугуннаго ярма, подавляющаго жизнь нашу. Меня мучили долги. Я вынужденъ былъ не дихвенные, но геенские проценты обращать въ чистыя деньги, которыя, говоря просто. нещадно сдирали съ меня по заемнымъ письмамъ. Я по вечерамъ игралъ на фортепіанахъ и напъвалъ:

Ахъ ты горе, жизни горе! Какъ випящее ты море Залило меня собой!...

Не дай Богъ никому попасть въ ежовыя рукавицы нужды! Ужасно видъть страданіе матери семейства! Домъ, обремененный нуждой и долгами, — бездонная Данаидина бочка: сколько ни лей, ни капли не уцълъеть.

Выкупивъ зимнюю одежду и раздавъ нѣсколько долговъ, мы тянулись раковымъ ходомъ до исхода 1824 года.

Сбираясь въ Петербургъ, я вспомнилъ совътъ писательницы Екатерины, чтобы запасаться одобреніями. Но, думалъ я, къ кому мнъ прибъгнутъ? Послъ паденія моего донскаго заведенія я отсталь отъ свъта. Надъялся я на Ивана Ивановича Дмитріева, но и съ нимъ не видался около трехъ лътъ. И вотъ по какому случаю. Однажды встрътились мы на Тверской. Нахлобучивъ на глаза изношенную шляпу и въ запыленномъ фракъ, я шелъ по улицъ. Остановя меня, Иванъ Ивановичъ сказалъ:

- Вы ли это, Сергъй Николаевичъ? Ищите мъста: пойдете въчины.
- Вы любите почести, отвъчаль я отрывисто, а мнъ нужень кусокъ хлъба.

И съ этимъ словомъ отправился я къ книгопродавцу Логинову, отъ котораго слъдовало мнъ получить нъсколько десятковъ рублей за трудъ мой. Съ тъхъ поръ мы не видались.

Какъ бы то ни было, но я отнесся письмомъ къ Ивану Ивановичу, съ приложеніемъ портрета, который вздумалось отлитографировать одному знакомому моему рисовальному учителю.

На письмо мое получиль я оть него желаемый отвъть при слъдующихь двухъ запискахъ:

Первая. «Я не нахожу словь къ изъявленію вамъ моей благодарности, почтенный и любезный С. Н., за вашъ портреть. Будьте увѣрены, что подлинникъ у меня всегда въ виду и близокъ къ сердцу; но пріятно, очень пріятно имѣть и портреть, какъ залогь и новый опыть вашей ко мнѣ пріязни, которую я умѣю цѣнить въ полной мѣрѣ. Кто знаеть васъ коротко, тоть вѣрно любитъ и почитаетъ. Остается желать вамъ только здоровья и домашняго благоденствія. Оть всей души и желаеть того преданный вамъ

«Иванъ Дмитріевъ».

Вторая. «Благословенъ грядый во имя Господне»!

Пишу это не изъ хвастовства, но, какъ увидять, чтобы показать различе первыхъ отношеній моихъ къ Ивану Ивановичу оть последнихъ.

Съ Иваномъ Ивановичемъ познакомился я въ то время, когда, взявъ первую свою отставку, онъ писалъ въ Москвъ къ друзьямъ своимъ посланіе, въ которомъ сказалъ:

Прочь посохъ! Не хочу васъ больше покидать, И вотъ рука моя, что буду вашъ отнынъ.

Тогда, говоря собственнымъ выраженіемъ Дмитріева, онъ жиль въ Аркадіи. Казалось, что сами музы и граціи убирали небольшой его домъ, располагали библіотеку и картины, и бюсты. Однажды вечеромъ пришелъ я къ нему съ другомъ моимъ А. А. Тучковымъ и съ Памшучіемъ, уроженцемъ древней Эллады, просившимъ насъ познакомить его съ Дмитріевымъ. Памшучій былъ пылкій и річистый человівкъ; онъ бросился на коліни передъ библіотекой и бюстами съ восклицаніемъ: «Я въ Греціи, я въ Аеинахъ! я въ домі Перикла и Платона!»

Бываль я у Дмитріева раза два въ недёлю на авинскихъ обёдахъ. Надобно отдать ему справедливость, онъ радовался каждому новому произведенію словесности и особенно любиль поощрять молодые таланты. Сиживаль я у него въ саду, куда Карамзинъ забёгаль въ запыленныхъ сапогахъ, спёша передать новыя открытія въ потемкахъ нашихъ лётописей. Встрёчался съ Иваномъ Ивановичемъ и на улицахъ, когда онъ съ новой басней или съ какими-нибудь стихами шелъ къ Карамзину, жившему тогда у Никитскихъ вороть, въ бывшемъ домё портнаго Шмидта, который, говоря мимоходомъ, разорился отъ добродушной довёренности къ барамъ московскимъ.

Поприще министра юстиціи увлекло Ивана Ивановича. Въ это время издатели Журнала для Милыхъ препроводили въ Русскій Въстникъ стихи къ поэту-министру, въ которыхъ торжествовали и Оемидины въсы, и Аполлонова лира. Я возвратилъ ихъ издателять Журнала при слъдующей запискъ: «Еслибы сообщили въ Ресскій Въстникъ какой-нибудь подвигь поэта-министра, отр сящійся къзащить утъсненной невинности, я охотно украсиль бы имъ мой Въстникъ. Но баснословныхъ боговъ не допускаю въ него; а потому не приняль и Купидона Г. Р. Державина». Издатели цъликомъ напечатали въ журналь своемъ записку мою при упомянутыхъ стихахъ. И. И. Дмитріевъ прочиталъ ее и остался ко мнъ съ прежнею пріязнію.

Удалясь изъ Москвы 1834 года, по стеченю новыхъ горест-

ныхъ обстоятельствъ, я завхалъ въ нее въ концѣ августа 1836 года. Иду по Тверскому бульвару. Вижу сидящаго на лавкѣ Ивана Ивановича. Подхожу къ нему и, поздоровавшись, говорю:

— Дошелъ и до васъ слухъ о томъ, что отъ козней, ябеды и клеветы я бъжалъ изъ Москвы; вы знаете, способны ли мы ограбить сиротъ. Прошу васъ напишите къ такимъ-то лицамъ о нашемъ бъдственномъ положеніи, чтобы сняли, наконецъ, съ насъ эту ужасную тяжбу...

Съ видомъ мрачнымъ Иванъ Ивановичъ отвечалъ:

- Я никому не пишу, я сверхкомплектный, я лишній на светь!
- Вы, возразиль я,—вы сверхкомплектный! вы лишній на свёть! Не вёрю. Тоть, кто сказаль:

Чувствительна душа и вчужт веселится! Желаешь для себя, а ищешь раздтавть!

тоть никогда не исключить себя изъ семьи людей.

Это было мое последнее свидание съ Иваномъ Ивановичемъ.

Во время военной службы своей Иванъ Ивановичъ прибавлялъ къ жалованью трудовые доходы, перевелъ первую часть Мерсьеровой Картины Парижа и его Философа, живущаго у хлѣбнаго рынка. Сверхъ того, перевель онъ также съ французскаго жизнь графа Панина. Двѣ послѣднія статьи помѣщены были въ Зеркалѣ Свѣта, издаваемомъ Оедоромъ Туманскимъ. Есть также предисловіе Дмитріева къ Московском у Зрителю князя П.И. Шаликова. Въ этомъ отрывкѣ, изложенномъ по образу Вольтерова наставленія Лагарпу, бывшему издателю Метсиге de France, слогь ясный, чистый безъ всякой надутости.

Обращаюсь къ прежнему разсказу.

Въ исходъ 1824 года получилъ я отъ тогдашняго министра народнаго просвъщенія, А. С. Шишкова, извъщеніе, что россійская академія не преминеть обратить вниманіе на третье изданіе моей Русской Исторіи. Между тъмъ однимъ почеркомъ пера мою Русскую Исторію безпощадно разбранили такъ, что она уснула на въки.

За уплатой за напечатаніе денегь она осталась ничтожнимь хламомь. Къкакому ни сунусь книгопродавцу, везді слышу гре чопосное:

— Не надобно! мы читали объ ней въ Телеграфъ.

Едва уладился я въ мысляхъ моихъ съ перуномъ телеграфскимъ, грянулъ на меня второй ударъ, не уступавшій въ ръзкомъ лаконизмъ первому.

Во всечитательное услышание напечатано:

«Любовь къ отечеству Сергъя Глинки заключается въ однихъ словахъ». Въ первомъ порывъ мнъ показалось, что жизнь моя вырвана съ корнемъ, что честь моя оскорблена жестоко. Но съвъ за фортепіано и прозвучавъ на свой ладъ нъсколько заунывныхъ пъсенъ и звуковъ, я опять обратился къ моему цълебному, мысленному отводу отъ досады на людей. На письменномъ моемъ столъ лежали двъ книжки: французская и русская. Развертываю первую и читаю: «C'est en contemplant les grands hommes que l'on apprend à être vertueux et patriote en action et non en parole.

Раскрываю русскую книжку и читаю: «Не родился еще тоть человъкъ, который бы могь сказать, что отечество безъ него не обойдется. Поколънія проходять, мудрыя постановленія остаются».

Это находится въ духовномъ завъщани сыну историка Татищева, напечатанномъ 1737 года. Прибавлю мимоходомъ, что эту книжку подарилъ я впослъдстви главному издателю Телеграфа.

Въ напутствіи запасныхъ мыслей, со скромныхъ Бережковъ на Овражкахъ, въ обыкновенный мой часъ отправляясь на прогулку на Девичье поле, пустился я доискиваться, какимъ образомъ, подражая великимъ людямъ, будемъ патріотами на дълъ, а не на словахъ. Я только-что отпечаталь тогла шесть частеймоего Плутарха въ пользу в оспитанія, следственно мне легко было вызывать на прогулку тени такъ-называемыхъ знаменитыхъ мужей Греціи и Рима. Величають Александра и Юлія Цезаря, думаль я. Но что сдълалъ Александръ? Разгромя Азію, онъ отдалъ въ жертву мечей и полководцевъ своихъ и Азію, и Египеть, и Македонію. Юлій Цезарь истребиль около трехъ милліоновъ народа на поляхъ битвъ. Но и онъ, не удержавъ ни на шагъ отъ паденія римской республики, открыль кровавое поприще тріумвирамь или палачамь Рима и рода человъческаго. Аристидомъ быть не могу. Я не только никогда не быль казнохранителемь общественнымь, да мнв и у себя нечего хранить. Откуда же и изъ чего выкликать мнв двятельность и быть патріотомъ на дёлё, а не на словахъ? Раздробляя мысль и историка Татищева, я соглашался съ нимъ, что каждый изъ насъ гость на земль, и что покольнія проходять, а мудрыя постановленія остаются. Конечно, и одинъ человъкъ можетъ жить въ переходъ цълыхъ поколвній мудрыми и спасительными постановленіями. Честь тому и слава, кто творецъ такихъ постановленій. А мое дело-промышлять честный лепть трудовой для насущнаго быта семейнаго.

Мало ли еще что приходило въ голову на раздольномъ просторѣ Лѣвичьяго поля!..

#### ГЛАВА ХХІІІ.

1825 годъ въ моей жизен. — Письма изъ Петербурга. — Везденежье. — Влагодъяніе В. В Варгина. — Купцы Варгины. — Повядка въ Петербургъ. — А. С. Шишковъ. — Исченовеніе моей докладной записки. — Содержаніе ен. — Н. М. Карамзинъ. — Судьба моей Руоской Исторіи. — Объдъ у Н. И. Греча. — Графъ Милорадовичъ. — Подорожная. — Возвращеніе въ Москву. — Предчувствіе великихъ событій. — Письмо Н. М. Карамзина. — Непріятности въ Москвъ. — Больень. — Недовольство Милорадовичъ. — Докладъ государю. — Новая повздка въ Петербургъ. — Тяжелое состояніе духа. — Видъніе. — Вотръча съ Семеновымъ. — Предложеніе А. С. Шишкова. — Киязь Д. И. Лобановъ. — Графъ Милорадовичъ. — Перемъна въ ненъ. — Предложеніе писать доносъ. — Записка къ Н. М. Карамзичу. — Отвътъ на нее.

еликими историческими событіями ознаменовался 1825 годъ для всего нашего отечества; необычаенъ онъ быль и для меня. А какимъ образомъ общее соединяется съ частнымъ, не вхожу здъсь объ этомъ въ изслъдованіе. Но пора, очень пора убъдиться всёмъ обществамъ человёческимъ, что въ нихъ, если и не всегда видимою, то однако всегда неразрывною цъпью сопряжено прочное ихъ существованіе. Начнутъ ли ослабъвать и распадаться звенья, и цъпь спасительная рано или поздно распадется неизбъжно, и общество превратится въ отдъльные привраки, изъ которыхъ каждый гоняется за своими погремушками, не слыша гула бури отдаленной. Приступаю къ разсказу.

Съ 1819 года начали съ береговъ Невы долетать ко мнв письма, въ которыхъ говорили мнв, что: «цвлый Петербургъ» говорить, что со мною безчестно переписываться, и чтобы я не вздиль туда, ибо тамъ темно. Странно мнъ казалось, что будто бы цълый Петербургъ занимается послужнымъ моимъ спискомъ. Да и какъ я, пешеходецъ московскій, могь представляться цілому Петербургу какимъ-то миеическимъ сторукимъ Бріареемъ? Но, не поручая Петербургу надзора надъ совъстью и честью моей и не стращась невскихъ потемокъ. я ръшился отправиться туда. Два разоренія: нашествіе Наполеона и внезапное разрушение Донскаго училища, исторгнутаго изъ нъдръ моего семейства съ одной стороны клеветою, а съ другой опрометчивостію донскихъ отцовъ. въ полномъ смыслѣ довели меня до гробоваго семейнаго изнеможенія. Въ сихъ обстоятельствахъ по требованію тогдашняго министра народнаго просв'ященія Александра Семеновича Шишкова составиль я записку о службъ и трудахъ моихъ; препроводилъ оную къ Катеринъ Наумовнъ Пучковой, русской писательниць, и готовился къ отъезду. Но какъ и съ чемъ ъхать? Разореніе и время все поглотило у меня. Вдругь является ко мнв добрый портной Гетманъ, который 1812 года шилъ

по моему препорученію мундиры на юношей, поступившихъ съ жаркою душою въ ополченіе московское, но по причинъ карманной пустоты затруднявшихся въ порывахъ усердія.

— Съ васъ, — сказалъ онъ, — приказано снять мѣрку и на ваточный капотъ, и на ваточный сюртукъ, и на всю пару.

Я не спорщикъ въ добръ. Въ ясные дни моей жизни и мнъ удавалось дълиться готовою рукою. Меня удивляетъ только зачерствъніе сердечное. Впослъдствіи я узналь, что обновителемъ истлъвшей моей одежды и цълителемъ чахоточнаго моего кармана былъ Васильевичъ Варгинъ.

Еслибы у насъ издавали лѣтописи государственныхъ поставщиковъ, онъ неоспоримо, по праву заслугъ своихъ, стоялъ бы на чредѣ съ первыми изъ нихъ. А я здѣсь скажу только о немъ нѣсколько словъ.

1807 года по заключеніи Тильзитскаго мира или, лучше сказать, перемирія по предписанію покойнаго императора, московскій военный генераль Тутолминь пригласиль на сов'ящаніе первостепенное московское купечество о снабженіи войскь сукномь и другими комиссаріатскими потребностями. Вс'я единогласно отв'ячали: «Не можемь!» и прибавили: «По нын'яшнимь обстоятельствамь за это трудное и важное д'яло можеть приняться одно родственное общество серпуховскихь купцовъ Варгиныхь, которые по давнишнимь торговымь своимь сношеніямь и съ Воронежемь, и съ донскимь краемь, и съ другими губерніями, пользуются общею дов'яренностію».

Такъ говорилъ городской московскій голова.

А приглашенное Тутолминымъ родственное общество Варгиныхъ отъ осьмидесяти членовъ своихъ отправило на берега Невы своимъ представителемъ Василія Васильевича Варгина, цвѣтущаго красою юныхъ лѣтъ и возмужалаго зрѣлою опытностію въ производствѣ дѣлъ. Комитетъ министровъ, выслушавъ основательныя его разсужденія о предстоявшемъ дѣлѣ, представилъ его къ золотой медали. Съ этимъ свидѣтельствомъ довѣрія правительства юный Варгинъ приступилъ къ подвигу своему и участвоваль въ немъ и во всѣхъ войнахъ до нашествія, и въ трехлѣтней войнѣ заграничной, и далѣе. 1813 года среди могильныхъ развалинъ Москвы, въ домѣ его всѣ военные чиновники, пріѣзжавшіе для пріема вещей, располагались, какъ въ собственномъ своемъ домѣ, и онъ, въ полномъ смыслѣ, послѣ разгрома двѣнадцатаго года, былъ первымъ гостепріимцемъ людей военныхъ.

Съ легкой руки В. В. Варгина пустился я (февраль 1825 г.) въ Петербургъ и прівхаль туда въ самый разгуль масленицы. Но, какъ говорить пословица, «чему быть, того не миновать». Дъло

мое <sup>1</sup>) закипъло быстро. При вторичномъ моемъ приходъ къ министру народнаго просвъщенія, А. С. Шишкову, въ день заговъннаго воскресенья, Александръ Семеновичъ сказалъ миъ:

— Погодите у меня, я послаль навъдаться, будеть ли сегодня пріемъ у государя.

А тогда министръ просвъщенія докладываль въ семь часовъ вечера по воскресеньямъ. Хотя было воскресенье необыкновенное, однакоже отвъть пришелъ удовлетворительный: «будеть пріемъ».

Будеть! Но едва не разрушились всв мои ожиданія.

А вотъ какимъ образомъ.

Собираясь во дворецъ, министръ пересматриваль приготовленные доклады въ портфелѣ и къ удивленію своему не нашелъ докладной своей записки обо мнѣ. Записка эта и с ч е з л а.

Объясняюсь.

Съ 1806 года, то-есть со времени изданія Русскаго Въстника, выдумали, что будто бы я отголосокъ какого-то невидимаго общества. А я изръдка, и то по неволь, заглядываль и въ видимое общество.

Русскій Въстникъ вышель съ 1807 года, когда земская моя служба ознакомила меня съ духомъ сословій всего народа русскаго. Онъ не мой, онъ принадлежить тогдашней годинъ нашего отечества.

Съ 1812 года облекли меня личиною таинственнаго человъка, предполагая, что я самъ собою не отважился бы явно и гласно говорить все то, что тогда говориль. Со времени открытія масонскихъ ложъ, негодовали на меня за то, что я ни въ одну изъ нихъ не заполониль моей независимости. Не осуждая никакихь обществь, скажу только, что именно по духу моей независимости я не подчиняль себя никогда самовластію часовъ. Даже въ юности моей я не приковываль себя къ колесницамь нашихъ Кипридъ, стращась часоваго у нихъ дежурства; а въ 1811-мъ году, когда избранъ я былъ членомъ въ обществъ московскихъ любителей словесности, я прочиталь тамь рычь и вь тоть же вечерь оттуда выбыль, услыхавь оть председателя общества, что члены должны высиживать до окончанія всёхъ чтеній. И рёчь моя, и записка о выходё изъ общества помёщены были въ 1811-иъ году въ «Трудахъ любителей словесности» оть общества. Любовь моя къ независимости (если угодно назовите ее и какимъ-нибудь дикимъ порывомъ) возбудила странное подозрвніе, будто бы я для того отъ всего и всёхъ отклоняюсь, чтобы за всьмъ и за всьми наблюдать. Это правда: въудалени моемъ отъ

<sup>1)</sup> Просъба о вспомоществованіи; наложена ниже.

свъта я наблюдаю, но самъ собою и для себя. Никогда и никто не оцъплялъ меня никакимъ постороннимъ наблюденіемъ. Предположенія и заключенія человъческія иногда бывають удивительныя! Воть мое объясненіе, и воть почему изъ портфеля министра взята была обо мнъ записка, въ томъ предположеніи, нъть ли въ ней какого доноса на духъ тогдашняго времени.

Великими историческими событіями ознаменовался 1825-й г. для нашего отечества, необычень онь быль и для меня.

Но какъ бы то ни было, а увлечение записки послужило къ пользъ моей; А. С. Шишковъ быстрымъ и порывистымъ перомъ написаль обо мив ивсколько строчекъ, заявляя въ нихъ «безпредъльную любовь мою къ отечеству и всегдашнюю готовность жертвовать всегда всёмъ престолу и отечеству».

Это сущность отзыва министра, а воть содержаніе пропавшей моей записки:

I) Служба. 1795 года я началь службу въ числѣ адъютантовъ у князя Юрія Владиміровича Долгорукова, бывшаго въ то время московскимъ генералъ-губернаторомъ. — 1799 года добровольно вызвался въ итальянскій походъ съ восьмисотнымъ отрядомъ Архаровскаго полка. — Въ 1806-мъ году находясь въ отставкѣ и бывъ безпомѣстнымъ дворяниномъ (ибо 1802 года, по словесному завѣщанію матери моей, я все родовое наслѣдство отдалъ сестрѣ), на собственномъ иждивеніи служилъ бригадъ-майоромъ въ земскихъ войскахъ по Сычевскому уѣзду, за что и награжденъ золотою медалью съ лицеизображеніемъ императора Александра Перваго и съ надписью: «За вѣру и отечество». 1812 года мнѣ удалось первому записаться въ ратники московскаго ополченія и первому возложить на алтарь отечества жертву. Того же года іюля 18-го награжденъ я былъ орденомъ 4-й степени св. Владиміра при слѣдующемъ рескриптѣ:

«Господинъ майоръ Глинка! Любовь къ отечеству, доказанная дѣяніями и сочиненіями вашими, обратила на васъ вниманіе наше». На подлинномъ рескриптъ подписано: «Александръ». Въ то же время возложены были на меня особенныя порученія, съ коими жизнь моя подвержена была ежечасной опасности.

П) Печатные труды. Не стану здёсь напоминать всёхъ чернильных воих в грёховъ, скажу, что въ запискё къ министру и тогда уже вмёстё съ Русскимъ Вёстникомъ простирались они до 130-ти частей. А много ли листовъ отдёлить отъ нихъ потомство? Не знаю. Покойный А. Ө. Воейковъ сказалъ мнё однажды, что «изъ всёхъ моих в многоплодныхъ сочиненій выкроится маленькая книжечка». Если и это сбудется, то будеть для меня пальмою безсмерт-

ною. На моемъ въку сколько поколъній книгъ пали въ Лету не съ шумомъ, но безмолвно!

III) Просьба. Здёсь должень я прибавить, что вмёстё съвозложенными на меня препорученіями развязаны мнё были руки на триста тысячь экстраординарной суммы, изъкоей по запискё моей выдано только пятнадцать рублей для покупки шапки Крылацкому крестьянину Никифору, благословившему трехъ сыновей своихъвъ ополченіе. Не до записокъ было въ то время, когда дёло шло, быть или не быть Россіи въ Россіи! Туть настояла надобность необходимая успокоивать умы, сколько возможно, а для этого, по возложеннымъ на меня особеннымъ порученіямъ, надлежало и днемъ и ночью быть въ непрестанной дёятельности.

Сверхъ того, нельзя было ни часомъ, ни мгновеніями охлаждать жаркаго рвенія юношей, порывавшихся подъ хоругви ополченія. Вслѣдствіе сего и днемъ, и ночью, во всякое время, когда заставали меня юноши, я бралъ оставшіяся вещи жены моей отъ утраченнаго ея наслѣдства опекою, продавалъ и употреблялъ ихъ къ поспѣшному исполненію желанія новоополченныхъ. Такимъ образомъ снарядилъ я на службу до двадцати юношей и въ представленномъ о томъ свидѣтельствѣ показалъ, что это стоило женѣ моей свыше пяти тысячъ рублей, почему и просилъ, чтобы за пожертвованіе испросить у государя тысячу рублей пенсіи. Деньги же триста тысячъ возвратиль я черезъ графа Ө. В. Растопчина куда слѣдуеть.

Вотъ подлинная сущность моей записки. Не только не пеняю на руку, похитившую ее, но еще благодарю. Ибо въ треволненный 1825-й годъ читатели записки могли убъдиться, что ни перо мое, ни сердце ни на кого не посягало. Много бурь нагоняли на меня, но я не отклоняль ихъ оть себя, чтобы сбить съ ногъ другихъ. Чтобы не возбудить притязательствъ за 1812-й годъ, мнъ утверждено было государемъ выдать шесть тысячъ для уплаты въ университетскую типографію за напечатаніе третьяго изданія моей Русской Исторіи и наградить перстнемъ въ три тысячи рублей. Слъдовательно, это уравнивалось съ издержками нашими 1812-го года. Я тогда объ этомъ расчетъ не мыслилъ: я радъ былъ, что семейство мое почувствуеть хотя временную передышку отъ нашествія горестныхъ нуждъ.

По прівздв въ Петербургь, отправился я къ Николаю Михайловичу Карамзину. Нашъ исторіографъ встрвтилъ меня съ такимъ же радушіемъ, съ какимъ обходился со мною въ Москвв. Однажды, вечеромъ, былъ у него М. М. Сперанскій, и Николай Михайловичъ, указывая на мою Русскую Исторію, лежавшую у ствны на столичкв, сказалъ:

- Сергъй Николаевичъ, вы обогнали меня въ исторіи. Я отвъчаль:
- Въ продолжение годовъ, а не въ славъ пера вашего.

А между тъмъ, когда нашъ исторіографъ говориль въ Петербургь о быстромъ обгонъ моей Русской Исторіи, ее, бъдную, въ Москвъ безпощадно уничтожали, и она въ безмолвіи уснула сномъ непробуднымъ. Роковая внезапность невольно поражаетъ. Тогда я сильно быль встревоженъ, а теперь не сержусь, но радуюсь, что журнальная мысль дъйствуетъ и пробуждаетъ дъятельность. Прибавлю притомъ только, что безъ безпристрастной, отчетливой критики она будетъ самоуправствомъ, ибо нужно показать недостатки, и что и почему не хорошо. А въ Телеграфъ, бывшемъ тогда въ ходу, сказано было лаконическимъ приговоромъ: «Не читать безъ вамъчаній Русской Исторіи Сергъл Глинки ни отцамъ, ни матерямъ, ни наставникамъ». Это приговоръ, а не доказательства.

Прочитавъ это въ Телеграфъ, Николай Михайловичъ прислалъ ко мнъ слъдующую записку: «Иду сейчасъ къ министру просвъщенія». И онъ пошелъ.

На другой день передъ кабинетомъминистра просвъщенія встрітиль я Василія Андреевича Жуковскаго и услышаль отъ него, что Н. М. Карамзинь въ докладъ своемъ изъясниль, что моя Русская Исторія, по изложенію происшествій и по нравственной цъли, заслуживаеть быть классическою книгою, за что и ходатайствуеть о предоставленіи мнв награды.

Между тымъ Н. И. Гречъ пригласилъ меня къ объду. Я пришель къ нему съ сыномъ моимъ Владиміромъ, котораго взялъ съ собою, чтобы не быть въ Петербургъ вовсе сиротою въ разлукъ съ семействомъ. Гости съъзжались. Тутъ, не бывъ въ Петербургъ около семнадцати лътъ, увидалъ я юное, новое поколъніе, сильное словомъ, мыслію и перомъ. Въ числъ ихъ былъ Грибовдовъ. Хозяинъ посадилъ меня между поэтомъ Гнъдичемъ и И. А. Крыловымъ. Когда поднесли къ нему исполинское блюдо рыбы, Крыловъ сказалъ:

- Что это, Николай Ивановичь, ты хочешь насъ закормить?
- Нъть! возразилъ хозяинъ: я хочу васъ накормить.

Для меня, тогдашняго московскаго затворника, все было какимъто чуднымъ зрълищемъ, которое и развернулось неожиданною выходкою. Когда подали жаркое, Н. П. Гречъ, наливъ бокалъ шампанскимъ, сказалъ:

— За здоровье государя императора и за здоровье всего Августъйшаго дома, увънчавшаго наградою Сергъя Николаевича Глинку.

Бокалы закипъли. Когда дошла очередь до меня, я попросилъ

перо, бумагу и туть же написаль стихи, напечатанные въ Сверной Ичель февраля 17-го 1825 года.

Послѣ заздравнаго тоста за домъ царскій, хозяинъ провозгласилъ тостъ за тогдашняго министра просвѣщенія А. С. Шишкова, обратившаго на меня Высочайшее вниманіе. Обѣдъ былъ данъ не для моихъ «прекрасныхъ глазъ». Ловкій хозяинъ только воспользовался случаемъ. Съ 1824 года, за похищенный изъ его типографіи печатный листъ ему довелось териѣть въ чужомъ пиру похмѣлье, то-естъ попастъ въ среду боровшихся страстей. Не любя вмѣшиваться въ чужія дѣла, не стану болѣе о томъ распространяться. А притомъ, съ 1825-го года къ отшельнической моей жизни столько прильнуло необычайныхъ обстоятельствъ, что и теперь, то-есть въ 1841-мъ году, едва могу ихъ сообразить.

Между тьмъ, когда Нева дремала подо льдомъ своимъ, на берегахъ ея бушевалъ сильный разгулъ раздраженія. Прислушиваясь къ гулу его и видя въ людяхъ какое-то необычайное и заторопленіе и движеніе, я ръшился какъ можно скоръе летьть въ семейное мое уединеніе.

Чтобы ѣхать изъ Петербурга, иду за подорожною къ графу Милорадовичу. При появлении моемъ онъ держалъ № Сѣверной Пчелы, въ которомъ напечатано было о пирѣ Н. И. Греча; размахивая листомъ, графъ сказалъ:

— Я сейчась объ васъ читаль. Но я скажу государю, что для васъ ничего не сдёлано. Вамъ въ долгу правительство за двёнадцатый годъ. — И къ тому высокопарно возгласилъ: — съ Сергея Николаевича ничего не брать за подорожную, онъ все отдаваль отечеству.

Такимъ образомъ получилъ я объленную подорожную, и тутъ же графъ напъвалъ множество хвалебныхъ въстей о государъ, во время и послъ наводненія, для помъщенія этихъ его разсказовъ въ Русскомъ Въстникъ. Но напыщенный его разсказъ доказывалъ, что сердце его отрицало то, что языкъ его усиливался высказывать во всемъ риторскомъ великольніи. Это замъчаніе впослъдствіи объяснится само собою.

Получивъ подорожную, я поспъшилъ къ министру откланяться и поблагодарить.

- Погостите у насъ въ тербургъ недъли три, сказалъ Александръ Семеновичъ, объ ва съ будетъ еще другой докладъ по представленію Н. М. Карамзина.
- Не останусь и на три дня, отвъчаль я. Я увъренъ, что вы сдълаете для меня все, что будетъ возможно; а я спъщу въ Москву возвъстить то, чъмъ усердіе ваше уже наградило меня.

Съ живымъ предчувствіемъ неизбіжной политической бури от-

правился я въ Москву и въ первыя минуты свиданія съ женою сказаль ей:

- Увѣряю тебя, что нынѣшній годъ непремѣнно будеть въ Петербургѣ что-нибудь необычайное.
- Полно!—возразила она,—ты такой же мечтатель, какъ и любезный твой Жанъ-Жакъ Руссо. Vous étes un visionaire comme votre favori Jean Jeaques Rousseau.
- Не говори этого, возразиль я: мой Жань-Жакъ не только угадчикъ, но быль почти и пророкомъ. За нѣсколько лѣть до революціи онъ въ Эмилѣ своемъ цѣлому свѣту возвѣстилъ, что мы живемъ въ вѣкѣ революцій, цари будуть подданными, а подданные царями, и мало ли что онъ еще предрекалъ. Да когда въ вихрѣ свѣта прислушиваться и вслушиваться въ ходъ времени! Впрочемъ увидимъ, кто изъ насъ будеть правъ.

Чрезъ нѣсколько времени по возвращеніи въ Москву, получиль я отъ Н. М. Карамзина слѣдующее письмо:

«Сердечно благодарю васъ за ласковое, обязательное письмо, но ради Бога не говорите о моихъ мнимыхъ одолженіяхъ! Я еще не могъ ничѣмъ услужить вамъ. Г. министръ не рѣшился доложить объ васъ вторично и сдѣлаетъ то современемъ, какъ сказалъ мнѣ вчера; думаю, что для вѣрнѣйшаго успѣха лучше подождать. Ему единственно обязаны вы первымъ благосклоннымъ докладомъ, обо мнѣ же можете только сказать по справедливости, что я не уступлю никому въ искреннѣйшемъ вамъ доброжелательствѣ и въ готовности доказать вамъ дѣломъ истину чувствъ моихъ. Любите меня просто за любовь мою къ вамъ; а будетъ, что Богу угодно. Не забуду напоминать г. министру, пока намъ рѣшительно не откажутъ.

«Будьте выше зависти и клеветы, о которыхъ вы упоминаете въ письмъ вашемъ и которыя въ здъшнемъ свътъ не оставляють въ покоъ добрыхъ людей. Къ счастю, есть Богь! злымъ не всегда удается сдълать зло. 8-го марта 1825 года. С.-Петербургъ».

Я писаль не о злыхъ людяхъ, но о легкомысленныхъ. Недовъріе похитило мою записку въ Петербургъ. Тревожное недоумъніе встрътило меня и на берегахъ Москвы-ръки. Поъздка моя въ Петербургъ и данный мнъ объдъ Н. И. Гречемъ взволновали весь Московскій университеть.

Нъть въ міръ ничего хуже и вредиъе предположеній и ребяческихъ догадокъ. Умъ опытный и основательный сперва все осмотрить, все изслъдуеть, сообразить обстоятельства и душевныя свойства человъка, а потомъ предъявить свое сужденіе. Весь университеть всполошился; одни распустили молву, будто бы я даваль въ Петербургъ пиръ и ухлопаль на него данное на уплату въ университетскую ти-

пографію. Другіе разглашали, будто бы я вздиль для захвата той или другой каеедры. Не говоря о риторикъ, которая часто учить одному пустословію, но ни логика ни, такъ называемыя, точныя науки не вразумляють туманнаго и неугомоннаго подозрѣнія людей. Что же такое просвъщение, если вмъсто свъта оно забрасываетъ умъ въ потемки? Что же такое просвъщене, если предубъждене швыряеть человька, какъ ничтожный мячикъ съ одной колеи на почтую? Дёла человёческія такъ вёрны, какь и посылки математическія. Цізлая Москва знала, на какую гласную чреду забросила меня судьба 1812 года. Что же я дълаль потомъ? Искаль ли почестей, перебиваль ли кому дорогу? Я отклонился и оть свёта, и оть всего: я просто съ бъднымъ трудовымъ моимъ перомъ запрятался въ мой семейный пріють и, такъ сказать, самъ сомкнуль уста гласности обо мнъ въ великій нашъ годъ. Но бъгай какъ хочешь отъ пересудовъ предубъжденія, спрячься въ подземелье, оно дороется до тебя. А я и въ самомъ дёлё чуть было не легь въ общую намъ матерь сырую землю.

Огромленный со всёхъ сторонъ молвою, я невольно упадаль дукомъ подъ болтливымъ и шумнымъ ея налетомъ. Желчь разлилась у меня, и при снадобьяхъ Эскулапа я слегъ въ постель. Опасаясь, что семейство мое, въ случав смерти моей, останется безъ всякаго пособія, я изъ-подъ бремени моей болёзни писалъ къ графу Милорадовичу, чтобы онъ по объщанію своему ходатайствовалъ за меня у государя.

Ответа не было. Графъ сердился на меня за то, что возгласы его не появлялись въ Русскомъ Вестникъ.

Еслибъ разсказы его дышали искренностію, то, несмотря на тяжкую бользнь мою, я написаль бы и напечаталь препорученную мнъ статью, но ни мысли, ни сердце, ни перо мое не поддавались. Не думайте, чтобы издатель Русскаго Въстника нахватомъ излагаль свои мысли и сердечныя чувства. Онъ говориль то, что душа его подсказывала ему.

Вмёстё съ весною оживилось и мое здоровье, и въ май мёсяцё того же года получилъ я изъ Петербурга отъ князя П. А. Ширинскаго-Шихматова, что по отношенію Н. М. Карамзина былъ докладъ государю, но что Его Величество не соблаговолилъ на пенсію, говоря, что я не служу, а чтобы служилъ; впрочемъ впредъ готовъ оказать мнё новое временное вспомоществованіе... Отъ этой вёсти я нисколько не поморщился, и даже тёнь досады не потревожила моего сердца. Единственнымъ украшеніемъ наемнаго моего пріюта былъ большой портреть Александра І въ позолоченной рамѣ и помѣщенный надъ софою. Я сёлъ подъ него и съ жаркимъ чув-

ствомъ написалъ посланіе къ императору Александру и посланіе къ А. С. Шишкову. Озабочивало меня только, съ чемъ снова ъхать въ Петербургъ, чтобы въ исполнение государева слова проситься въ какую-нибудь службу. Февральское пособіе мимолетнымъ сномъ исчезло. Надлежало усилить труды и какъ-нибудь добыть нужное на повздку на берега Невы. Въ іюль мьсянь посль именинъ, то-есть послѣ 22-го числа (1825 г.), я, взявъ бричку у моего домохозянна, выбхаль изъ Москвы. Не болбань, но какая-то тяжелая тоска сильно давила мнъ грудь и вовсе отбила меня отъ обыкновенной пищи. А потому я запасся апельсинами и лимонами и дорогою покупаль и вль ягоды, гдв попадались. Не умвю высказать, что отуманивало мою душу; помню, что я будто исчезаль въ самомъ себъ. Время было прекрасное, но глаза мои не обращались на ясный небосклонъ и ни на какіе виды. Въ такомъ чудномъ и безотчетномъ для меня состояни прітхаль я на Валдайское зимогорье часу въ шестомъ вечера 27-го іюля. Оставивъ чинить бричку, пострадавшую оть дороги, я пошель медленнымь шагомь горами.

Несвязныя мысли толнились въ головъ моей. Я самъ никуда не оглядывался и какъ будто не слыхалъ подъ собой земли. Проъзжалъ ли кто въ это время мимо меня, не знаю. Пустынею безмолвною была вся окрестность или такъ мнъ показалось.

Между тымъ все болые и болые вечерыло. Безмятежный сумракъ спускался на вершины горъ. Къ исходу часа десятаго очутился я на шестой версты, и въ это время просверкнула въ головы моей мыслы: Государь требуеть, чтобы я служиль. Но чтобы добиться до какой-нибудь службы, надобно исканіе, время, а я не привыкъ къ исканію; или нужно ждать, чтобы смерть столкнула кого-нибудь съ мыста. Это все для меня новое и тяжелое дыло.

Туть не могу и теперь отдать себь отчета, по какому необычайному порыву быстро приподнялья голову, сняль шляпу, и воть что предстало удивленнымъ глазамъ моимъ.

Среди свѣтозарныхъ облаковъ я увидѣлъ императора Александра, ницъ преклоненнаго отъ ю га на сѣверъ въ молитвенномъ положеніи. На головѣ его была корона, а надъ нею виталъ свѣтлый облакъ. Глубокое, душевное, святое умиленіе отражалось во всѣхъ чертахъ лица его. Дивными, радужными цвѣтами отсвѣчивалась державная порфира царя, молившагося Царю царей. Я стоялъ, какъ вкопанный, неподвижно; видѣлъ все явственно и не вѣрилъ глазамъ моимъ, или, лучше сказать, вглядывался въ небесное видѣніе очами душевными, а не земными.

Съ постепеннымъ наступленіемъ сумерекъ величественный призракъ исчезалъ съ ногъ и далве. Наконецъ съ последнимъ солнеч-

нымъ лучемъ призракъ весь разсвялся въ розовомъ сумрачномъ туманъ. Въ это мгновеніе слезы брызнули изъ глазъ моихъ. Раздался звонъ колокольчика, бричка моя подоспъла, и я сълъ въ нее съ какою-то непостижимою думою.

На другой день около полудня встрътился я подъ Бронницами съ Семеновымъ, бывшимъ секретаремъ одного изъ тогдашнихъ обществъ. Пока перемъняли лошадей, онъ-пошелъ пъшкомъ съ какимъто иностранцемъ. Я выскочилъ изъ брички.

— У меня есть къ вамъ письмо отъ Оедора Николаевича, — сказалъ онъ: — но опо у меня въ чемоданѣ, достать нельзя. Братецъ вашъ здоровъ, и васъ въ Петербургѣ ждутъ.

Гдѣ ожиданіе, тамъ блестить лучъ надежды. При словѣ: «васъ ждуть» какъ будто свинцовое бремя спало съ моего сердца.

Въ Бронницахъ выпилъ я первую рюмку водки и пообъдалъ также въ первый разъ.

По прівзді въ Петербургь я поспіншить къ брату Өедору Николаевичу и пересказаль ему о дивномъ моемъ видініи.

Брать убъждаль меня никому объ этомъ не разсказывать и между прочимъ сказалъ: «Можеть быть, и въ самомъ дълъ императоръ въ то время молился».

Петербургъ показался мнѣ какъ будто окинутымъ какою-то мрачною завѣсою, несмотря на то, что присутствіе Маріи Павловны вызывало празднества. Приготовлялись также и къ поѣздкѣ въ Таганрогъ. Но я уже не встрѣчалъ того движенія, которое такъ кипѣло въ февральскую мою поѣздку. То была та тишина, которая предшествуеть бурному и грозному волненію океана.

Явясь къ министру просвъщенія, говорю ему, что я готовъ на всякую службу; но особенно быль бы радъ и благодаренъ, еслибъ гдъ-нибудь на городу дано бы было мнъ мъсто директора гимназіи, что и доставило бы мнъ средства воспитывать дътей моихъ. Министръ отвъчалъ:

— Вы мит будете нужны въ Москвт. Въ Государственномъ Совтт разсматриваютъ новый цензурный уставъ, и вы будете назначены цензоромъ. Отнеситесь ко мит объ этомъ письмомъ, а я напишу въ Московскій университетъ, чтобы за безпредтальное ваше просвъщеніе дать вамъ какое-нибудь мъсто до установленія новаго цензурнаго комитета.

Нечего было дёлать, я не прекословиль министру и, откланявшись ему, поёхаль на дачу къ князю Дмитрію Ивановичу Лобанову.

Даря меня нерѣдко письмами своими и разговаривая со мною нерѣдко откровенно, князь въ этотъ разъ около четырехъ часовъ дѣлалъ крайне мрачное обозрѣніе дѣйствіямъ нашихъ министровъ.

Каждое слово его дышало раздраженіемъ противъ внутренняго тогдашняго управленія. Правду сказать, я ни оть кого въ Петербургѣ не слыхалъ ни одного добраго слова о тогдашнемъ времени. Все приготовлялось, но подъ завѣсою.

Черезъ нѣсколько времени по пріѣздѣ въ Петербургь я пошелъ къ графу Милорадовичу; адъютанть, доложивъ обо мнѣ, возвратился съ отвѣтомъ, что буду принять, а минутъ черезъ пять пришелъ сказать, что графъ уѣхалъ. Не уѣхалъ: онъ убѣжалъ другимъ выходомъ на канаву. Это было мщеніе за то, что я не напечаталъ хвалебныхъ его возгласовъ. «Милорадовичъ, — подумалъ я, — щеголялъ въ битвахъ геройствомъ, а отъ меня бѣгаетъ. Видно, я для него страшнѣе пуль». Но онъ страшился не меня, а собственной своей совъсти, отъ которой не запрячешься и подъ землю.

Дня черезъ два послѣ этой увертливой штуки то-есть въ воскресенье, обѣдалъ я съ братомъ Өедоромъ Николаевичемъ на дачѣ у Никитина, бывшаго секретаремъ редакціи журнала: Соревнователь просвѣщенія. Заздравные кубки шампанскаго распалили мое воображеніе. Нѣсколько разъ порывался разсказать я о моемъ видѣніи на Валдайскихъ горахъ, но братъ мой сильно дернуль меня за руку и сказалъ мнѣ на ухо: «Молчите!»

Дача Никитина была подлъ Екатерингофа, и мы подъ вечеръ отправились туда. Едва сдълали мы нъсколько шаговъ по саду, графъ Милорадовичъ бросился ко мнъ съ распростертыми руками и, обнимая меня, кричалъ по-французски:

— Вы забыли! забыли меня!

На восклиданія его я возразиль также по-французски:

- Къ вамъ нельзя ходить, графъ! Вы въ одни двери принимаете, а изъ другихъ уходите.
- Нътъ, нътъ! продолжалъ графъ, приходите ко мнъ завтра поутру, мнъ до васъ крайняя нужда.

Я рѣшился исполнить его приглашеніе. Но чтобы надежнѣе съ нимъ свидѣться, я вооружился рукописью, заключавшею въ себѣ около двухсоть русскихъ и собственноручныхъ французскихъ писемъ Суворова <sup>1</sup>), переплетенную въ сафьянъ. Приношу и съ восторгомъ представляю рукопись.

Но графъ при имени Суворова холодно поморщился и оттолкнулъ памятникъ души, ума и славы Суворова; и это сдълалъ онъ съ какою-то навуходоносоровскою гордынею. Оттолкнувъ Суворова, онъ оборотился къ вазъ, въ которой плавали золотыя рыбки.

<sup>1)</sup> Рукопись эта передана князю М. С. Воронцову.

- Не правда ли, сказалъ онъ, что онъ очень красивы.
- И, не дождавшись моего отвъта, всталъ и, съ торжественнымъ видомъ расхаживая по комнать, возглащаль:
- Видёли ли вы безсмертный памятникъ императора Александра Благословеннаго на Петергофской дорогѣ, который онъ устроилъ послѣ наводненія?

Я отвічаль отрицательно.

— О, повзжайте! воскликнуль графь, — повзжайте! Я пришлю къ вамъ мою коляску! C'est un monument vers le ciel; vous voirez le triomphe de l'humanité! Боже мой! я каждый день по нъскольку разъ взжу восхищаться заботами о человъчествъ великой души императора Александра.

Послѣ наводненія 1824-го года покойный государь приказаль по Петергофской дорогѣ при постройкѣ тамъ возвысить двѣ пострадавшія деревни, чтобы впредь вода не причиняла имъ никакого разоренія.

Спъщу туда въ коляскъ графа. Спрашиваю кучера:

— Давно ли быль туть графъ Милорадовичь?

Слышу отвѣть:

— Никогда.

Это поразило меня, и я, отпустивъ коляску графа, не повхаль къ нему. Я поняль, для чего графъ играль со мною комедію.

1825-го года о графѣ Милорадовичѣ можно сказать Корнеліевымъ выраженіемъ: «Въ Римѣ не было уже Рима». Не задолго до моей мистической поѣздки на Петергофскую дорогу мнѣ разскавываль Егоръ Борисовичъ Фуксъ, что когда 1824 года графъ Милорадовичъ вытѣснялъ и вытѣснилъ с.-петербургскаго оберъ-полиціймейстера Гладкова, онъ по этому случаю получилъ грозное письмо отъ Дибича и отъ имени государя. Въ гнѣвномъ порывѣ графъ воскликнулъ:

## — Дибичъ мнв заплатить!

Схватиль пистолеты, бросился въ карету, но съ Пулковой горы, по убъжденію своего спутника, котораго имя, къ сожальнію, изгладилось у меня изъ памяти, возвратился въ городъ. Съ той поры онъ облекъ себя личиною лести. Рабольпствоваль передъ Аракчеевымъ, толкаясь иногда по получасу въ его пріемной. А когда графу Аракчееву докладывали о Милорадовичь, онъ говориль:

— Пусть подождеть, онъ пришелъ выманивать денегь.

И при появленіи сильнаго графа Аракчеева графъ Милорадовичь изгибался въ три погибели.

Далеко, далеко быль онъ оть того Милорадовича, который въ

итальянскую войну, видя, что ряды нашихъ войскъ отступають оть напора непріятеля, схватиль знамя и воскликнуль:

— Солдаты! Посмотрите, какъ умреть вашъ генералъ!

Далеко быль онъ 1825-го года отъ Милорадовича 1799 года. Въ 1814-мъ году, отправляясь генералъ-губернаторомъ въ С.-Петербургъ, онъ навъстилъ меня и сказалъ, что поъдетъ къ графу Растопчину поучиться, какъ дъйствовать на чредъ генералъ-губернатора. Онъ хвастался также, что вступить въ борьбу съ тогдашнимъминистерствомъ. Не знаю, далъ ли ему графъ Растопчинъ какіе-нибудь уроки, но кажется, жрицы Киприды и какая-то темная дума изъ прежняго Милорадовича вытъснила Милорадовича.

Упомянуль я выше, что въ первую поъздку въ Петербургъ графъ Милорадовичъ приказалъ выдать мнѣ подорожную, не взыскивая съ меня поверстныхъ денегъ. На этотъ разъ разсудилъ я уклониться отъ этого подарка, а для того послалъ человъка узнать, у себя ли графъ. Узнавъ, что онъ въ Екатерингофъ, иду въ канцелярію, беру подорожную, ъду въ Екатерингофъ. Застаю графа на крыльцъ у большой залы.

- Я радъ, что вижу васъ, сказалъ графъ.
- Я прівхаль проститься съ вами, воть и подорожная.

Начался разговоръ по-французски.

Онъ предлагалъ мив шоколадъ.

Я отозвался, что не пью его.

Графъ предложиль мнѣ завтракъ.

— Согласенъ, сказалъ я, — завтракъ замѣнитъ мнѣ объдъ.

Приказавъ заготовить завтракъ, графъ пригласилъ меня съ собою на балконъ, обращенный къ заливу. Онъ сѣлъ на правую сторону къ заливу, а я на лѣвую. Не знаю, для чего, указывая рукою на Стрѣльну, мелькавшую вдали, онъ сказалъ:

- Voyez vous ce chateau? C'est moi qui a fait tout ce plan.

Что такое онъ устроилъ или смастерилъ, я не озаботился узнатъ.

- Графъ, сказалъ я, дня два тому назадъ вхалъ я съ Каменнаго Острова Троицкимъ мостомъ. Нева волновалась, небо было подернуто туманомъ, порывистые вътры бушевали со всъхъ сторонъ, и мнъ пришла въ голову слъдующая мысль: Pétersbourg est un ville où luttent tous les éléments et toutes les passions.
  - Mais c'est vrai ça.
  - Et vous, que faites-vous?
  - Je suis irrité, je me suis jeté dans la populace.
- Vous vous êtes jeté dans la mer la plus orageuse. Vous vous perdrez.

Туть, прервавъ разговоръ французскій, я сказаль:

- Ужели одно простонародье составляеть цѣлое общество? И виноваты ли мы, бѣдные отцы семействъ, что мы родились дворянами? Вы знаете, графъ, что у меня нѣтъ ни деревни, ни дома, а у меня семь человѣкъ дѣтей.
  - А на что вы ихъ надълали?
- Вы ошибаетесь, графъ. Дѣтей Богь даеть. Иной богачъ Богь-знаеть что бы далъ, только были бы у него дѣти. Но дѣтей ни покупають, ни дѣлають. Рѣзецъ художника можеть выдѣлать и Купидона, и Галатею, но повторяю, что дѣтей Богь даеть.

Краска выступила на лицъ графа. Онъ нъсколько помолчаль, а потомъ напыщеннымъ и восторженнымъ своимъ голосомъ воскликнулъ:

— Хорошо, я непремънно выпрошу для васъ Анну съ алмазами и три тысячи пенсіи; донесите государю, что Гречъ и Булгаринъ его не любять. Я буду вамъ самъ диктовать, а вы только пишите своею рукою и подпишите свое имя.

Признаюсь: менъе бы я изумился, еслибъ громъ упалъ къ ногамъ моимъ, сколько поразилъ меня постыдный вызовъ графа.

— Графъ! сказалъ я: — тъми ли устами вы вызываете меня на пагубу, которыми нъкогда воспламеняли русскихъ воиновъ къ дъламъ славы? Вы меня оскорбляете, и я не узнаю въ васъ того героя, котораго братъ мой Өедоръ Николаевичъ назвалъ въ письмахъ своихъ: «русскимъ Баярдомъ». Я бъденъ, я крайне угнетенъ обстоятельствами, но за всъ сокровища свъта не продамъ совъсти моей и того душевнаго слова, которое Богъ далъ намъ для любви, а не для гибели люлей.

Графъ смутился, хотълъ что-то сказать, но туть послъдоваль зовъ къ завтраку. За столомъ мы ъли, пили haut sotern и переливали изъ пустаго въ порожнее. Смотря на графа, затерявшагося въ прежнемъ Милорадовичъ, я невольно повторялъ въ памяти моей стихи Жанъ-Батиста Руссо:

Héros cruels et sanguinaires Cessez de vous énorgueillir De ces lauriers imaginaires Que Bellone vous fit eveillir

## Воть вольный переводъ:

Герои! нъть, не величайтесь Кровавой яростью своей, Вънцомъ побъдъ не восхищайтесь, Мой тоть герой, кто другъ людей.

Я простился съ графомъ и на вѣки.

А когда вышель мой «Московскій Альманахъ», гдѣ помѣстилъ я описаніе Екатерингофа и застольную нашу бесѣду, графъ уже

быль тамъ, гдѣ, говоря словами поэта: «Смерть кладеть на жизнь завѣтную свою печать»...

Я заговориль о лаврахь его, пожатыхь имь на поляхь Италіи, о тёхь дивныхь дняхь, когда онь завидоваль славной смерти храбраго Кульнева. Лицо графа прояснилось. Наконець онь сказаль:

- Опишите Екатерингофъ; не забудьте о воспоминаніяхъ оссіановскихъ, и я ваше описаніе отправлю въ Веймаръ, къ Маріи Павловнѣ.
- На это, отвъчалъ я:—согласенъ. Еявысочество была, можно сказать, попечительною матерью русскихъ раненыхъ въ войну заграничную. Можеть быть ей угодно будеть наградить меня перстнемъ. Подарку буду радъ; но о вашихъ обольщеніяхъ стыжусь и подумать. Скажу только вамъ, что я такъ не люблю впутываться въ чужія дѣла, что даже не любопытствую узнать, что значать ваши слова, когда, указывая на Стръльну, вы сказали: «С'est moi, qui a fait tout ce plan».

Съ прежнею торопливостью я спѣшиль въ Москву и, проѣзжая Царское Село, посѣтиль я Н. М. Карамзина. Захожу въ Китайскую деревню, гдѣ жиль тогда нашъ исторіографъ. Узнаю, что онъ занять въ саду утреннею прогулкою, беру перо и пишу: «Вы нѣжный отецъ семейства и вы можете судить, какъ тяжело быть въ разлукѣ съ семействомъ. Но гдѣ бы я ни быль, напоминаніе о васъ будеть вездѣ и всегда неразлучно со мною».

Вслёдъ за мною летёло слёдующее письмо Николая Михайловича.

«Мнѣ сердечно жаль, что я не видался съ вами. Вѣрьте моему искреннему усердію. Обрадуюсь, когда узнаю, что вамъ дано хорошее мѣсто, иначе просьба о пенсіи впереди. Выбирайте любое: мѣсто или пенсію. Буду навѣдываться о мѣстѣ черезъ Сербиновича. Александръ Семеновичъ теперь въ горѣ: лишился Дарьи Алексѣевны. Будьте здоровы съ вашимъ любезнымъ семействомъ и проч.»

Чуденъ нашъ бълый свъть, и чего въ немъ не бываеть! Бываеть и то, что и самыя радушныя желанія накликивають дни черные. Такъ случилось со мною.

#### ГЛАВА ХХІУ.

Новая должность. — Четверократный майорь. — А. А. Антонскій. — Письмо къ А. А. Писареву. — Мое цензорство. — Уставъ цензурный 1826 года. — Разсужденіе о самодержавін. — Просьба моя о м'ёсть инспектора. — Составъ цензурнаго комитета. — Цензура совъщательная. — Уставъ 1828 года. — Кажущаяся свобода его. — Жалоба М. Т. Каченовокато на меня. — Стихи Н. А. Кашинцова. — Новый попечитель. — Моя шутка съ Двигубскийъ. — Жалобы на меня министру. — Мое объясненіе съ князейъ Ливенойъ. — Коварство мойхъ сослуживцевъ. — Объясненіе съ попечителемъ. — Жалобы на меня въ Петербургъ. — Почему меня считали членомъ тайнаго общества? — Отставка.

в Москвъ встрътили меня и новыя предположенія, недоумъніе 🔭 и догадки, и всъ разгулы молвы. Не виню за это никого. Моя 🕏 жизнь такая разлетная: людямъ разряда сидячаго невольно втъснится въ голову и то, и другое. Долго судили и рядили ученыя головы, куда дъвать человъка, извъстнаго министру «чрезвычайнымъ своимъ просвещениемъ». Наконецъ придумали возвести меня въ небывалую степень: «Оберъ-корректора университетской типографіи». По странному стеченію обстоятельствь, мнъ предложено было званіе оберъ-корректора въ самый день кончины императора Александра Перваго, ноября 19-го. Мелкій объемъ моей жизни не разъ сталкивался съ великими событіями. 1808-го года, по жалобъ Наполеона на Русскій Въстникъ, предъявленной посланникомъ его Коленкуромъ, я былъ отставленъ отъ московскаго театра. А далве увидять, что за то, что я во французской брошюркъ, изданной мною въ 1828-го года, подъ заглавіемъ «Considérations morales sur la presse périodique en France», касательно происходившихъ въ палате Франціи жаркихъ преній о журналахъ, я предупредиль паденіе Карла X-го, за то и самъ паль со стула цензорскаго. A tomber sans péril il n'y a point de gloire.

Но я, право, никогда не искать ни славы возвышенія, ни славы паденія и остался цёлую жизнь мою четверократным в майором в. А воть каким вобразом вь 1806-м в году служиль я бригадь-майором въ земских войсках по Сычевскому уёзду и вышель въ отставку, сохраняя чинъ майора. Потом поступиль на службу при московском в театр в, гд быль переводчиком и просиль, чтобы оставили меня въ майорском чин в. 1812-го года я снова отстояль свой майорскій чинъ. А когда, 1828-го года я вступиль въ московскій цензурный комитеть и приняль должность цензора, я подаль прошеніе къ тогдашнему министру народнаго просвъщенія А. С. Шишкову, въ котором в испрашиваль дозволенія не носить гражданскаго мундира и не давать мн чинов в, а оставить

меня въ майорскомъ чинъ. Вслъдствіе просьбы моей попечитель московскаго учебнаго округа въ іюль мъсяць того года получиль отъ министра народнаго просвъщенія, генерала-оть-инфантеріи князя Ливена следующее отношение: «Предместникъ мой, въ январъ месяцъ сего 1828-го года, представленною государю императору докладною запискою ходатайствоваль объ оставлении цензора московскаго цензурнаго комитета майора Глинки въ настоящемъ его чинъ, который, какъ полученный при увольнении изъ военной службы, со вступленіемъ вновь на службу ему не следоваль, объясняя, что пензоръ Глинка состоить въ майорскомъ чинъ дваднать семь лътъ и литературными своими трудами пріобрёль довольную изв'єстность, чтобы ему оставлень быль на службе настоящій майорскій чинь. По собраніи къ сему нужныхъ справокъ, г. начальникъ штаба Его Императорскаго Величества входиль съ докладомъ по означенному предмету къ государю императору, и его величество по уваженіямъ, изложеннымъ въ представленіи г. адмирала Шишкова, высочайше повелъть соизволиль оставить цензора Глинку на службъвъ настоящемъ чинъ майора».

Итакъ, съ 26-ти лътъ отъ роду остался я въчнымъ майоромъ.

Ректоромъ Московскаго университета быль въ то время А. А. Антонскій. Онъ искусный быль путеводитель юношей, никто лучше его не умълъ водворять тихомиріе среди всъхъ волненій пылкой юности. Но и онъ, при всемъ ко мнв доброжелательствъ, не изъять быль изъ числа людей, почитавшихъ меня какимъ-то лицомъ или дъятелемъ таинственнымъ. А потому неумъстный указъ о назначени моемъ въ должность оберъ-корректора не раздражилъ моего самолюбія, ибо такой труженикъ чернильный великимъ быль бы глупцомъ, еслибъ затвялъ лелвять тщеславіе, которымъ живуть и дышуть баловни судьбы и искатели почестей. Мнъ стукнуло уже тогда пятьдесять льть. Трудно было присматривать и за собственными буквами. Каково же было полномочиться въ опекв надъвсеми типографскими буквами! И смѣшно бы было, еслибъ я вступиль въ оберъ-корректоры. А меня уже и требовали на оберкорректорскій стуль. Возразить на указъ было легко: онъ присланъ ко мнъ помимо домогательства моего. Отыскивая въ головъ такое слово, котораго значеніе было бы полнов'єсн'є и отрывочн'єе, я остановился на слов'є: поелику, которое, по чести говорю, я никогда не употребляль. Итакъ, вооружась великимъ и сильнымъ и о е л и к у, я препроводилъ къ А. А. Писареву, тогдашнему попечителю Московскаго университета, следующее письмо:

«Поелику я никуда никогда не подавалъ никакого прошенія о занятіи мѣста оберъ-корректора, то на основаніи всѣхъ законовъ отказываюсь не только оть онаго, но и оть всякагс сношенія съ Московскимъ университетомъ.

Вскоръ послѣ письма моего попечитель Московскаго университета даваль объдь для профессоровь, на который и я быль приглашень. Отвъть мой на указъ быль уже въ рукахъ попечителя. А. А. Писаревъ быль моимъ корпуснымъ товарищемъ и потому обходился со мною по-братски. При входѣ моемъ онъ сказалъ:

- Что это ты дълаеть, Сергый Николаевичъ?
- Ничего! а спроси, что дѣлаетъ университеть? Вѣдь это на смѣхъ курамъ, что по свидѣтельству министра народнаго просвѣщенія, «за мое безпредѣльное просвѣщеніе», онъ же, министръ, подписалъ опредѣленіе мое въ оберъ-корректоры! Александръ Семеновичъ часто дремлетъ, и я увѣренъ, что онъ, не читавъ, подписалъ университетскую бумагу соннымъ перомъ...

Отчего уставы человъческіе, составляемые въ кругу такъ называемыхъ людей государственныхъ, часто и очень часто умираютъ въ колыбели появленія своего? Такой участи подвергся уставъ цензурный, вышедшій 1826 и болье года разсматриваемый въ нашемъ велемудромъ Государственномъ Совъть!

Поговоримъ о скоротечномъ его существованіи.

По случаю коронаціи прибыль въ Москву министръ просв'єщенія, А. С. Шишковъ, вм'єст'є съ цензурнымъ уставомъ. Главный сочинитель сего дивнаго творенія, какъ гласить молва, быль князь Пл. Алекс. Шихматовъ-Ширинскій. Оть него получилъ я уставъ и, прочитавъ его, снова возвратиль ему, говоря, что «въ силу такого чугуннаго устава не могу быть цензоромъ».

И покойный уставъ во всей силь этого слова быль чугунный; онъ сочиненъ быль партіей, возставшей противъ прежняго министерства просвъщенія. Во-первыхъ, этимъ уставомъ запрещалось пропускать масонскія книги. А что такое масонскія книги? Къ распознанію ихъ не давалось никакого ключа. Я не врагь никакихъ обществъ, но я, по страсти моей къ независимости, никогда не заглядываль ни въ какую ложу; какимъ же образомъ могь я отличить масонскую книгу отъ книги обыкновенной? Но это еще бездълица. Екатерина Вторая, переместя выражение Паскаля въ свой Наказъ, повторила: «Можно перетолковать и молчаніе». А § 151 чугуннаго устава обязываль цензоровь отыскивать двоякій смысль, тоесть превращаль цензурный комитеть въ инквизицію. Ужели кропатели этого устава не знали и не въдали, что и самую святую, небесную молитву, что и «Отче нашъ» можно перетолковать якобинскимъ наръчіемъ? Прости имъ Господи! Быстрое паденіе взлельяннаго ими чада доказало, что они не въдали, что творили. Но это все

еще бездълвца. А вотъ что важнъе всего. Этотъ грозный уставъдавалъ право цензорамъ при малъйшемъ намекъ противъ власти самолержавной и противъ августвищаго дома брать и сочинителей, и граверовъ, и все пишущее и все валющее. Во-первыхъ, можно ли, чтобы кто-нибудь написаль: я не люблю Бога, я не люблю Наря? Но еслибъ въ какомъ-нибудь порывъ это и случилось, тогда цензорь благомысляцій вычеркнуль бы частицу не, и осталось бы: я люблю Бога, я люблю Царя. Во-вторыхъ, ужели думають, будто бы тюрьмы и цёпи и сёкиры поддерживають самодержавное правленіе? Крѣнко ошибаются тѣ, которые насиліемъ и самоуправствомъ домогаются замёнить любовь сердечную и мудрое, благоразумное наблюденіе, которое можно назвать вторымъ провиденіемъ въ обществъ человъческомъ. Предвидъть и предупреждать: воть вся тайна политики, если политика можеть быть тамъ, гдъ нъть умнозоркой мысли и душа не довъряеть самой себъ. При Екатеринъ, Болтинъ въ примечаніяхъ на исторію Леклерка, посвященныхъ Екатеринъ, сказалъ: «Петербургъ есть бездна, поглощающая всъ доходы государственные и ничего не возвращающая. А потому рано или поздно перенесуть столицу въ Москву или гдъ будеть удобнъе по мъстному состоянию Россіи».

И Петербургъ стоялъ себѣ при Екатеринѣ и величаво, и спокойно. Послѣ 1812 года заговорили о перемѣщеніи столицы въ Нижній; тогда же заговорили и о Сибири. А Екатерина при общемъ потрясеніи всѣхъ областей европейскихъ оставила Россію на горней степени безопасности. При Екатеринѣ вышелъ Вадимъ, въ которомъ сказано:

Самодержавіе повсюду б'ёдъ сод'ётель, Вредить и самую чистёйшу доброд'ётель, И, невозбранные открывъ пути царямъ, Даетъ свободу быть тиранами царямъ.

И самодержавіе Екатерины не поколебалось ни на одну черту. Она говорила: «гоненіе умы раздражаєть» (§ 496 Наказа). При ней только два человѣка подверглись гоненію: Новиковъ и Радищевь. Радищева Екатерина сослала по требованію раздраженныхъ баръ, а къ чести Потемкина скажу, что хотя на его долю всѣхъ болѣе досталось въ книгѣ Радищева, но онъ не требовалъ ссылки его.

Горе тому обществу, гдѣ изъ мухи дѣлаютъ слона и гдѣ, развязывая умы, усиливаются сковать ихъ цѣпями.

Цълый годъ отбивался я отъ этого тяжелаго устава. Между тъмъ жена моя отправилась въ Петербургъ съ дочерью для помъщенія ея въ общество благородныхъ дъвицъ. Тогда же писалъ я къ помощнику министра просвъщенія, Д. Н. Блудову, прося, нельзя ли дать мнъ мъсто объезднаго инспектора надъ частными пансіонами. Г. Блудовъ отвъчалъ, что правительство положило себъ за правило не учреждать никакихъ новыхъ мъсть, и что если не соглашусь быть цензоромъ, то нъть мнъ никакого мъста. Замъчу мимоходомъ, что инспекторы учреждены, а потомъ скажу, что кто тонеть, и за бритву хватается. А потому 1 октября 1827 года быль я назначень цензоромъ. Въ прежнемъ уставъ одно было хорошо: при немъ не было смъщенія обыкновенных в цензоров в съпрофессорами университетскими. Цензурный комитеть состояль при университеть, но не зависъль отъ него. Товарищами моими были гг. Аксаковъ и Измайловъ. «М. г..., сказалъ я имъ: — если будемъ буквально руководствоваться уставомъ, то намъ ни одного слова нельзя будеть пропустить. Уставъ обязываеть отыскивать двоякій смысль, а каждое почти слово подвержено перетолкованію. Я цёлый годъ отбивался оть цензурнаго студа, потеряль три тысячи жалованья, и теперь одна смертельная нужда заставила меня принять званіе цензора. Вы можете повърить, что я вникъ въ уставъ и что я удостовърился, что онъ недолго проживеть. Но и при мимолетномъ его существованіи мы накличемь на себя много бідь, если, повторяю еще, будемъ придерживаться буквамъ устава. А потому составимъ цензуру совъщательную.

Товарищи мои просили, чтобы я объясниль имъ, что значить цензура совъщательная? Я отвъчалъ: «Если въ рукописяхъ тъхъ, которые постарве насъ, замвтимъ что сомнительное, то повдемъ къ нимъ на домъ для объясненія. А кто помоложе насъ, того пригласимъ въ комитеть».

А что всего страннъе, это то, что я, учредитель совъщательнаго комитета, одинъ только былъ обезпокоенъ. Вотъ какимъ образомъ. Просилъ я В. В. Измайлова процензуровать мою рукопись подъза-главіемъ: «Исторія жизни Александра Перваго»... Кончилось тымь, что Измайлявь соверщенно отказался пропу-

стить мою рукопись.

Со времени существованія цензуры никогда не было такого свободнаго, такого льготнаго устава для мысли человъческой, какимъ казался уставъ 1828 года. Съ горестію повторяю: казался. Въ уставъ отжившемъ, какъ выше показано, налагали тяжелую обязанность дорываться до двоякаго смысла. Въ новомъ предписывалось смотръть на явный смыслъ ръчи и не толковать ничего въ дурную сторону, не привязываться къ отдѣльнымъ выраженіямъ; наконецъ §-мъ, взятымъ изъ устава 1803 г., предъявлено, что цензоръ не имъетъ права разбирать, справедливы ли или несправедливы

сужденія писателя или переводчика. Боже мой! Какая, повидимому, свобода мыслей! Но что же вышло? Глё нёть прочнаго, т вердаго, кореннаго основанія для слова, мысли и дъйствій человъческихъ, тамъ все на мигъ, тамъ все зависить отъ хода обстоятельствъ и произвола силы. — Тяжель быль по сущности прежній уставь; но доброе ръшительное желаніе моихъ товарищей и мое желаніе—никому не повредить и никого не оскорбить, действительно, сделало то, что всь были довольны, и не было никакого замьчанія, ни выговора со стороны министра народнаго просвещенія. Новый уставь воспріяль силу свою въ началѣ 1829 года, и мгновенно оказались неудобства его. Составители устава и тъмъста, гдъ его разсматривали, не взглянули, что голоса сторонняго цензора никогда не могли имъть успъха. Три профессора-цензора университетскіе и президенть комитета, вивщавшій въ себв лицо попечителя университета, всегда должны первенствовать. При прежнемъ уставъ, я только одинъ подвергся натиску, какъ выше показано; первый шагъ новаго устава меня перваго встретиль новымь натискомь.

Воть изъ чего загорѣлась сильная борьба. Я быль цензоромъ Телеграфа. Въ исходъ 1828 года издатель Въстника Европы, М. Т. Каченовскій, извінцаль, что безь всякаго содійствія университета онъ будеть полнымъ хозяиномъ изданія своего. Это бы очень хорошо было. На бъду свою, онъ провозгласилъ славянорусскимъ словомъ о какихъ-то партіяхъ, которыя будто бы водрузили знамена на какой-то чужой земль, и такъ далье. Издатель Телеграфа, возражая на это высокопарное увъдомленіе, между прочимъ сказалъ, что Въстникъ Европы выходить изъ ствнь университета на скудельныхъ ногахъ. Въ подлинномъ смысль, это даже относилось къ чести М. Т. Каченовскаго, ибо онъ самъ повъщалъ, что. дъйствуя безъ университета, собственною развязанною мыслію онъ улучшить свое изданіе. Но въ сов'ять глубокомысленно ръшили, что скудельныя ноги Въстника Европы непосредственно относятся къ статскому совътнику Каченовскиму, и г. статскій сов'єтникъ подаль прошеніе, въ которомъ требоваль въ силу устава благочинія имати подъ стражу майора и кавалера Сергъя Глинку! Чудные эти ученые люди! Они берутся насъ просвъщать, а того не знають, что напобно сперва изследовать дело, а потомъ сажать подъ стражу того, на кого доносять. Тщетно говориль я гг. профессорамъ-дензорамъ, что цензурный комитетъ не судъ уголовный; покойный Цвътаевъ, профессоръ юриспруденціи, и слышать объ этомъ не хотыль. Съ учеными людьми да съ нашими судами избавь, Боже, сближаться! Профессора такъ мучили меня болье трехъ мъсяцевъ, что въ поъздку мою въ Петербургъ въ апрълъмъсяцъ я схватилъ въ дорогъ сильную горячку.

Въ началъ 1830 года прибылъ въ Москву государь императоръ. Н. А. Кашинцовъ съ стихами на прибытие государя завхаль ко мнъ вечеромъ и просилъ, чтобы я ускорилъ печатаніе его стиховъ, потому что они будуть поднесены на другой день государю. Я полагаю, что главная обязанность службы, чтобы какъ можно болье мирить съ правительствомъ тъхъ, которые относятся къ различнымъ разрядамъ начальства. Начальникъ и чиновникъ-слуга и долженъ быть ревностнымь, радушнымь слугою народа. Руководствуясь этимь правиломъ, я во всякое время отворялъ и двери, и сердце мое къ услугамъ каждаго, не разбирая ни лицъ, ни званія. Новый же уставъ дозволяль безъ всёхъ комитетскихъ формъ напечатание того, что не простирается свыше печатнаго листа. Итакъ я немедленно вечеромъ побхалъ со стихами г. Кашинцова въ университетскую типографію и, подписавъ ихъ на основаніи льготнаго параграфа устава, препоручиль, чтобы къ завтрашнему утру они непремънно были отпечатаны и доставлены мив. Такъ и сделалось. А я въ тотъ же часъ передалъ ихъ г. Кашинцову, и стихи его были представлены государю. Но едва его величество вывхаль изъ Москвы, цензурный комитеть бросиль въ университетскую типографію грозный запросъ: какъ типографія осмѣлилась напечатать стихи мимо комитета? Какъ еще не повторить: что за чудаки люди ученые! Дело предстояло о стихахъ, поднесенныхъ государю. Следовательно, надлежало внимательно вчитаться въ уставъ: имълъ ли цензоръ Глинка, или не имъль право пропустить стихи, и почему онъ ихъ пропустиль? Куда у насъ до этого! Руби съ плеча: да и только! Типографія перепугалась запроса, а я отвъчаль, выставя параграфы, допускающіе безформенное печатаніе листа: «Но еслибь и не существовали сіи параграфы, то и тогда бы я не усумнился низложить преграды в врноподданническому усердію къ государю императору ..

Вышло дёло не на шутку. Прочитавь уставь, который до сихь поръ быль для нихъ мертвою буквою, они крёпко призадумались, видя мою настойчивость въ правомъ дёлё. Судьба сняла съ нихъ ношу, бывшую имъ не по плечу. Нерёдко или почти всегда у насъ перемёна одного человёка все перемёняеть. Вмёсто корпуснаго товарища моего Александра Александровича Писарева поступиль въ попечители князь Сергёй Михайловичъ Голицынъ. Онъ слыветь въ Москвё добрымъ человёкомъ, отъ того что у него сотни тысячъ дохода. А я скажу стихомъ комедіи Пять тысячъ рубей:

Но до приступленія къ описанію новой битвы съ профессорамицензорами скажу, что ихъ привело въ новое смущеніе и сильное недоумѣніе: ибо ученость судить по предубѣжденію, а не по сущности обстоятельствъ. Въ то самое время, когда новый попечитель университета и президенть цензурнаго комитета, князь С. М. Голицынъ, выѣхавъ надворъ университетскій, спращиваль, гдѣцензурный комитетъ, шелъ я по двору и, подойдя къ нему, вызвался, какъ цензоръ, быть его проводникомъ. Пока всходили мы на крыльцо, я сказаль ему:

— La providence impose sur vous une grande tâche: vous aurez à juger la pensée.

Съ этимъ словомъ я съ нашимъ новымъ президентомъ вошелъ въ комитетъ. Профессора-цензора отъ чего-то поблѣднѣли, почитая меня членомъ какой-то тайной полиціи; они предполагали, что я подстерегъ князя и надулъ ему въ уши всякую всячину. А отъ чего почитали меня въ комитетъ членомъ тайной полиціи? Объясняюсь.

Наши соцензоры-профессора намъ, цензорамъ стороннимъ, давали обыкновенно что потруднѣе, а себѣ предоставляли то, что полегче. Цензоръ Двигубскій взялъ на себя цензуру: Городской и сельскій управитель, частію печатную уже, частію рукописную. Съ добрымъ усердіемъ можно было бы процензуровать эту книгу, не выходя изъ комитета. Но есть люди, которые думають, что они унизятся, оказывая послугу. Прошли недѣли, наступилъ великій пость, когда на первой недѣлѣ бываеть ярмарка въ Ростовѣ. Глазуновъ, подавшій рукопись, усильно просиль объ ускореніи процензурованія уномянутой книги; усильно и я упрашиваль г. Двигубскаго, но все было тщетно. Утомясь отказами, въ послѣднемъ засѣданіи передъ страстною педѣлею, подошель я къ секретарю комитета и шепнуль ему, что если сейчась не будеть скрѣплена рукопись Глазунова,то я отправлюсь въ тайную полицію и предъявлю о притѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ комитетомъ.

Секретарь опрометью бросился къ Двигубскому, передаль ему мои слова; онъ, схватя перо и блёдиёя отъ страха, хотя дрожащею рукою, но быстро скрёпиль рукопись. Выкинувь эту хитрость, я заёхаль къ пріятелю моему Александру Александровичу Волкову и пересказаль ему о шуткё моей. А. А. сказаль мнё, смёясь:

— И впередъ, если нужно будеть, шутите такимъ же образомъ: гдъ совъсть молчить, тамъ нужно ее припугнуть.

Предвидя, что мит не ужиться съ новымъ попечителемъ, благопріятелемъ цензора Цвътаева и другихъ цензоровъ, я при первомъ его шагъ въ комитетъ выпросилъ себъ отпускъ въ Пстербургъ, куда князь С. М. Голицынъ послалъ къ г. министру народнаго просвъщенія князю Ливену бумагу, описывая меня бунтовщикомъ и проч. Случилось такъ, что дилижанса надобно было подождать дня три. Въ это время я заготовилъ бумагу и на основаніи устава просилъ, чтобы меня сдълали цензоромъ, независимымъ отъ московскаго комитета. Не праздны были гт. цензора; они подсунули новому попечителю для подписи бумагу, въ которой разсуждали, что я требую приведенія въ дъйствіе скороисполнительныхъ параграфовъ устава для напечатанія бун товскихъ сочиненій.

Прівхавь въ Петербургь, отправился я въ канцелярію министра просвещенія, мив сказали, что министрь на дачё, и чтобы я письмомъ просиль дозволенія предстать лицу его въ следующій пріемный день.

- «У мужа, писаль я, украшеннаго просвёщеніемь и душевными доблестями, прошу дозволенія предстать лицу его съ объясненіемь по дёламь московскаго цензурнаго комитета». Получаю дозволеніе; но предчувствуя, что не обойдется безь бури, нагнанной на меня учеными московскими головами, я взяль рескрипть, данный мнё Александромь Первымь 1812 года. До этого роковаго дня мнё никогда не случалось видёть свётлейшаго князя Ливена. Быстро отворилась дверь его кабинета; вижу, высокій мужчина въ военномь сюртуке идеть на меня съ поднятыми кулаками:
- Вы, сударь, бунтовщикъ! вы хотите печатать бунтовскія бумаги!

Не хвалюсь храбростью, но я не струсиль и спокойно отвъчаль:

— У меня восемь человъкъ дътей, но на плечахъ нъть осьми головъ! А что я не бунтовщикъ, я сейчасъ представлю свидътельство. И, вынувъ изъ кармана рескриптъ, продолжалъ: — въ то самое время, когда Москва 1812 года на шагъ была отъ погибели, Александръ Первый далъ мнъ рескриптъ, который честь имъю представить вашей свътлости.

Взявъ рескрипть и быстро прочитавъ его, министръ сказалъ:

- Не князь Ливенъ, а Ливенъ будеть говорить съ Глинкою.
- Нельзя, отвъчаль я:—никакь не могу забыть, что вы свътлъйшій князь, а я простой майоръ. Дъло другое, если вы согласитесь говорить какъ христіанинъ съ христіаниномъ.

Князь изъявиль на это согласіе. Но зала была обширная, мы были только двое; голосъ у меня громкій, а въ пустыхъ стѣнахъ гремѣлъ еще сильнѣе. Послѣ нѣсколькихъ объясненій министръ воскликнулъ:

- Да что вы, сударь, такъ громко говорите?
- Душа моя, ваша свътлость, ничего не привыкла дълать шо-

потомъ. Воть бумага, изъ которой усмотрите, что я ни на волось не отступаль оть устава.

- Я, сударь, вскричаль министръ:—я, сударь, уставъ!
- Не правда! отвъчаль я: не вы уставь; уставь государь! и съ этимъ словомъ стремительно отворилъ я дверь и почти выбъжалъ изъ залы, и вижу передъ собою директора канцеляріи П. М. Новосильскаго. Я замѣтилъ, что онъ былъ очень смущенъ, но я не смутился. Спрашиваю, правъ ли былъ министръ? Его долгъ былъ сперва хладнокровно меня выслушать, сообразить показанія мои съ уставомъ и потомъ заключить, бунтовщикъ ли я, или нѣтъ. Хорошо, что Богъ далъ мнѣ довольно твердый духъ. Съ человѣкомъ въ подобныхъ случаяхъ случается ударъ, что и бывало.

Взволнованный свътльйшими кулаками министра, я по выходь оть него на улицу кричаль, что отъ самоуправства министровъ будуть вспыхивать каждый день четыр надцатые декабри. Чъмъ кто ближе къ престолу, тъмъ виновнъе, если въ человъкъ забывають человъка. Не почести, не высокія степени возбуждають негодованіе, но гордыня самоуправства: она потрясаеть и опрокидываеть общества человъческія, это истина въковая! Но для многихъ ли существують уроки исторіи?

Сближеніе мое съ учеными головами убъдило меня, что ученость не поставляеть того нравственнаго просвищенія, которое возвышаеть душу и даеть ту твердость, которая не продаеть себя за всь сокровища міра. По возвращеній моемъ изъ Петербурга, когда я явился въ цензурный комитеть, меня встретили торжествующія лица профессоровъ-цензоровъ. Они смотрали на меня съ лукавою улыбкою и будто неумышленно спрашивали: читаль ли я посланіе Пушкина къ князю Ю\*. Туть къ сожальнію и сторонній ценворъ, остропамятный Аксаковъ, вслухъ и наизусть прочиталь нъсколько стиховъ, также сопровождая ихъ хитрою улыбкою. Между тыть цензорь Снегиревь, читавшій Телеграфь въ отсутствіи моемъ, сказалъ мнъ откровенно, что десятая книжка Телеграфа ожидаеть моей подписи, т. е. та роковая книжка, въ которой помѣщена была статья подъ заглавіемъ: «Утро у знатнаго барина, князя Беззубова». Въ ней выставленъ былъ какой-то князь Беззубовъ, имъвшій собакъ Жужу, Ами и любовницу, какую-то Александру Ивановну, чистившую князя по щекамъ за то, что онъ упрекаль ее за нескромное гулянье въ Марыной рошъ съ французомъ, и снова заключившую съ нимъ миръ за ломбардный билетъ въ двадцать тысячь. Возвратясь изъ Петербурга за неделю до срока отпуска, я могъ бы отказаться отъ цензурованія этой книги Телеграфа, но я всегда стыдился, какъ говоритъ пословица, чужими руками жарь загребать. Взявь десятую книжку Телеграфа, ношель я въ типографію г. Семена; читаю: въ глаза мнё тотчась бросился стихь изъ посланія, предлагающій перетолкователямь намекь на князя Ю\*. Отправляю къ издателю «Телеграфа» записку, прося его исключить этоть стихъ. Получаю въ отвёть, что онъ не намёрень исключить ни одной буквы. Что же оставалось цензору? Повиноваться уставу, ибо онъ не дозволяль цензорамъ никакихъ замёчаній. Я пропустиль статью. При первомъ засёданіи г. Двигубскій объявляеть мнё, что попечитель отстраняеть меня отъ цензурованія Телеграфа и запрещаеть журналь. «Онъ не имёеть права, одинь государь предоставиль себё право дозволенія журналовъ и запрещеніе ихъ. А если находять меня въ чемъ виноватымъ, то на основаніи устава я требую суда».

На другой день получено предписаніе оть попечителя — немедленно явиться въ залу университетскаго правленія. Едва я вошель, г. попечитель закричаль на меня (безь поднятія кулаковъ): Какъ вы, сударь, осмълились пропустить такія мерзости на князя Юсупова? Васъ и такъ за такія мерзости государь сажаль на обвахту:

- Я оправданъ; государь возвратилъ мнѣ свое благоволеніе; если и послѣдняго бѣдняка оправдають, то никто не имѣетъ права упрекать его въ прошедшемъ.
  - А развѣ вы не читали посланія Пушкина? спросиль князь.
  - Не читалъ.
  - A почему?
- Потому что я занять тёмъ, что сопряжено съ моею должностью.

Оть возгласовъ попечителя и презрительныхъ улыбокъ ученыхъ головъ кровь у меня сильно кипъла, я чувствовалъ, что изъ ногъ кровь быстро приливаетъ къ головъ, а потому и торопился выйти, а попечитель кричить мнъ вслъдъ: — Постойте, постойте! послушайте!

— Чего мив слушать! возразиль я.—И такъ довольно наслушался незаконныхъ обвиненій, а потому на основаніи 70 § Устава прошу уголовнаго суда. Выхожу съ этимъ словомъ, и кровь брызнула у меня изъ носу и шла въ продолженіе трехъ сутокъ.

Какъ видите, сіятельный президенть въ присутствіи цензурнаго комитета обличиль своего пріятеля; князь С. М. Голицынъ быль убъжденъ, что я масонъ и иллюминать и агенть всёхъ тайныхъ обществъ.

Оглашая меня тыть, чыть я никогда не быль, князь, видя притомъ во мнь опаснаго бунтовщика, отправиль на меня грозную жалобу въ Петербургъ; писалъ, что и я для объяснений кънему явился

послѣ большаго завтрака, т. е. мертвецки пьянымъ. Барское чванство не вѣрить, что у души свой голосъ, своя жизнь; эти богачи и баловни считають насъ безсловесными тварями, осужденными пресмыкаться у ногь ихъ. А что они тогда дѣлали, когда 1812 года іюля 15-го дня, положа, такъ сказать, голову на плаху, я не рабскими устами повѣстиль въ Слободскомъ дворцѣ, гдѣ былъ Александръ Первый, что «Москва будеть сдана и будеть жертвою за Россію?» Они молчали.—Почему же мнѣ не имѣть права просить суда, слыша оскорбительныя ругательства сіятельнаго чванства? Я боюсь толкнуть нищаго, но не уступлю самоуправному богатству. Изъ Петербурга требовали, чтобы я искаль примиренія съкняземъ. Я отвѣчалъ, что у меня нѣть сильныхъ посредниковъ, а потому единственнымъ посредникомъ беру судъ, означенный въ уставѣ.

Теперь объясню, почему князь С. М. Голицынъ почиталъ меня масономъ и иллюминатомъ и агентомъ всъхъ тайныхъ обществъ.

Въ 1828 году происходили во Франціи въ палатахъ перовъ жаркія пренія о закон'в касательно періодических изданій, т. е. въдомостей, журналовъ и т. д. И по званію цензора, и по привычкъ къ наблюденію, я съ чрезвычайнымъ вниманіемъ вчитывался, такъ сказать, во всё рёчи ораторовъ палать. Странно и досадно мнё было видъть, что за все про все грозять — то т ю р ь м о й, то денежной пеней. Признаюсь, что ни къ селу, ни къ городу затъялъ я быть рыцаремъ за достоинство мысли человъческой и написаль на французскомъ языкъ книжку, подъ заглавіемъ: «Considérations morales sur la presse periodique en France. Издатель журнала La Revue Encycloрédique повъстиль о ней въ декабръ мъсяцъ 1829 года № 12, отъ стр. 474 и далбе. Даря меня похвалами, онъ признался, что я справедливо изобличаю законъ ихъ о журналахъ. Это бы ничего, но воть что онь прибавиль на бъду мою: «D'après toutes les assertions de l'auteur il semble qu'il propose un problème à la génération qui vient: est ce la nation qui n'a pas la confiance du gournevement, ou si c'est le gournement qui n'a pas la confiance de la nation?

Геро, издатель одного изъ самыхъ ходкихъ журналовъ, не видёлъ того въ Парижъ, о чемъ я намекнулъ Парижу въ Москвъ! И какъ часто мы не видимъ того, говорю просто, что дълается у насъ подъ носомъ!

Декабрьская книжка Revue Encyclopédique была доставлена цензорами князю С. М. Голицыну, изъ чего онъ и заключилъ, что я агентъ какихъ-то тайныхъ обществъ.

Какъ бы то ни было, только въ 1830 году приключилось, что въ одно время король французовъ слетълъ съ престола, а я съ цензорскаго стула.

#### ГЛАВА ХХУ.

Кончина императора Александра I.— Письмо императрицы Елизаветы Алексевены.—Наводненіе въ Петербургв.—Ввезеніе въ Москву твла покойнаго императора.—Бідственное положеніе моего семейства.—Сто Лафонтеновыхъ басевъ.—Письмо къ католическому священнику.— Писаніе просьбъ и надгробій.—Помощь отъ князя А. Н. Голицына.—Литературная работа.—Н. Н. Сипягинъ.— Мон вечернія прогулки по Москвв.—Повздва въ Петербургъ. — Поэтическій дилижансъ. — Суровый пріемъ въ Петербургъ.—Н. И. Гивдичъ.— Письмо Каподнотрін.

чень живо помню, что послёднее круженіе мое къ отысканію места кончилось ноября девятнадцатаго.

А въ то время, на другомъ краю въ Россіи, дивныя судьбы Провиденія сводили съ престола полвселенной въ обитель прастцевъ— Александра Перваго.

Быстро долетьла молва о кончинь императора Александра; Москва превратилась въ столицу военную. Недоумьніе и страхъ возстали по всыть ея стогнамь. Многіе уыжали изъ нея, опасаясь какого-то волненія. Между тыть началась присяга Константину Павловичу. Въ это время ходило по Москвы французское письмо императрицы Елизаветы Алексыевны ко вдовствующей императриць. Мы сидыли за ужиномь, когда къ намъ принесли его. При первыхъ словахъ: «Notre ange est au ciel!» я сказаль жень:

— Я еще въ іюль мьсяць императора... 1).

И все было необычайно въ судьбѣ его! Въ годъ рожденія встрѣченъ онъ быль наводненіемъ, превосходившимъ всѣ прежнія, и за годъ до кончины свирѣпствовало наводненіе, какъ будто отъ крайнихъ рубежей океана вринувшееся въ Неву. Взирая съ балкона дворца своего на борьбу стихій, Александръ писалъ къ нашему исторіографу: «Наводненіе было необычайное. Столица много пострадала. Я на своемъ мѣстѣ. Преклоняю главу предъ Провидѣніемъ». Н. М. Карамзинъ жилъ тогда въ Царскомъ Селѣ, гдѣ буря ломала и рвала съ корнями давнолѣтнія деревья. А нашествіе океана, моря и залива на стогны и окрестности петербургскія забушевало почти ровно черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ нашествія европейскихъ народовъ на Россію.

Нашествіе океанское было предтечею отмежеванія отъ міра земнаго и жребія Александра Перваго, и судьбы исторіи исторіографа его. Занимаясь судьбою Европы отъ 1805 г. и далъе, Александръ

<sup>1)</sup> Рукопись прерывается, но очевидно, что далѣе слѣдуеть разсказъ о видѣніи на Валдайскихъ горахъ, о чемъ было уже выше. Стр. 340,—841.

Первый быль за рубежами Россіи то съ русскими полками, то на совѣщаніяхъ конгрессныхъ. На мимолетныхъ путяхъ странниковъ земныхъ онъ какъ будто былъ странникомъ царственнымъ и кончилъ жизнь въ краю, новопріобрѣтенномъ Россіей. А съ нимъ шаткая европейская политика отживала скоротечною жизнью, возникшею 1814 года. Извѣстны приливы и отливы океана, но кто изъ политиковъ европейскихъ скажетъ политическому: «досюда и не далѣе!» Въ маѣ мѣсяцѣ 1827 года, возобновляя память Александра Перваго въ палатѣ перовъ, Гидъ-де-Невиль сказаль:

— J'ignore si la sainte Alliance a peri avec un immortel Souverain, ce que je sais c'est que l'Europe et surtout la France ont du pleurer sa mort. Alexandre a remis les sceptre aux mains des Bourbons.

А гдѣ старшее покольніе Бурбоновъ?

Лирикъ нашъ Петровъ въ двухъ отношеніяхъ предрекъ жребій Александра. Во-первыхъ, въ томъ, что онъ очаровательною образованностію плѣнитъ Европу; во-вторыхъ, въ ревностныхъ ему пожертвованіяхъ сыновъ Россіи. Взирая на его колыбель, онъ говорилъ:

Вы, Граціи, дитя повойте, Качайте, мувы, колыбель!

И, какъ будто провидя жертвы сыновъ Россіи, сказалъ младенцу:

Ихъ вмущество, ихъ жизнь тебъ-жертва безотвазная.

И дъйствительно, со времени существованія Руси и Россіи ни одному изъ властителей нашего отечества не приносили такихъ жертвъ безотказныхъ, какими ознаменовано царствованіе Александра Перваго. Перестраивая Россію на стать европейскую, Петръ отыскиваль, вынуждаль, такъ сказать, средства: Александру все предлагали, все отдавали.

День ввезенія въ Москву тѣла императора Александра Перваго быль въ полномъ смыслѣ слова днемъ могильнымъ. По опустѣлымъ улицамъ разъѣзжали конные отряды; среди глубокой тишины: раздавался только благовѣстъ къ вечернямъ. Носились различные туманные слухи; но я пошелъ навстрѣчу хода погребальнаго. Приближаясь къ Кремлю, Илья Ивановичъ 1) пріостановилъ печальную колесницу, бросилъ вожжи и, всплеснувъ руками, вскричалъ:

—Граждане московскіе! кого вы встрѣчаете!

Безмолвные сонмы народа, стоя неподвижно, освиялись крестомъ, то взирая на царственный гробъ, то обращаясь къ златымъ

<sup>1)</sup> Любимый лейбъ-кучеръ императора Александра I.

главамъ соборовъ московскихъ. Молчаніемъ окованы были уста гражданъ московскихъ! А давно ли торжественное ура гремѣло при появленіи Александра Перваго на крыльцѣ дворца кремлевскаго! Едва промелькнуло двѣнадцать лѣтъ, и все перемѣнилось! Тутъ невольно отозвались въ мысляхъ моихъ слова историка-витіи: «Придите, взгляните теперь, что осталось намъ отъ великолѣпной славы и отъ величія исполинскаго!»

Въ унылой задумчивости пошелъ я на Дъвичье поле, откуда жилъ въ нъсколькихъ шагахъ. Москва казалась глухою пустынею: ворота у домовъ были заперты, изръдка мелькали сани, пъшеходовъ какъ будто не стало. На Дъвичьемъ полъ бълълся только снътъ. Тутъ, взглянувъ на вершины горъ Воробьевыхъ, гдъ видълъ торжественную закладку храма Христа Спасителя, и соображая минувшее съ настоящимъ, горестнымъ вздохомъ заплатилъ данъ быстрымъ перелетамъ жизни земной. Въ домахъ начинали сверкать огни. Возвратясь домой и удовлетворя любопытство свое касательно тревожныхъ слуховъ, я развернулъ библію и занялся чтеніемъ Экклезіаста.

Между тъмъ жребій моего семейства отуманивался часъ отъ часу болье, мьсто исчезло, и доброму Н. М. Карамзину не до пенсіи было за русскую мою исторію. Онъ и самъ угасаль и въ продолженіи исторіи своей, и на путяхъ жизни. Я гореваль, но не терзался. Хотя и сказано, что надежда неразлучная спутница человъка, но я всегда начиналь и принимался за трудъ безнадежно; быль бы только трудъ. Щекотливое самолюбіе бъсить насъ тогда, когда, создавь въ мысляхъ что-нибудь затьйливое и расчисливъ на успъхъ, попадаемъ въ просакъ.

А я безъ всякой запасной мысли шагая изо дня въ день, высматривалъ только, откуда блеснетъ лучъ чернильной работы, и, если угодно, даже и поденщины. Упомяну здёсь, что въ цензорство мое въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ помѣщено было, что я не писатель, а ремесленникъ. Товарищъ мой, цензоръ Мерзляковъ, сказалъ, что этого не пропуститъ.

— Пропустите, отвъчаль я, —прибавьте только: ремесленникъ Сергъй Глинка, ибо у насъ есть писатель Өедоръ Николаевичъ Глинка.

Какъ бы то ни было, но въ работу поденную счастливый случай доставилъ мнъ с т о Лафонтеновыхъ басенъ.

А воть какимъ образомъ.

Московскому граверу Кудрявцеву попались въ руки избранныя Лафонтеновы басни съ картинами. Выръзая картины, онъ предложилъ мнъ переводъ басенъ, съ условіемъ за каждую по пяти рублей ассигнаціями. Такъ ли восхищался сказочный Алладинъ, получа чудесную лампаду, съ помощію которой вызываль всё диковинки міра волшебнаго, какъ обрадовался я нечаянной находкё работы поденной.

Въ продолжение ста дней получать по пяти рублей върныхъэто было для меня рудникомъ перувіанскимъ. Были сто дней и у дивнаго человъка нашего въка, у Наполеона. Въ обмънъ за нихъ и за несколько державъ получиль онъ при жизни скалу Еленскую, а по смерти памятникъ на Вандомской площади. Кому изъ насъболъе прислужились сто дней? Туть, конечно, не сравненіе, а только намекъ на быстрый перелеть времени. Сто наполеоновскихъ дней перешли въ стольтія историческія, а будуть ли когда-нибудь напечатаны моп сто басень-и этого не въдаю. Но если добрый граверь московскій вознамърится подвергнуть ихъ печатному тисненію, то въ посвященіи Ивану Ивановичу Дмитріеву прошу не выставлять никакихъ чиновныхъ возглашеній, а просто означить: Ивану Ивановичу Дмитрієву. Туть имя высказываеть и произведенія поэта, и заслуги его русской словесности. А какъ состоялось посвящение, объясняюсь: по предварительному условію съ граверомъ, надлежало переводъ первой басни представить на разсмотрение Ивана Ивановича Дмитріева. Поэть нашь въ переводь моемь перемьниль только одно выраженіе, и подъщитомъ его мой переводъ пошелъ безостановочно. Каждый день съ новою баснею спъшиль я къ граверу на Никольскую, каждый день получаль по пяти рублей и засыпаль въ ожиданій другихъ цяти рублей за басню на нужды существенныя. По составу и ходу существующаго общества труденъ подвигь отца семейства. Жанъ-Жакъ Руссо, предвидя разгромъ старинной Франціи. плакаль, когда напоминали ему о его дътяхъ. А баснописецъ Лафонтенъ, брося жену и сына и издъваясь надъ тружениками-отцами семействъ, говорилъ:

> O père de famille, Je ne t-ai jamais envié cet honneur. Отецъ семейства, будь, будь честь твоя съ тобой, Мив не завидень жребій твой.

Одинъ изъ издателей его басенъ замѣчаетъ, что honneur не означаетъ ни почести, ни чины, но просто выказываетъ заботы и хлопоты семейственныя. Жизнь бѣднаго отца семейства ни чинъ, ни почесть, а крестъ, и крестъ тяжелый. Стоятъ на безсмѣнной стражѣ нуждъ ежедневныхъ, уравнивать въ умственномъ образовани бѣдностъ съ богатствомъ, видѣтъ развитіе душъ и мыслей дѣтей и не видѣть для нихъ никакой отрадной цѣли въ обществѣ! Что это такое? Горе великое, неизъяснимое! Свѣтъ движется передъ вашими юными бѣдными птенцами въ различныхъ наслажденіяхъ и очаро

ваніяхъ, но свътъ не для нихъ, и они не для свъта! Счастлива еще чистая, непорочная душа, которая сроднится заранье съ міромъ горнимь, откуда взирають на нее ангелы, тогда, когда исчезають для нея всѣ пріюты земные. Въ мірѣ только ангеловъ и предстояла отрада юнымъ птенцамъ моимъ. Въ тѣ дни могильные, въ которые на каждомъ шагу угрожала мнв гибель, если не встретится новая работа къ подкръпленію вышеупомянутаго труда, не нужно и говорить, что эти пять басенныхъ рублей какъ будто и разлетались баснью. Встрётился мнё новый трудь въ подспорье прежняго. Въ молодости моей, мечтая съ Юнгомъ, я бродиль въместахъ уединенныхъ, въ глуши лъсовъ; неръдко внималъ громовымъ раскатамъ, мечтая подъ дождемъ проливнымъ, пересочиняя въ мысляхъ Ю нговы ночи; возвращаясь домой, передаваль бумагь сумрачныя мечты свои. Отчего западало это раннее томленіе въ мою душу? Было ли это въстію, чтобы я готовился на борьбу съжизнію труженической? И отчего слезы и уныніе и въ юности моей сладостиве были для сердца моего утёхъ, кружащихся въ вихрё большаго света? Какъ бы то ни было, но 1826 года случилось мне несколько разъ посвщать могилы по приглашенію твхъ, которые чувствованія свои желали передать памятникамъ надгробнымъ. Для одного добраго сына, благоговъвшаго къ памяти отца, сочинилъ я четыре надписи для четырехъ сторонъ памятника. Сочинялъ и для другихъ. Въ привольное время моей жизни чего не писалъ я для другихъ, не ожидая даже и слова благодарнаго; а въ роковой мой жребій, винюсь передъ небомъ и землею, бралъ, бралъ и за надписи надгробныя! Но тогда же и изъ-за могилы подоспъло ко мнв пособіе христіанское. Получа по ломбардному билету шесть зав'вщанныхъ мнъ тысячь, я отдаль священнику церкви Петра и Павла полтораста рублей для памятника Альберту Фишеру, предполагая, что и другіе со мною наследники, которымь по заемнымь отказано было по десяти тысячь, окажуть свое содъйствіе. Завъщанныя имъ деньги по заемнымъ письмамъ состояли на богачъ и по счету крестьянскихъ душъ, и по огромному дому. Но простосердечное то время давнымъдавно пролетьло, когда должникъ, стращась громоносной укоризны: да будеть стыдно неустойщику въ слове своемъ, торопился уплачивать долгь. Въ нашъ въкъ брать и не отдавать одно и то же. Добрый Я. Б. Княжнинъ въ одной изъ оперъ своихъ сказаль: «Какъ беруть - хватають, а придеть время отдавать - на попятный дворъ >. Должникъ подъ щитомъ банкротства отнъкался отъ долга. Итакъ, назначенное мною на памятникъ ръшась употребить по свойству души моего покойнаго друга, я написаль къ католическому священнику по-французски следующую записку: «Одинь изъ вашихъ проповъдниковъ сказалъ, что милостыня, полагаемая въ нъдра бъдныхъ, молптся за насъ. Я теперь на чредъ горестнъйшихъ бъдняковъ. А потому изъ доставленныхъ вамъ мною ста пятидесяти рублей пришлите мнъ семьдесять пять, а остальные раздайте тремъ неимущимъ семействамъ. Вмъстъ съ ними отправлюсь я на могилу моего друга, и вмъсто каменнаго памятника пролъемъ за него душевную молитву къ небесному Отцу любви и милосердія».

Туть вполнъ сбылась истина, что добро не умираеть. Другь мой и съ того свъта подалъ мнъ руку помощи съ тъмъ сердечнымъ привътомъ, съ какимъ простиралъ ее при жизни въ подкръпленіе моего семейства.

Около этого времени императоръ Николай Первый подарилъ мечъ Александра Перваго войску Донскому.

Стихи, сочиненные мною на этоть случай, принесли мнѣ нѣсколько сотень, что и развязало перо мое для работы безмездной и доставило душѣ моей сладостную льготу быть чѣмъ-нибудь полезнымъ другимъ.

Но въ въкъ рыцарства существоваль во Франціи Судъ любви, и въ одномъ изъ опредъленій его сказано было:

Qui prend, Se vend. Кто беретъ—себя продаетъ.

Представился и мий счастливый случай передавать и ділиться единственнымъ моимъ добромъ, то-есть трудомь. При учрежденіи комиссіи прошеній, каждый день стекалось ко мий множество лицъ различныхъ сословій для сочиненія имъ просьбъ. Этоть случай былъ для меня истиннымъ подаркомъ отъ Провидінія, которое посредствомъ друга моего Альберта Фишера и при жизни и по смерти его оживляло мое семейство. Я не могъ, думаль, соорудить ему памятника, но при сочиненіи прошеній неимущимъ страдальцамъ буду приноминать, что онъ завіщаль мий помощь «за любовь мою къ біднымъ», и въ каждомъ благодарномъ слові просителей буду встрівчать свидітельство, что я не изміниль довіренности его.

Можно ли жить безъ ожиданій и надеждъ?—Не разсуждаю объ этомъ. Но повторяю и здѣсь, что не порицаю ни увеселеній, ни исканій свѣтскихъ удовольствій; я съ 1812 года вовсе отмежевался отъ всего того, что составляеть и большой и малый кругъ и чѣмъ живуть эти два круга. Послѣдній другъ юности моей, Тучковъ, палъ въ битвѣ Бородинской, новыхъ у меня не было. Въ первые годы изданія Русскаго Вѣстника искали со мною знакомствъ и переписокъ. Въ 1826-мъ году знакомство отдалилось, переписка онѣмѣла. Иные за могилой отживають на поприщѣ писателей, а я при жизни выбыль изъ разряда писателей своевременныхъ. Въ свътъ есть различные пути удачъ: пути случайности, чиновные, богатства, а въ свою очередь и писательскіе.

Улыбается счастіе, лельеть и свъть. Вмъсть съ возрастомъ дътей цвътуть въ семействахъ и ожиданія, и надежды, и мечты; для меня и призракъ этого ни откуда не проглядываль. Съ возрастомъ дътей моихъ возрастала и боязнь за ихъ будущее. Я страдаль, тяжело страдаль, но не томился духомъ. Не муча мыслей моихъ никакими земными расчетами дальновидной или мнимой расчетливости, не тяготя сердце никакими натисками тщеславія и честолюбія, послъ трудовъ дневныхъ я не былъ жертвою ночей безсонныхъ. Крылами безмятежными осънялъ меня сонъ благодътельный и освъжалъ мои силы для новой борьбы житейской. «Не нужно, говорить Паскаль, вооружаться вселенной къ подавленію человъка: и капля воды, и ничтожная былинка неръдко похищаютъ жизнь его». Въ такомъ расположеніи духа представилъ я просьбу мою въ комиссію прошеній, состоявщую подъ предсъдательствомъ князя Александра Ни-колаевича Голицына.

Комиссія вытребовала у меня списокъ дѣтямъ моимъ. Сердцемъ и перомъ благодарнымъ составилъ я и доставилъ поименный списокъ пяти сынамъ моимъ и тремъ дочерямъ. Вслѣдъ затѣмъ по волѣ благодѣтельнаго государя сдѣланъ былъ мнѣ запросъ: «Куда желаю я помѣстить дѣтей моихъ?» Я отвѣчалъ, что «однажды препоруча дѣтей моихъ Богу и государю, я отрекаюсь отъ собственнаго моего распоряженія».

Туть совершилось въ семействъ моемъ событіе, которое и здѣсь живеть въ душѣ моей, и перейдеть со мною въ обитель вѣчности. Предоставляють награду за спасеніе одного утопающаго человѣка; но гдѣ найти на землѣ наградь за спасеніе цѣлаго семейства въ дни туманные, когда, говоря безъ всѣхъ иносказательностей, горестному отцу, видѣвшему семейство свое на краю пропасти неизбѣжной, оставалось только смотрѣть на небо и оттуда ждать спасенія. И Богь послалъ день воскресенія!

Дъла идутъ вслъдъ за человъкомъ и высказывають его душу. Дъянія любви христіанской, сочетавшіяся съ обновленною жизнію моего семейства, высказывають душу князя А. Н. Голицына. 1827 г. отвезъ я старшаго сына моего въ С.-Петербургъ, куда надлежало препроводить и двухъ дочерей моихъ, опредъленныхъ государемъ въ воспитательное общество благородныхъ дъвицъ, или въ Смольный монастыръ. Старшей уже было тринадцать лътъ. Озабочивала меня мысль, какъ остаться матери безъ подспоръя съ малолътними дътъми, чъмъ платить мнъ надзирательницъ, да и кто будетъ отрадою въ бо-

лѣзняхъ ея? Все это изложилъ я въ письмѣ моемъ къ князю Александру Николаевичу, прося его предстательствовать у государя, чтобы назначенная тысяча на воспитаніе старшей моей дочери предоставлена была на домашнее наше содержаніе.

Едва пріёхаль я въ Москву, и встрієтиль новую царскую милость. Вскорів потомъ изв'єстиль меня князь Александръ Николаевичь, чтобы я рієшительно отвівчаль: «желаю ли другую мою дочь пом'єстить государевою пенсіонеркою въ Смольный монастырь, куда уже в внесена надлежащая за нее сумма».

Я отвъчаль, что ръшительно желаю, чтобы дочь моя Анна воспитывалась подъ покровительствомъ милосердаго государя, но что по причинъ оскудънія трудовъ моихъ не могу ее отправить въ Петербургъ. Новое вниманіе и новая помощь на путевыя издержки.

Что это такое? Милость Божія, расположившая сердце царево къ дарованію новой жизни моему семейству и пославшая за насъ ходатая въ то время, когда, казалось, и люди, и свёть отвернулись отъ насъ. Меценатами слывуть покровители писателей и художниковъ. Римскій Меценать покровительствоваль двумъ счастливцамъ—поэтамъ и друзьямъ, Виргилію и Горацію, но въ то время, когда въ лицѣ князя А. Н. Голицына Провидѣніе послало ходатая за мое семейство, я быль на тернистыхъ путяхъ жизни труженика, а не писателя. Горацій, скрывая цвѣты музъ и Грацій, гремѣлъ на лирѣ въ честь Мецената. Перо мое пе расточало никогда похвалъ князю. Однажды я сказалъ:

— Князь! я никогда не искаль покровителей, но вась самъ Богь послаль подкръпить мое семейство и отереть его слезы.

Князь отвъчаль:

— Богъ поставилъ меня на стражу вашего семейства; Богъ послалъ бы ему и другаго попечителя. Благодарите государя; сердце его само собою расположено на всякое добро для вашего семейства.

Наступиль часъ разлуки съ дочерью. А до загробной разлуки столько разлукъ встръчаемъ на путяхъ жизни! И теперь еще не могу изобразить сердечной тоски при прощаніи съ дочерью и матерью ея, сопровождавшею ее на берега Невы. Ясчо еще свътились первые дни сентябрьскіе, но туманъ душевный застилаль отъ глазъ монхъ и солнце, и живописныя окрестности московскія. А въ Москвъ все показалось мнъ пустыней. Но чёмъ далъе отъ насъ душевные наши друзья, тъмъ они ближе и къ сердпу, и къ мыслямъ нашимъ. Я вполнъ это чувствовалъ и, живя пустынникомъ, передаваль эти чувства въ тогдашній Дамскій Журналъ. Романизмъ дней моихъ весеннихъ и разлука съ милыми влекли меня къ мечтамъ, а на

помощь къ нимъ подоспъла и нъкоторая роскошь въ трудахъ моихъ, то-есть прибавленіе работы чернильной.

Въ одно время довелось мив заниматься и переводомъ Лафонтеновыхъ басень, и составлениемъ книги: Панорама вселенной, и обработывать историю Греціи.

Летучіе листки мои въ Дамскій Журналъ были для меня отдыхомъ оть заказной работы. Впрочемъ и описаніе Греціи убыстряло полеть мечтательности моей. Я говорилъ ужъ и здѣсь повторяю, что начало воспитанія моего слилось съ очаровательными воспоминаніями о древней Греціи. А потому и новыя событія Греціи шли рядомъ съ моими мечтами, пересылаемыми въ Дамскій Журналъ.

На другой день по прівздв жены моей изъ Петербурга, куда вздила она для помвщенія младшей дочери нашей Анны въ Смольный монастырь, я сочиниль романсь, въ которомъ между прочимъ говориль, что возвращеніе ея возвратило мив душу. Видя, какъ торопливо я писаль и какъ, окончивъ, спешиль съ бумагою изъ дома, жена моя прочла стихи и смёясь сказала:

- Какъ тебѣ не стыдно подъ такими нѣжностями полными буквами выставлять свое имя?
  - Да какъ же мнѣ подписываться?
- Если тебъ снова придеть охота сочинять романсы и пъсни, то по крайней мъръ подписывайся подъ ними: мечтатель.

Такимъ образомъ, 1827 года декабря пятаго произведенъ я въ званіе мечтателя. Такъ что жъ? Мало ли было мечтателей? Солонъ сочиняль элегіи, Сократъ въ темницѣ перекладывалъ въ стихи Эзоповы басни, Іоаннъ Собъсскій, избавившій Европу отъ нашествія мусульманъ, пѣлъ пѣсни и сочинялъ пѣсни. Угрюмый Карно, заполнившій области исполинскими своими предначертаніями, до поступленія въ комитеть du salut publique, писалъ мадригалы, подносилъ Ирисамъ и Хлоямъ лилеи и розы мадригальныя. Нашъ пѣвецъ Холмогорскій, задыхаясь отъ дыма химическаго, писалъ къ Шувалову:

О лътъ я пишу, но имъ не наслаждаюсь, И радости въ одномъ мечтаніи ищу!

Наконецъ нашъ Суворовъ наотръзъ сказалъ: «Я живу въ непрестанной мечтъ».

Въ 1828-мъ году пораженъ я былъ внезапною кончиною Николая Мартіановича Сипягина. И когда? Въ то самое время, когда онъ изъ-за вершинъ Кавказа, гдѣ былъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, желалъ, чтобы дѣти его отъ перваго брака воспитывались вмѣстѣ съ дѣтьми моими. Мысли изъ-за горъ Кавказа летѣли въ Москву, а смерть сторожила его въ Тифлисъ. Очеркъ военныхъ подвиговъ Сипягина находится въ Письмахъ русскаго офицера. Очевидцы свидътельствують, что непоколебимымъ хладнокровіемъ въ сраженіяхъ сберегаль онъ людей и въ опасностяхъ одушевлялъ ихъ примъромъ своимъ: воть его лавры. Привыкнувъ къ умственной дъятельности, Н. М. Сипягинъ обращалъ зоркій взглядъ на различныя отрасли управленія внутренняго. Нъкоторыя изъ его бумагъ были въ рукахъ покойнаго императора и возвращены ему съ карандашными помътками. Одна и очень ръзкая странность проявлялась въ дъйствіяхъ его: страсть къ безусловной точности.

Но эта точность относилась не къ расчетамъ хозяйственнымъ, а въ расчислении времени, въ ходѣ котораго онъ опирался на каждое эминовеніе — словомъ, съ часами своими онъ хотѣлъ уравнять стрѣлки всѣхъ часовъ.

Однажды онъ поручиль мнв познакомить съ нимъ русскаго учителя, назначая для свиданія двінадцать часовь. Учитель пришель десятью минутами позже и не быль принять. Извёстно, что Карль V. утомясь влачить бремя владычества исполинского, удалясь въ уединеніе, домогался нъсколько стънныхъ часовъ довести до такой точности, чтобы бой ихъ звучаль въ одно мгновеніе. Извѣстно, что Наполеонъ говорилъ, что надобно следить время мернымъ шагомъ. Наконецъ извъстно, что оба великана своего времени не оковали времени по своему произволу. То же случилось и съ Сипягинымъ, также человъкомъ историческимъ на своей чредъ. И какъ грозно наказала его безусловная точность! Отпуская вторую супругу свою, урожденную Кушникову, въ Москву къ роднымъ для родовъ, онъ съ обыкновенною увъренностью своею обнадежилъ ее, что черезъ двадцать дней прівдеть къ ней. Срокъ проходиль, а онъ не ъхалъ. Наступилъ день родовъ, а его нътъ. Супруга злополучная сперва каждую почту получала письма; не стало и писемъ. Твердо убъжденная въ томъ, что еслибы бользнь или что-нибудь непредвидънное по службъ удержало Николая Мартіановича въ Тифлисъ, то изъ Тифлиса тотчасъ бы прискакалъ гонецъ, глубокая тоска объяла сердие злополучной супруги. Наступиль день роковой день двадцатый, и она могильнымъ, гробовымъ голосомъ воскликнула:

— Николая Мартьяновича нѣтъ на свѣтѣ! Николай Мартьяновичъ умеръ!

Въ двадцать дней не стало супруги, и въ двадцать дней осиротъли дъти отъ двухъ браковъ.

Ни разстоянье мість, ни цінь огромных горъ Сердечнымь откликамь путей не преграждають. Гдіз души тапиство предчувствій понимають, Тамь у души свой слухь, тамь у души свой взорь. Туть скажемь съ Суворовымь: точность въ одномъ Богѣ, а въ дѣлахъ человѣческихъ нужно теченіе. Теченіе для подвиговъ добра, и потому прибавлю другую суворовскую поговорку: торопитесь дѣлать добро! Не успѣешь вымолвить слова и—гдѣ жизнь?

Тамъ:

Тамъ за океаномъ, Въ дали, Въ дали безвыходной!

1609 года за четыре дня до смерти своей Генрихъ IV писалъ къ Сюлли: «Если доживу до понедъльника, то въ понедъльникъ блеснетъ новый день моей славы!» И въ пятницу Генриха не стало.

Могу и я, гражданинъ безызвъстный, не дописавъ и одной слъдующей буквы, могу упасть въ могилу со скуднымъ моимъ перомъ; но если не упаду и увижу, что споткнулся и упалъ человъкъ, кто бы онъ ни былъ, я поситыму къ нему на помощь и готовою рукою приподниму его.

Несмотря ни на какую погоду, я каждодневно передъ вечернимъ чаемъ ходиль на прогулку. Нередко слышаль я въ Москве: «Сергъй Николаевичъ, ну если въ ночныхъ вашихъ поискахъ кто-нибудь пырнеть вась ножемъ?» «Такъ что жъ? — возражаль я: — умру и только. Развъ отъ однихъ ножей умираетъ человъкъ? Странно вамъ кажется, что вмёсто театровъ и пышныхъ вечеровъ я брожу ночью по улицамъ, особливо въ дни праздничные и отыскиваю упавшихъ. Много горя глубокаго, скорби жестокой видълъ я въ темноть на улицахъ московскихъ. Вы ходите въ театръ за тъмъ, чтобы расшевелить душу, дремлющую въ оковахъ светскихъ приличій или пресыщенную разгуломъ большаго світа? А моя душа встръчаетъ живое, сладостное ощущеніе, когда затерявшагося въ чаду бахусовомъ отца семейства или юнаго гуляку, по косноязычнымъ ихъ намекамъ, провожу домой, въ кругъ семейства, неспящаго въ томптельномъ безпокойствъ и когда слышу сердечную молитву: награди васъ Богъ!

Я върю этой сердечной молитвъ. И подъ щитомъ ея въ 1829-мъ году на вербной недълъ, послъ сильныхъ цензурныхъ передрягъ, отправился я въ Петербургъ. Зимній дилижансъ занятъ быль поэтомъ Мицкевичемъ, Ротчевымъ и мною. Провожавшіе насъ знакомые назвали этотъ дилижансъ поэтическимъ. Это было справедливо въ отношеніи къ двумъ юнымъ моимъ спутникамъ. Геніальный Мицкевичъ парилъ мыслію; Ротчевъ слъдилъ за Шпллеромъ, а я, не паря орломъ и въ веснъ лътъ моихъ, истомляясь привычною грустью по семейству своему, тонулъ мыслію въ уныніи. За торопливымъ отъ вздомъ я не могъ наплакаться вдоволь, и потому глаза мон не-

престапно слезили. Я тосковаль по моему семейству. Замътя мою грусть, товарищи мои дарили меня сочувствіемь. Зимняя дорога была ужасна: казалось, что на ней кипъли волны морскія и вдругь оледенти. Мы не тали, а бились и выбивались изъ выбоевъ, извилисто изрытыхъ обозами. Поэтъ Мицкевичъ потерпъль сильный ушибъ. Для утоленія крови, отдавая ему мою стклянку лодалавана (l'eau de lavande), я сказаль:

— Вчера вы дѣлили мое горе, сегодня я вамъ пригодился; взаимность—душа общества.

За горами Валдайскими пересёли мы на телёги. Въ Петербургъ пріёхаль я истомленный, измученный и въ горячкі. Какъ будто сквозь сонъ пересёвь въ сани, я приказаль извозчику ёхать къ дому одного знакомаго, гдё думаль остановиться. Встрётивъ меня на лістниців, мой знакомый съ суровымъ видомъ воскликнуль:

— Сергви Николаевичь, зачемь вы прівхали въ Петербургь? У меня для вась нёть места.

Этоть черствый пріемъ пробудиль во мнѣ и память, и сознаніе. Суровый пріемъ пробудиль во мнѣ осторожность и осмотрительность, а свиданіе съ дѣтьми совершенно оживило меня. Пролежавъ нѣсколько дней въ нумерѣ, я оправился отъ болѣзни и между прочими знакомыми посѣтилъ и Н. И. Гнѣдича. У него встрѣтилъ я эконома патріарха Григорія, спасшагося бѣгствомъ передъ злополучною кончиною пастыря церкви. Покойный Гнѣдичъ, знакомя меня съ экономомъ, сказалъ и мой чинъ, и мое авторство. Экономъ быстро привсталъ и, оборотясь ко мнѣ, проговорилъ:

— Не вы ли тотъ Глинка, который издалъ «Картину новой Греціи?»—Услыша, что это мое сочиненіе, экономъ прибавилъ: — вы съ подлинной стороны обозръли и прежнюю судьбу грековъ, и настоящее ихъ положеніе. Вы въ этомъ превзошли и французовъ, и англичанъ.

Слушая такой громкій отзывъ, съ удивленіемъ Николай Ивановичь спросиль:

- Давно ли вы издали книгу свою?
- Прошедшаго года, отвъчалъ я.
- Ну, —продолжалъ Гнъдичъ, я тотчасъ пошлю за нею.

И написаль карандашемъ записку въ Императорскую публичную библютеку, въ которой служилъ.

— Весело же, — сказалъ я, — выдавать у насъ книги. Еслибъ не почтенный экономъ упомянулъ о сочинении моемъ, вы никогда бы не узнали о немъ. Правду говоритъ поэтъ: Envain par nos travaux nous courrons à la gloire... Но это не относится къ вамъ. Подаря насъ Иліадою, вы увѣнчаете Омировскій свой подвигъ, подаря насъ и Одиссею.

Между прочимъ Н. И. Гнѣдичъ разсказывалъ мнѣ, что онъ поступилъ на службу въ канцелярію великаго князя Константина Павловича, откуда знаменитый переводчикъ Иліады былъ изгнанъ по приказанію Константина Павловича за то, что въ бумагахъ писаль старинное Д съ ножками.

Въ исходъ того же 1829 года получилъ я отъ президента Греціи изъ Навпліи письмо, которое предлагаю въ переводъ съ французскаго:

## Навилія, отъ 6/18 ноября 1829 года.

- «Я принимаю съ признательностію книгу, которую вы сочинили для ознакомленія вашихъ соотечественниковъ съ народомъ, пользующимся благотвореніями и могущественнымъ покровительствомъ августвишаго вашего монарха. Почту себѣ за счастіе, если буду имѣть возможность чрезъ нѣсколько времени сообщить вамъ нѣкоторыя свѣдѣнія касательно событій, свидѣтельствующихъ и, надѣюсь, —могущихъ свидѣтельствовать болѣе и болѣе успѣхи сего народа на стезѣ его возстановленія общественнаго и политическаго. Долгъ, налагаемый на меня обязанностью способствовать сей великой цѣли, труденъ, онъ выше силъ и средствъ моихъ, но не выше моего усердія.
- «Богъ сдѣлалъ чудеса для спасенія сего народа. Онъ благословиль побѣдоносное оружіе вашего государя. Онъ благословиль его намѣренія, и участь Греціи будеть обезпечена. Вы порадуетесь тому, и ваше перо передасть вашу радость всей Россіи. Примите, м. г., увѣреніе въ моемъотличномъпочтеніи». Подписано: «І. Капо д'Истріа».



## УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

### Α.

Аблицъ, 315. Авидуа, 315. Аксаковъ, 351, 356. Алексий Михайловичь, царь, 227, 242. Александра Павловна, вел. кн., 171. Александръ Македонскій, 68, 330. Александръ I, 2, 152, 153, 195, 206, 236, 237, 243, 246, 251, 252, 259—271, 273—277, 279—295, 306, 310, 334, 339, 340, 343, 347, 351, 355, 358 - 361, 364. Аллеръ, 106. Альберони, 73. Аміотъ, 69. Амкитетенъ, 15. Анакреонъ, 137. Анавсагоръ, 54. Анахарвисъ, 168. Анастасій, архимандрить, 38. Ангальть, 51, 55—57, 63, 68—70, 72, 74—77, 99—101, 103, 105, 106—121, 123, 175. Ангулемскій герцогъ, 225, 288. Анна, императрица, 11, 33, 249, 276. Аннибаль, 169. Антонскій, А. А., 348. Апраксинъ, князь, Степанъ Степ., 172, 173, 253. Апухтинъ, А. П., 151, 163. Апрътевъ, 141. Аракчеевъ, графъ, 235, 238—240, 255, 261, 297, 343 Аристидъ, 319, 330. Аристотель, 72, 80. Аристофанъ, 51. Аріость, 178, 304. Арсеньевъ, 116. д Артуа, графъ, 76, 225, 230 Архаровъ, Ив. Петр., 165, 182, 183, Архаровъ, Ник. Петр., 170. Атилла, 213. Аванасьевъ, 40.

#### Б.

Багратіонъ, 221, 222. Балашевъ, 255. де-Бальменъ, графъ. 54, 55. Барклай-де-Толли, 254, 255, 261, 301, Баронъ, актеръ, 181. Бартелеми, 120. Барышниковъ, 147. **Eatre**, 51, 106. Бауръ, 4. Бане Оберъ, 272. Байрактаръ, 307 Баиронъ, 90. Безакъ, 102, 196. Безбородко, А. А., 12, 36, 60, 96, 130, 155, 171, 226, 297. Безобразовъ, 301. Безооразовъ, 301.
Безсоновъ, 164, 165.
Бекетовъ, Платовъ Петр., 220, 227.
Беклешовъ, Алекс. Андр., 238, 239.
Беклимишевъ, Д. П., 142, 143.
Беннитсенъ, 194, 197, 215, 219, 221.
Бернарденъ де-Сенъ Піеръ, 318.
Бецкій, И. И., 34—39, 46, 49, 50, 54, 88, 96. Бибиковъ Александръ Ильичъ, 158, Бибиковъ, Г. И., 177. Бибиковъ, Петръ Степановичъ, 169. Бильфельдъ, 69. Биронъ, 11. Бихъ, 120. Блудовъ, Д. Н., 351. Бобринскій, графы 31, 98. Богдановичъ, 101. Богдановъ, 310 Болтинъ, 174, 350. Бомарше, 94, 153. Бомондъ, 170. Боодило, 66. Бортнянскій, 42.

де-Боскаръ Альфонсъ, 277. Боссюэть, 94, 153, 215, 312. Буало, 158. Булгаринъ, 153, 345. Буффлеръ, 102. Бурбоны, 277, 279, 281, 283, 297, 298, 360. Бутурлинъ, Димит. Петр., 199, 200. Бюффонъ, 6, 50, 76, 313. Браницкая. графния, 7, 238. Бріарезъ, 331. Броневскій, 52, 163, 164. Брусиловъ, 129. Брюсъ, графъ, 112, 160, 248.

#### $\mathbf{B}$ .

Ваксель, Василій Савельевичь, 141. Валуевъ, Петръ Степан., 236, 249, 250, 251. Вальтеръ-Скотть, 250. Вандамъ, 271. Варгинъ, Вас. Вас, 332. Василій Великій, 69. Вегеленъ, 130. Вейссе, 89. Вико, 70, 309. Вилларъ, 308. Вильгельмъ Телль, 79. Вильгельмъ III, 264, 266. Вильгельмъ, 285. Вильменъ, 292. де-Виндранжъ, маркизъ, 277. Виндегероде, 268. Виргилій, 91, 191, 290. Владиміровъ, 230. Владиміръ Мономахъ, 305. Владиславъ, король, 2. Вобанъ, 68. Волковъ, Ал. Алекс., 354. Волконскій, князь, 189. Bolbtept, 19, 45, 46, 54, 60, 65, 71, 79, 82, 89, 92, 99, 100, 102, 106, 117, 141, 155, 160, 171, 174, 180, 201, 202, 231, 305, 329. Воейковъ, А. Ө., 247, 334. Воронцовъ, внязь М. С., 202, 342. Воронцовъ, графъ С. Р., 224, 228. Востововъ, А. Х., 116. Войновичъ, 148.

#### Г.

Габерландъ, 264. Галаховъ, Г. А., 106. Галлеръ, 78, 79. Галль, 41. Ганнибалъ, 114. Гардуинъ, 1езунтъ, 326. Гаррикъ, 155. Гельвецій, 106. Георгъ IV, 267.

Гердеръ, 309. Генрикъ IV, 279, 280, 284—286, 369. Германъ, 225. Геродотъ, 83. Геро, 358. Геростратъ, 158. Геслеръ, 105. Геснеръ, 78, 79, 91, 92, 191. <u> recce, 182.</u> Гете, 154. Гиббонъ, 231, 296. Гидъ, де-Невиль, 360. Гизо, 159. Гине, 61, 62 Гладковъ, 343 Главуновъ, 227, 354. Глинка, мать, 3, 4 Глинка, Андрей Ильичъ. 11. Глинка, Анна, 366, 367. Глинка, Василій, 25, 30, 127, 136, 138, 186. Глинка, Владиміръ, 336. Глинка, Гр. Анд., 11, 23, 27, 316-318. Глинка, Григорій Богдановичь, 4, 7, 241. Гаинка, Егоръ, 31. Глинка, Иванъ, 302. Глинка, Марья Васильевна, 321. Глинка, Николай, 2, 25, 30, 57, 127, 128, 135, 144, 145. Глинка, Николай Ильичъ, отепъ автора, 2, 3, 32. тора, 2, 3, 32. Глинка, Сергий Николаевичъ, 20, 26, 32, 39, 46, 53, 70, 85, 102, 167, 170, 181, 182, 183, 194, 213, 215, 219, 234, 247, 301, 302, 318, 321, 327, 329, 334, 336, 337, 348, 349, 352, 353, 355, 361, 320, 370 369, 370. Глинка, О. Н., 24, 139, 211, 258, 309, 341, 243, 345, 3f1. Глинки, графы польскіе, 2. Гнъдичъ, Н. М., 336, 370, 371. Годеннъ, 271. Голицына, М. И., княгиня, 176. Голицынъ, князь С. Ө., 238. Голицынъ, Алекс. Ник., 365, 366. Голицынъ, Борисъ Влад., 250. Голицынъ, Д. В., 214, 217, 219, 307. Голицынъ, Сергъй Мих., 353 — 355, 357, 358, Головинъ, графъ, 83, 273. Головия, 39. Гомеръ, 3, 51, 68, 79, 106, 134, 189, 191, 244, 371 Горацій, 366. Горгодии, И. С., 116. Горчаковъ, Алексъй Ив., 184, 188. Горчановъ, Андр. Ив, 258, 302. Гостомысть, 156. Гоцъ, 226. Грессеть, 90. Гречь, Н. И., 336-338, 345.

Грейгь, 149, 151.
Грибовдовъ, 336.
Григорій, патріархъ, 370.
Гробовъ, 242.
Гроцій, 69.
Гумбольдъ, 157.
Гурьевъ, 223.
Густавъ Ваза, 92.
Густавъ, 171.
Густавъ ПІ, 247.
Гюго, Викторъ, 29.
Гюсъ, 81.

## Д.

Давыдовъ Денисъ, 255. Давидъ, 324. Даниловъ Кирша, 248. Дашкова княгняя, 140, 169, 177, 184, 227, 228, 230, 232, 250 Дашковъ князь, 198—201. Двигубскій, 354, 357. Дельмасъ, 275. Дербунъ, 110 Державинъ, 1, 4, 38, 48, 58, 107, 120, 124, 125, 126, 138, 159, 166, 207, 208, **24**6, 328. Де-Рибасъ, 47, 49, 50, 198. Детушъ, 94. Дефо, 65. Дибичъ, 343 Дидеротъ, 102, 127, 128, 158, 163, 179. Дидотъ, 200. Діогенъ, 249, 297. Дмитревскій, 92, 155 Дмитріевъ Ив. Ив., 139, 175, 246, 257, 315, 327—329, 362. Димитрій Донской, 227. Долдъ, 119, 120. Долгорувіе, 250. Долгорувій Василій Влад., 172. Долгорувій Василій Юрьевичь, 163. Долгорукій Петръ Петровичь, 152, 153. Долгорукій Сергьй Ник., 169. Долгорукій Юрій Владиміровичь, 44, 146 — 148, 151—153, 156, 162, 163, 165—167, 172, 184, 192, 197, 202, 208, 211, 334. Долгорукій Я. Ө., 34. Домбровскій, 263. Дорать, 161. Доріо, маркизъ, 315. Дороховъ, 167, 168. Дохтуровъ, 112. Драговичъ, 148. Дурасовъ, 174, 175. Дюкло, 191. Дюесоль, 291.

#### E.

Евелидъ, 313. Егоровъ, 121. Екатерина II, 3—8, 10, 12, 17, 19 22—27, 31—35, 37, 39, 42, 48, 50, 52, 54, 55, 58—61, 63, 67, 71, 76—80, 85, 96—98, 108, 115, 120—126, 128, 133, 136—138, 140, 146—148, 153, 154, 158, 160, 162, 163, 165, 169—172, 188, 203, 205, 211—213, 215, 222, 227—233, 243, 244,247, 248, 262, 279, 305, 307, 327, 349, 350. Елагинъ, 12. Елизавета, императрица, 7, 12, 34, 157, Елизавета Алексъевна, императ. 263, 359. Ельфинстонъ, адмиралъ, 149. Ермакъ, 37, 315, 316. Есиновъ, 182. Ефимовичъ Ив. Никол., 215, 217. Ефемовичъ Ив. Никол., 215, 217. Ефемовичъ Ив. Никол., 215, 217.

## æ.

Жандрь, 106. Жельзниковь, 61. Жельзновь, И. С., 60. Жерновикь, 117. Жиродей, 258. Жозефина, 290, 292. Жомини, 253. Жуберть, 224. Жуберть, 224. Жувовскій, В. Анд., 90, 235, 242, 262, 817, 336.

#### 3.

Завадовскій, 12. Захаровъ, 110. 113. Зеленковъ, 208. Зоричъ, Семенъ Васильевичъ, 138. Зубовъ, П. А., графъ, 6, 55, 125, 166, 170, 171. Зюдерманландскій герцогъ, 171.

## И.

Ивановъ, 242. Измайловъ, 242, 246. Измайловъ, В. В., 351. Иловайскій, А. В., 311, 312, 314. Илья Ивановичъ, кучеръАлександра I, 360. Ификратъ, 123. Иффландъ, 156.

#### I.

Іеронимъ, братъ Наполеона, 295 Іоаннъ Златоустъ, 175, 212. Іоганъ, 22. Іосефъ, братъ Наполеона, 278.

#### ${f K}.$

Калатинскій, 121. Калайдовичь, Конст. Өед., 303. Калиграфова, 181. Камбассересъ, 288. Камбизъ, 128. Каменскій, М. Ө., 117, 217, 219, 253. Каменскій, С. М., 217. Кампе, 65, 66. Каразинъ, Вас. Нав., 193, 208. Караманть, 76, 87, 88, 99, 156, 159, 160, 169, 175, 180, 185, 202, 220, 227, 250, 303, 306, 309, 317, 328, 335—339, 346, 359, 361.

Каринъ, Оед. Григ., 84—86, 173, 175—178, 325. Карлъ Великій, 291, 304. Караъ II, 117. Караъ V, 55, 368. Караъ VI, 276. Караъ X, 347. Караъ XII, 33, 123. Карлъ, принцъ, 199, 225, 247, 258. Карлъ Смълый, 168. Карно, 194, 367. Карповъ, 314. Капо д'Истріа, 371. Капова, 66. Катовъ Утивскій, 61, 64, 68, 103, 113. Каховскій, Өедоръ Александ., 1 Каченовскій, М. Т., 173, 174, 235, 247, 248, 352. Кашинъ, Д. Н., 177, 178, 188, 189, 306. Кашинъ, унтерь-офицерь, 183, 250. Кашинцевъ, Н. А., 353. Кашталинскій, Мат. Өед., 5, 8, 9. Kecapin, 326. Кейтъ, 53. Кинель, 151. Кино, 202 Кирьяковъ, И А., 301. Клевеландъ, 53. Клокачевъ, 151.

Клушинъ, 72, 76, 155. Ключаревъ, 139. Княжнинъ, Я. Бор., 3, 35, 36, 49, 70, 75, 78—83, 85—99, 107, 130, 132, 136, 141, 206, 233, 302, 363. Кобенцель, 224. Козловскій, князь, 124, 150. Ковсъ, 318. Кокошкинъ, Ө. Ө., 242, 253. Коленкуръ, 237, 247, 261, 347. Колардо, 171. Колпаковъ, актеръ, 203, 314, 315. Колумбъ, 65, 66, 143, 179, 221. Кольбертъ, 73. Кондаковъ, 234. Конде, принцъ, 288. Кондильякъ, 200, 201. Константинъ Павловичъ, 280, 359, 371 Конфуцій, 315. Коперникъ, 72, 115. Корнель, 60, 79, 106, 171, 343. Корреджій, 180. Корсаковъ, Петрь Ал., 109, 137, 174, 226. Кортецъ, 34, 66. Костровъ, 6, 51, 175, 212. Коцебу, 156, 178, 181. Кочубей, В. П., 44, 197. Красновъ, генер., 300. Кребильонъ, 106. Кромвель, 52. Крузъ, 150, 247. Крыловь, И. А., 52, 72, 76, 87, 101 155, 164, 336. Крюковскій, 210. Ксенофонтъ, 68. Ксерксъ, 70, 319. Кудрявцевъ, 361. Кулетъ, 3. Кульневъ, 62, 63, 101, 308, 346. Куракинъ, князь, 299. Кутайсовъ, графъ, 189, 199, 251. Кутузовъ, М. Ил., 13, 47, 112, 114, 116, 119, 121,--123, 125. 129, 152, 153, 167, 168, 171, 198, 216, 222, 253— 256, 262—265, 269, 270, 297, 300, 301. Кушникова, 368. Кушниковъ, 116.

#### Л.

Лабрюеръ, 87. Лаво, 119. Лагариъ, 202, 286, 287, 329. Лакретель, 291, 292. Лакроцкій, 40. Ламезъ, 161. Ламетрн, 117. Латуръ-Мобуръ, 275. Лаудонъ, 156.

Лафатеръ, 209. Лафонъ, 35. Лафонтенъ, 54, 175, 361, 362. Лебедева, двоюрод бабка автора, 16. Лебедевъ, Николай Петровичъ, 19, 20. Лебедевь, Петръ Григорьевичъ, 17. Лебедниковъ, 170. Лебланъ, 52, 64—66, 68. Левекъ 67. **.** Гевицкій, 320. Лекенъ, 100. Леклеркъ, 67, 174, 350. Лекурбъ, 148, 225. Леонидъ, 70. Леостенъ, 136. Лепелетье де-Монфонтень, 283. Лефевръ, 287. Лейбницъ. 74. Ливенъ, 348, 355. де-Линь, 4—6, 162. Линией, 54. Литвиновъ, 170. Лобановъ, Д. И. князь Ростовскій, 5. 236, 254, 341. Лобановъ, Як. Ив., 185. Логиновъ, 327. Локкъ, 201, 314. Ломоносовъ, 27, 82, 101, 107, 202, 229, **368**. Лонгинъ, 136. Лоосъ, 265. Лористонъ, 275. Jope, 93, Лопе-де-Вега. 80. Лосенко, 34. Лукевини, 148. Людовикъ XI, 231. Людовикъ XIV, 95, 117, 161, 213, 266, 276, 289. Людовикъ XV, 74, 278, 282, 308. Людовикъ XVI, 76, 284, 286. Людовикъ XVIII, 225, 279, 281, 287, 288, 296-298.

#### M.

Макдональдъ, 224.
Макіавель, 214, 257, 258.
Макъ, генералъ, 222.
Малиновскій, 178.
Мальборугъ, герпогъ, 93.
Манштейнъ, 276.
Марія Антулемская, 288.
Марія Ангулемская, 288.
Марія, императрица, 171
Марія Павловна, 341, 346.
Марія Терезія, 196.
Марія Феодоровна, 55, 246, 299.
Марковъ Арвадій, 81, 171.
Мартиньякъ, виконтъ, 282.

Мареа посадинца, 130, 206. Массена, 148, 225. Матвъевъ, бояринъ, 227, 237. Майковъ Аполлонъ Александ, 238. Майковъ Василій, 158, 297. Медоксъ, 178-181. Мелиссино, 34. Ментенонъ, 34. Меншикова М. А., 33. Меншиковъ, 11, 33, 250. Мераляковъ Алекс. Оед. 232, 238, 242, 252, 361. Меркуловъ, 78, 91. Мерсьеръ, 329. Метастазій, 78, 91. Меценатъ, 366. Мейранъ, 44. Миловскій, 148. Милорадовичъ, 240, 306-309, 337, 339 342-345. Мильтонъ, 117. Мининъ, 309, 319. Минихъ, графъ, 33-35, 238. **Мирабо**, 176. Михаиль Павловичь, вел. кв., 316. Миханлъ Оедоровичъ, царь, 132. Мицкевичъ, 370. Модерахъ, 78. Моле, 156, 180. Мольеръ. 64, 94. Монахтинъ, 44, 112, 113, 146. Монки, 66. Монтезума, 34, 66. Монтекукули, 152 Монтень, 51, 70. Монтескье, 308, 321, 322. Мордвиновъ Ник. Сем. 198, 199. Mopo, 224, 269-271, 294. Москвинъ, 44. Муравьевъ М. Н., 202, 208—210. Муромцевъ Н. С., 223. Мусинъ-Пушкинъ, 305. Мюратъ, 214, 219, 295

#### H.

Наполеонъ, 6, 20, 38, 53, 54, 76, 81, 118, 119, 127, 129, 152, 153, 166, 181, 194-199, 213—215, 222, 223, 226, 232, 235—238, 246, 248, 252, 254—259, 261—263, 265—270, 272, 275—280, 282—290, 292, 295, 296, 298, 300, 302, 316, 318, 331, 347, 362, 368. Нарышкина Анна Никитична, 171. Нарышкина Наталья Кириловна, 124, 228, 237. Нарышкинъ А. Л., 207, 208, 237. Нарышкинъ Левъ Александ., 4, 8, 26, 31, 32, 59, 120, 123—126, 228.

Небольсина А. С., 221. Неккеръ, 52, 231, 260, 318. Нельфоръ Леонтій Яков., 19. Нельсонъ, 198, 225. Нерьсьъ, 247. Несторъ, 130, 217, 227, 235, 249, 304. Ней, маршалъ, 287, 300, 307. Нибуръ, 70. Никитинъ, 342. Никифоръ, крестьянинъ, 335. Николевъ, Ник. Петр., 159, 160, 176, 242, 247. Николай I, 297, 318, 364. Ноденъ, 43, 44. Нодъи, К., 196. Новиковъ, 12, 13, 15, 16, 37, 52, 87, 350. Новосильцевъ, Н. М., 196, 197, 207. Новосильцевъ, Н. М., 196, 197, 207. Новосильцевъ, Д. А., 223. Новосильцевъ, Д. А., 223. Новосильскій, П. М., 356. Ньютонъ, 45, 107, 127, 191.

#### 0.

Обресковъ, Ник. Вас. 199. Огинскій, Миханлъ, 2, 49. Озерецковскій, 27, 98, 99, 121. Озеровъ, 26. Озеровъ, Вл. Алекс., 60, 61, 97, 103, 105, 109, 116, 120, 126, 156, 170, 171. 185. Олегъ, 304. Оленинъ, Алексъй Никол., 9. Орловъ, 197. Орловъ, 197. Орловъ, Ческенскій, А. Г., 143, 147, 149, 150, 253. Орловъ, Г. Г., 31, 56, 109, 147. Орловъ, 9. Г., 149—151. Оссіанъ, 3, 61, 159, 175. Остерманъ-Толстая, 250. Офренъ, 99, 100.

#### $\Pi$ .

Павель I, 12, 20, 21, 51, 116, 118, 160, 162, 164, 171, 173, 182, 199, 203, 206, 222, 224, 226, 288, 299, 300. Пакакутеки Инка, 66. Палень, 149. Памшучій, 328. Панинь, 33, 34. Панинь, Петрь Ив., 215, 329. Панценбитерь, 185.

Парни, 161. Паскаль, 191, 349, 365. Пашъ, 115. Пенъ. 160. Перекусихина, М. С., 222. Перель, 149. Периклъ, 136, 328 Перреть-де-Монтальтъ, 191. Петерсъ, портной, 331. Петрарка, 61, 325. Петровъ, Вас., поэтъ, 48, 62, 87, 198, 210, 360. Петровъ, майоръ, 125. Петръ I, 11, 33, 34, 38, 123, 131, 133, 165, 166, 174, 183, 184, 229, 233, 246, 249, 250, 256, 266, 276, 282, 291, 293. Петръ II, 33, 249. Пигаль, 44. Пикъ, балетмейстеръ, 6. **Пирръ**, 60, 235 Писаревъ, А. А., 116, 348, 349, 353. Питтъ, 155, 197, 198, 226. Плавильщиковъ, 101, 107, 156, 157, 181, Плавтъ. 94 Платовъ, М. И., графъ, 264, 298-302. Платонъ, 305, 328. Племянниковъ, 26. 129. Плутархъ, 62, 69, 88, 330. Повало-Швейковская, 59. Повало-Швейковскій, И. Я., 59. Погодинъ, М II, 227. Пожарскій, 210, 309, 319. Полевой, Ник. Ал., 310. Полежаевъ, 228, 233. Полетика, 54, 55, 112, 113, 116. Полибій, 53. Поливановъ, 225. Поликучи, 116. Померанцевъ, 156, 163, 164, 180. Помпиньянъ Лефранкъ, 83. де-Понсъ, виконтъ, 282. Понятовскій, 261, 275 Поповъ, Вас. Степ., 7, 49, 50, 238, 239: Попъ, 134. Потемкинъ, 1, 4—8, 10—12, 23, 24, 47—50, 54, 56, 58, 79, 86, 87, 129, 130, 138, 140, 142, 178, 188, 198, 201, 205, 211—213, 215, 222, 238, 239, 237, 250 297, 350. Прево, 52. Проворовскій, 34, 137, 253. Прокоповичъ-Антонскій, 252. Проперцій, 180 Птоломей, 72, 115, 313. Пугачевъ, 34, 177, 231. Пурпуръ, 54. Пучкова, Ек. Наум., 331. Пушкинъ, Алексъй Ив., 203. 250. **Шушкинъ, Алексви Мих.**, 151. Пушкинъ, В Л., 250. Пушкинъ, 89, 90, 158, 318, 356, 357.

#### P.

Радищевъ, Алек. Н., 205. Радищевъ, Н. Александ., 203—205, 350. Разумовскій, 79, 224, 232. Расинъ, 60, 61, 78, 80, 93, 99, 106, 117. 171, 176. Растопчинъ, Ө. В., 6, 12, 116, 182, 221, 222, 224, 226-228. 233-235, 255, 256, 258, 259, 261, 297, 298, 300, 307, 335, 344. Рафаэль, 51, 180. Регуль, 61. Редингеръ, 105, 106, 108, 113. Реньйе. 2,5. Рявароль, 318. Рикордъ, 273. Ришелье, 8, 286. Ришеръ, Серпъл 272, 273. Розенбергъ, 148, 225. Розоаръ, Караъ, 282. Розо, актеръ, 314. Роллень, 135. Роджерсовъ, 232. Ротчевъ, 370. Рошфоръ, 134. Рошфуко, 281. Рудбекъ, Олай, 305. Румянцевъ-Задунайскій, 12, 20, 23-27, 33, 35, 54, 56, 58, 110, 129, 130, 201, 202, 215, 272. Pycco, Ж. B., 345. Руссо, Жанъ-Жакъ, 34, 51, 55, 88, 91, 97, 102, 103, 169, 191, 194, 224, 313, 326, 338, 362. Руффо, 225. Ръпнинъ, 5, 6, 27, 117, 130, 163, 208. Рюривъ, 130, 163, 206, 304.

#### C.

Сартій, 188.
Сандунова, 153—156, 177.
Сандуновь, 94, 153—157, 177, 178, 178, 181, 184, 189.
Салтыковъ Ив. Петр., 183, 234.
Салтыковъ Н. И., 166.
Салтыковъ Петр. Ив., 233.
Самтыговъ 161.
де-Саксъ, 123.
Сакенъ Ф. Ф., 107, 291.
Свистуновъ, 170.
Свифтъ, 191.
Севербрикъ, 116.
Севинье, 95.
Сегюръ, 233.
Семенъ В., 341.
Семенъ, 357.
Сенъ-Женъе, 93, 101.

Сенъ-Ламберъ, 91. Серюрье, 224. Сербиновичъ, 346. Сибирскій, князь, 300. Сигизмундъ, 2,306. Сидней, 137. Сіесъ, 201. Синельниковъ, 129. Синявская, 181. Сипягинъ Н. М., 250, 368, 369. Скаржинскій, 271. Скобелевъ Ив. Ник., 310. Сиптъ Адамъ, 137. Смоленская, княгиня, 14. Спегиревъ, 356. Собъсскій Іоаннъ, 367. Соколинская, княгина, 14. Сократъ, 367. Соломонъ, 188. Солонъ, 367. Софовит, 292 Сперанскій М. М., 259, 260, 261, 335. Спиноза, 117. Спиридовъ, 149 Стериъ, 132, 145, 306. Стратиновичъ, 50-52. Ступишинъ, 17, 26. Суворовъ, 34, 50, 94, 116, 119, 130, 147, 169, 182, 188, 198, 215, 217, 223,—227, 239, 248, 254, 257, 298, 307, 308, 342, 368, 369. Сумароковъ 9, 12, 34, 45, 80, -85, 90, 97, 98. 107, 180. Суссекскій герцогъ, 267. Сухотинъ, А. Н, 182. Сюлли, 73, 369. Сюрвиль 55, 64.

#### T.

Такаевъ, 184. Талейранъ, 226, 236, 232, 287, 322. Тассъ, 61, 138, 178, 191, 202, 225. Татищевъ, 330. Тацитъ, 85, 106, 232, 273. Телепневъ, 313. Теренцій, 94. Тиверій, 247. Тить, 104, 113. Тихобрагъ, 72, 115. Толь, 112, 113, 116, 120,122. Торквемада, 160. Тормасовъ, 307. Триссино, 98. Трощинскій Л. П., 208. Тугуть, 224, 226. Туманскій Оед., 329. Тумило-Данековичъ, 211. Турчаниновъ 116. Тутолиннъ, 38, 332.

Тучкова Маргарита Михайловна, 195. Тучковъ А. А., 51, 193 — 195, 214, 253, 328, 364.

#### **y**.

Уваровъ Өед. Петр., 253. Удино, 222. Ушаковъ, 321.

#### Φ.

Фабій, 114. Фабрицій 62 Фальевь, 49, 50. Фелерь, 312 Фенелонъ. 61, 200. Филипповскій, 13, 14. Филиппъ, 128. Фирсовъ, 31. Фишеръ Альбертъ, 248, 325, 326, 363, 364 Флеммингъ, 132. Фогаръ, 53. Фогель, 117 Фокіонъ, 136. Фоксъ, 155. Фонвизинъ, 42, 95, 96. Фондель, 80. Фонтенель, 291. Фонтень, 98. Франклинъ, 192, 318. Францъ II, 270. Фрезъ, 199, 200. Фридрихъ, 33. Фридрихъ Вильгельмъ, 281. Фридрихъ II, 55, 56, 64, 68, 71, 74, 99, 100, 104, 110, 114,135, 172, 186, 218. Фромандые, Петръ Петровичъ, 46, 47, **52, 57, 70, 103, 105**. Фуксъ, Егоръ Борисовичъ, 343 Фуссъ, 313.

#### $\mathbf{X}$ .

Хандошкинъ, 51, 117. Харламовъ, 52. Хвостовъ, графъ, 203. Хеминцеръ, 175. Хераскова, Елиз. Ив., 12. Херасковъ, 30, 34, 201, 202, 208, 209. Храновицкай, 13. Храновицкій, Иванъ 58. Храновицкій, Платонъ Юрьевичъ, 58. Храновицкій, С.Ю., 13 -16, 58 - 59.

#### Ц.

Цвѣтаевъ, 352, 354. Цезарь, 103, 114, 182, 188, 316, 330. Цинтія, 180. Цинциннатъ, 61, 214, 308. Цицеронъ, 65, 135. Циціановъ, 225. Цывыревь, Иванъ Алексѣевичъ, 104, 105.

#### Ч.

Чапио, 213. Чеботаревъ, 160. Чекалевскій, 23. Чемодановъ, Петръ Алексѣевичъ, 19. Черниковъ, 94. Чернышъ, 60, 61. Честерфильдъ, графъ, 119. Чинатовъ, Вас. Як., 247. Чупятовъ, 107.

#### Ш.

Шаликовъ. кн., П. И., 242, 329. **Шаронъ**, 7, 70. Шатобріань, 157, 289, 305. Шатровь, 157—159, 177, 242. Шаурь. 324—326. Шеинъ, бояринъ, 306. Шекспиръ, 80, 81, 91, 93, 158. Шиллеръ, 309, 370. Ширинскій Шихматовъ, кн., П. А. 330, 349 Ширяевъ, книгопродавелъ, 205. Ширяевъ, ямщикъ, 163. Шишкова, Дарья Алексевна, 346. Шишковъ, А. С., 99, 221, 222, 255. 329, 331, 333, 334, 337, 340, 346 - 349 Шицъ, 255 Шлецеръ, Августъ, 235, 303. Шмидтъ, портной, 328. Шторхъ, A. К., 273. Шуазель, герцогь, 231. Шуазель, графъ, 76, 231. Шубинъ, 274, 275. Шуваловъ, Н. И., 59. Шушеринъ, 156, 257, 181.

## Щ.

Щербатовъ, 194. Щербачевъ, сенаторъ, 8. Щулепниковъ, М. С., 102, 116.

Э.

Эдипъ, 61, 171. Эзопъ, 367. Эминъ Оедоръ, 12. Эмгельгардтъ, 274, 275. Энгенскій герцогъ, 288. Эртель, 164, 183. Эпаминондъ, 62. Эростратъ, 34. Эскулапъ, 339. Ю.

Юнгь, 353. Юсуповъ, Н. Б., 163. Юсуповъ, 356, 357.

R.

Яковлевъ, актеръ, 210. Яковлевъ, Иванъ, служетель, 145, 245. Ярославъ, 130.

θ.

Өеокрить, 78, 92. Өукидидь, 83.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                                                                                                                             | стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ГЛАВА І.—Родина. —Село Сутоки. —Воспоминанія о предкахъ. —Семейное преданіе                                                                                 |      |
| о моемъ рождении. — Родъ Глинокъ. — Дворянский бытъ стараго времени. — Отепъ. —                                                                             |      |
| Мать Хавбосольство Князь Г. А. Потемкинъ Место его рожденія Дет-                                                                                            |      |
| скія проказы Потемкина.—Необычайная память его.—Главныя черты его харак-                                                                                    |      |
| тера. — Отвывъ о немъ принца де-Линя. — Случай при погребении тъла принца                                                                                   |      |
| Виртембергскаго. — Волезнь и последніе дни Потемкина. — Милостивцы времень                                                                                  |      |
| Екатерины. — М. Ө. Кашталинскій. — Судьба его. — Образъ жизни Кашталинскаго. —                                                                              | ,    |
| Н. А. Оленинъ.—Разсужденія о карточной игръ.—Продолженіе родственныхъ                                                                                       |      |
| воспоменавій. — Дядя мой А. И. Глинка. — Размышленія о ході нашей словесно-                                                                                 |      |
| сти. —Духъ того времени. — С. Ю. Храновицкій. — Увлеченія вности. — Первона-                                                                                |      |
| чальная судьба М. И. Кутувова — Филипповскій — Благотворительнооть С. Ю. Хра-<br>повицкаго — Жизнь въ Кощунъ — Н. И. Новиковъ — Сношенія съ никъ С. Ю. Хра- |      |
| повицкаго. — письмо Н. И. Новикова. — Бабка моя Лебедева. — Мои жизнь въ селъ                                                                               |      |
| Третьяковъ. — Мой первый наставникъ Н. П. Лебедевъ. — Полковыя масонскія ложи. —                                                                            |      |
| Размышленія объ обществахъ. — Колыбель моего первоначальнаго ученія. — Случай,                                                                              |      |
| ваохотившій меня въ ученію. —Добрый дядька Іоганнъ и его метода восинтанія.                                                                                 | 1    |
| Г.ІАВА II. —Путешествіе Екатерина II въ Бълоруссію. —Екатерина II на родинъ                                                                                 |      |
| княвя Потемкина Разговоръ ся съ Румянцевымъ Напрасныя ожиданія богача-                                                                                      |      |
| помъщика. – Шатеръ для государыни. – Встръча ся. – Столътній прадъдъ мой                                                                                    |      |
| Г. А. Глинка —Отзывъ Румянцева о мосиъ отцъ — Царскія милости. Разскавы                                                                                     |      |
| моего отца Семейная память о посъщении Екатерины Отзывъ ея объ отцъ                                                                                         |      |
| Помъщичій быть въ старину. — Простота жизни. — Старинные блазни. — Поло-                                                                                    |      |
| женіе крестьянъ Два горя моего прадіда Цобедка его въ Москву Волненія                                                                                       |      |
| среди крестьянъ                                                                                                                                             | 22   |
| среди крестьянъ                                                                                                                                             |      |
| Братъ мой Егоръ. — Первые дни въ корпусъ. — Отношеніе Екатерины къ каде-                                                                                    |      |
| тамъ. — Представление моего отца государынъ. — Домъ перваго корпуса. — Менши-                                                                               |      |
| ковъ. — Минихъ. — Румянцевъ. — Другіе воспитанники корпуса. — Первый русскій                                                                                |      |
| театръ. — Бецкій. — Старинное воспитаніе. – Институтская наивность. — Преобра-                                                                              |      |
| зованіе корпуса. – Я. В. Княжнинъ. — Воспитательный домъ. — Привычка къ кор-                                                                                |      |
| пусу. — Знакомство съ французскимъ языкомъ. — Оспенный залъ. — Ученье. — Учи-                                                                               |      |
| тель Асанасьевъ. — Дътскія плутни и кошунство. — Вліяніе музыки. — Отношеніе<br>Екатерины къ музыкъ. — Воспитательница г-жа Ноденъ. — Ен дочь. — Физическое |      |
| воспитаніе кадетъ. — Танцовальный учитель.                                                                                                                  | 30   |
| Г.ІАВА IV.—Переходъ во второй возрасть. — Ипспекторъ Фромандье. — Вольтеровъ                                                                                |      |
| Задигъ. — Военный инспекторъ Де-Рибасъ. — Причуды Потемкина. — Поэтъ Пет-                                                                                   |      |
| ровъ. – Письма Вецкаго къ Потемкину. – Отзывъ Княжнива о моихъ вапискахъ,                                                                                   |      |
| веденныхъ въ корпусъ. — Французское письмо Де-Рибаса. Княжнину. — Вниманіе                                                                                  |      |
| Екатерины въ Де-Рибасу. — Учитель Стратиновичъ. — Мизніе его о Гомеровскомъ                                                                                 |      |
| эпосъ. — Понятте о свободъ. — Мон литературные опыты и отношение къ нимъ                                                                                    |      |
| Стратиповича. — Счастливая память его. — Сужденіе Фромандье о событіяхъ во                                                                                  | ,    |
| Францін. — Экзамены. — Увлеченіе романами. — Смерть Пурпура. — Де-Бальменъ. —                                                                               |      |
| Вунть кадеть.—Праздникъ, данный кадетами графу Де-Бальмену.—Графъ О Е. Ан-                                                                                  | •    |
| гальтъ. — Его наружность. — Надпись къ его портрету. — Ссора Ангальта съ Потемки-                                                                           |      |
| нымъ. — Уваженіе къ Румянцеву. — Любовь Апральта къ кадетамъ. — Говорящая ствна.                                                                            | 43   |
| ГЛАВА V.—Прітадъ отца.—Дъйствіе времени.—Второе путешествіе Екатерины въ                                                                                    | ,    |
| Вълоруссію. Ръчь С. Ю. Храповицкаго. Посъщеніе домашняго училища Ека-<br>териною І. Я Повало-Швейковскій Его ръчь 1776 года Представленіе его               |      |
| императриців въ 1787 г.—Дівник Повало-Швейковская на балу у императрицы.—                                                                                   | ,    |
| Представление моего отца. —Слова Екатерины о судебныхъ учрежденияхъ. —Вла-                                                                                  |      |
| годенствіе Сиоленска. — Жизнь корпусная. — Театръ. — Кадеты-актеры: Черны-                                                                                  |      |
| шевь, Оверовъ, Жельзинковъ. — Катонъ-Гине. — Его смерть. — Петровъ. — Куль-                                                                                 |      |
| невъ. — Величіе древняго Рима. — Генералъ Санъ-Женье. — Увлеченіе древнить                                                                                  |      |
| Римомъ. — Хоры въ честь Екатерини. — Оправданіе графа Ангальта. — Любевь                                                                                    |      |
| графа къ русскому языку и народу. — Анекдотъ о холостомъ солдатъ. — Сюр-                                                                                    |      |
| виль.—Гувернеръ Лебланъ.—Камиейские вечера.—«Робинзонъ Крузе».—«Откры-                                                                                      |      |
| тіе Америки».—Военныя занятія—Русская исторія.—Левлеркъ.—Левекъ.—От-                                                                                        |      |
| вывъ Левека о Екатеринъ и о русскомъ народъ                                                                                                                 | 5    |

ГЛАВА VI.-Переходъ въ третій возрасть. - Разлука съ добрывь Леблановъ. - Увеселительная зала.—Увлеченіе волшебными сказками. —Экзамены и награды. Знакомство съ древничъ мірочъ. - Хоры спартанцевъ. - Мон ваписки. - Вибліотека. -- Гибельная страсть къ чтенію. - Изліченіе отъ нея. -- Отличная ноя память. --Вниманіе ко мив графа Ангальта. -- Мое французское сочиненіе. -- Потеря счастія. -Отыскиватель философскаго камия.-Корпусный садъ.-Говорящая стьна —Ферма.—Беседы графа съ детьми.—Наставленія его.—Речь Я. В. Княжнина.— Европейскія событія въ 1789 г.— Мивніе Екатерины о французской революцін.— Меры, принятыя графомъ Ангальтомъ для ознакомменія кадеть съ современных политическимъ состоянісиъ Европы. — Братья Людовика XVI. — Отвывъ о нихъ графа Ангальта. — Корпусная жизнь въ 1790 г. — Расхищеніе погребовъ. — Корпусные экономы. 67 ГЛАВА VII.—Я.Б. Княжнинъ.— Юность писателя—Увлеченія—Успъхъ «Дидоны».— Шексииръ и Сумароковъ.—Актриса Гюсъ.—Графъ А. И. Марковъ —Свиданіе Княжнина съ Супароковынъ — Характеръ Супарокова. — Бракъ Кпяжнина. — Слава Сунарокова. — О. Г. Каринъ. – Объдъ у Я. Б. Княжнина. — Потемкинъ. — Неблагодарность Крылова. — Благородный характеръ Я. Б. Княжнена. — Любовь его къ отечественной словеоности.— А. А. Петровъ.—Предпрівичивость Княжнина.— Обзоръ произведеній Я. Б. Княжнина.— «Дидова».—Титово милосердіе.—Росславъ. — Владисанъ. — Владиміръ и Ярополкъ. — Софонисба. — Комедін. — Опера: «Несчастіе отъ кареты». — Другіе труды Княжнина — Рукопись: «Горе мовиу оте-рецковскиго. -- Мивніе его о Карамзинв. -- Последнее свиданіе мое съ Озерецковскимъ. -Актеръ Офренъ.-Анекдотъ о Вольтеръ.-Мимо-классния пособія.-Питомцы графа Ангальта. — Я. И. Кульневъ. — Воспитательная система графа Ангальта.—Актеръ Плавильщиковъ Его уроки словесности. - Профессоръ Х. И. Безакъ. -- Моя ссора съ его сыномъ. -- Арестъ. -- Посланіе къ товарищу изъ подъ вреста. — Слова гр. Ангальта. — И. А. Цызыревъ. — Его увъщанія. — Писько мое къ графу. – Раскаяніе и прощеніе. – Корпусныя партів. – Г. А. Галаховъ. – Книжная спекуляція. — Аллеръ. — Плавильщиковъ и Чупятовъ. — Ф. Ф. Сакевъ . . . ГЛАВА ІХ.—Оклажденіе Екатерины къ графу Ангальту.—Последніе дин графа.— Его погребеніе. — Благотворительность графа. — Захаровъ. — Письмо Ангальта въ Румянцеву. — Заботливость графа Ангальта о кадетахъ. – Мысли его сперти. — Питопцы графа. -- Монахтинъ. -- Толь. -- Память объ Ангальтъ. -- Поступекъ Редингера. --М.И. Кутувовъ. — Пріемъ, сділанный ему въ корпусів. — Моя рівчь и отвіть на пес. 109 ГЛАВА Х.-Политическія событія.-Недовіріе Екатерины къ гр. Ангальту.-Французъ Пашъ. – Марсельева. — Духъ времени. — Оправдание гр. Ангальта отъ ваводимыхъ на него обвиненій. — Его питомцы. — Образъ жизни кадетъ при гр. Ангальтъ. — Почитатели графа. — Дъятельность его питомцевъ. — Наставленія графа Ангальта. — Памятникъ ему. — Кутузовъ. — Буйство кадетъ. — Спасеніе Толя. - Мос стихотворство. — Экзамены. — Русское сочиненіе. — Предсказаніе Кутузова. — Отпошеніе его къ кадетамъ. — Преждевременный выпускъ. — Толь. — Рачь Кутузова. — Мой отвыть по тактивь. - Л. А. Нарышкивъ. - Пыснь Великой Екатерины. - Пріемная временщика. — Отзывъ Державина о ноихъ стихахъ. — совътъ Л. А. Нарышкина. 115 ГЛАВА XI.-Повядка на родину въ 1795 году.-Картина вимы. - Остановка въ Чудовъ. — Разсказы ветерановъ. — Новгородъ. — Историческія воспоминанія. — Патріархвальное семейство. — Въдность народа. — Дорожные разговоры. — Мой старшій братъ. Матушкины сынки. Карты. -- Упадокъ родоваго дворянства. -- Зоричъ. --Шиловскій корпусъ. — Радость свиданія съ родинии. — Пребываніе на родинъ. — Первое знакомотью съ большемъ светомъ. Смоленскъ. Поездка въ Москву. В. С. Ваксель. - Д. П. Беклемишевъ. - Письмо А. Г. Орлова. - Обратный путь. -Смерть брата. — Энитафія. — Потядка въ Петербургъ. — Возвращеніе въ Москву -Князь Ю. В. Долгорукій. — Его экспедиція въ Италію и Черногорію. — Чесменскій бой. — Штать князя. — Кинвь П. И. Долгорукій. — С. Н. Сандуновъ. – Лиза Сап-. . . . 127 дунова. — Померанцевъ. — Шушеринъ. – Плавильщиковъ. . . . ГЛАВА ХІІ.—Знакомство мое съ Шатровымъ.—Его Каменъ.—Н. П. Неколевъ.— Объдъ у Карамвина. -- Острый отвъть Николева. -- Представление Сорены. -- Отв'ютъ Екатерины графу Брюсу.—Понытка моя печатать свои стихи. — Цепзоръ Х. А. Чеботаревъ .— Модими свътъ.— Роскошь.— Князь Ю. В. Долгорукій. — Моя адъютантская должность. - Ховяйственная деятельность княза. - Князь В. Ю. Долгорукій. — Его долги. — Щедрость стараго князя. — Слабости князя Ю. В. Долгорукаго. — Столкповеніе Эртеля съ Безсоновыкъ. — Судъ надъ Безсоновыкъ. — Отвывь ки. Ю. В. Долгорукаго о гр. Зубовъ. --Отставка князя. --Отпускъ мой на родину 157

| ГЛАВА XIII. Родина. — Дороховъ. — Русская пізсня. — Лагерная жизнь. — Корпусныя воспоминанія. — Первый мой походъ. — Командировка въ Петербургъ. — Супруге                                                                       | crp. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Литвиновы. — Оверовъ. — А. Н. Нарышкина. — Кончина Екатерины. — Мое знакон-<br>отво съ М. Т. Каченовскимъ. — Дурасовъ. — Ө. Г. Каринъ. — Ю. А. Нелединскій. —                                                                    |      |
| Д. Н. Кашинъ. — Моя поставка оперъ на московскій театръ. — Медоксъ. – Ак-<br>теры: Померанцевъ. Шущерннъ, Плавильщиковъ. — Война Троянская на москов-                                                                            |      |
| окомъ театръ около 1798—99 гг. — Военныя событія. — Походъ. — Моя рота. — Воявращеніе въ Москву и отставка моя. — Театральныя мом сочиненія. — Панцен-                                                                           |      |
| битеръ. Перемъна донашняго быта.<br>ГЛАВА XIV.— Мое одиночество.— Первое время въ Москвъ. — Башинъ. — Его раз-                                                                                                                   | 167  |
| сказы.— Сандуновъ.— Защита угнетенной невинности.— Мое учительство.— Родное слово.— Самообразованіе.— Возвращеніе въ Москву.— Платоническія повядки въ                                                                           |      |
| Петербургъ. — А. А. Тучковъ. — Увлеченіе Наполеономъ. — Подвиги Тучкова. — Очерки Москвы и Петербурга 1806 г. — Мёры правительства. — Дворянскіе выборы въ Москвъ. — Н. С. Мордвиновъ. — Докторъ Фревъ. — Графъ Бутурлинъ. —     |      |
| Смерть Фреза. — Воспомнаніе о Потемкинв. — Посъщеніе Хераскова. — Предложе-<br>ніе князя Ю. В. Долгор кова. — Проводы изъ Москвы. — Путешествіе въ Петер-                                                                        |      |
| бургъ. — Н. А. Радишевъ. — Его отецъ А. Н. Радищевъ. — Новгородъ. — Истори-                                                                                                                                                      | 187  |
| ческій восповинавія<br>Г.ЛАВА XV.—Н. М. Новосильцевъ.—А. Л. Нарышкивъ.—Чтеніе трагедіи: "Михаилъ<br>Черниговскій" у Державина. —Д. П. Трощинскій.—Полученіе денегъ.——видать                                                      |      |
| къ М. Н. Муравьеву. – Высочайшая награда. — Чтеніе трагедін. — Представленіе трагедін: "Наталья, боярская дочь". — Актеръ Яковлевъ. — Повздка на родин —                                                                         | •    |
| Тумило-Данековичъ. — Родина Потемкина въ 1806 г. — Смоленскъ прежде и те-<br>перь. — Французскіе плънные. — Разговоръ съ французскимъ полковникомъ<br>Указъ 1807 г. – Чудо-богатыри. — Объдъ старымъ солдатамъ. — Знакомотво усъ |      |
| русскимъ народъ. — Прісмъ свинца и пороха. — Графъ М. О. Каменскій. — Мофква<br>въ 1808 г. — Первая мысль объ наданін «Русскаго Въстинка». — Цель новаго                                                                         | ,    |
| журнала.— П. П. Бекетовъ.—Равговоръ съ графомъ О. В. Растопчинымъ.—Зафівчаніе о Багратіонъ.—Родство О. В. Растопчина съ М. С. Перекусихиной.—Воз-                                                                                |      |
| вышеніе графа — Письмо Растоичина къ издателю «Русскаго Вестинка». — Селей                                                                                                                                                       | 207  |
| чество въ "Русскомъ Въстникъ". — Ея разсказы о Екатеринъ 11. — маскарадъ у : .1.                                                                                                                                                 |      |
| А. Нарышкина. — Екатерина у Ломоносова. — Купецъ Владиміровъ. — Мизвіс Екатерины о французской революція. — Англоманство княгини Дашковой. — Письмо издателя "Русскаго Въстинка" къ внаменитой россіянкъ. — «Въсти или мертвецъ  |      |
| въ живыхъ. — Размолька съ гр. Растопчины Б. — Статья Пілецера. — Вовраженіе на нее. — Гивъъ Наполеона на "Русскій Въстинкъ". — Увольненіе мое отъ театра. —                                                                      |      |
| Пноьмо Аракчеева. — Слухи о предварительномъ совъщаніи о Тильзитскомъ мирѣ. —                                                                                                                                                    | 227  |
| ужинъ. — Моя свадьба. — Душевное геройство женщины. — Слуга Иванъ Яков-                                                                                                                                                          |      |
| левъ.—Смерть моей тещи.— Журнальныя нападки на меня.—Цвътникъ. — Фран-<br>цузская элиграмия.—А. О. Воейковъ.— М. Т. Каченовскій.—Журналъ для Ми-                                                                                 |      |
| лыхъ.—Мничая ненависть моя къ иностранцамъ. — Записка П. С. Валуева. — Графъ Н. А. Остерминъ. — Объдъ у него. — Привътъ Н. М. Караманна. — Анекдоты о Петръ Великомъ, с бранные Кашинымъ. — Сплетни обо мит въ свътъ. —          |      |
| Второй визитъ мой гр. Остерману.— Обзоръ политическитъ событій 1809 года<br>ГЛАВА XVIII.—Турецкая война. Н. М. Каменскій.—1811 годъ во Франціи и                                                                                 | 240  |
| въ Россіи.— Мое предсказаніе о судьбѣ Москвы.— Главная причина потрясенія<br>Россіи въ 1812 г.— Мон оношенія съ графомъ Растопчинымъ Мой брать.— Спе.                                                                            | ~~ 0 |
| ранскій. — Оправданіе его. — Состояніе Россім предъ началомъ Отечественной войны. Г.ЛАВА XIX.—Заключеніе мирыму договоровь. — Прибытіе государя бъ войску. —                                                                     | 295  |
| Основаніе Патріотическаго Общества.— Поляки.— Торжество Александра I.— Воззваніе Кутузова къ народамъ Германіи. Поэма Габерланда.— Калишское свиданіе.— Состояніе Пруссіи.— Несогласіе ореди европейскихъ державъ.— Ложь Напо-   |      |
| леопа. — Возаваніе прусскаго короля. — Рэчь герцога Суссекскаго. — Чествованіе<br>Александра I въ Америкъ. — Общін надежды на русскаго императора. — Люценская                                                                   |      |
| битва.—Современная статья о перемирін.—Приссединеніе Швецін.—Письмо швед-<br>скаго короля къ Наполеону.— Гепералъ Моро.—Воззваніе шведскаго короля къ                                                                            |      |
| армін. — Союзъ съ Австріей. — Смерть генерала Моро. — Битва Кульмская. — По-<br>слъднія слова умирающаго Моро. — Письмо императора Александра къ вдовъ Моро. —                                                                   |      |

лижансь. — Суровый пріемъ въ Петербургв. — Н. И. Гивдичь. — Писько Каподнотрін. 359



